

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto







P arkhir Russkoi Revoluntsii

# PYCKON PEDOMOLIM

иЗДАВАЕМЫЙ **ГВ:ТЕССЕНСМС**.

IV

Изданіе третье

625083 9 12.55

## Послѣдніе дни стараго режима\*

Александра Блока

T

#### Состояніе власти

Бользнь государственнаго тьла Россіи — Царь, императрица, Вырубова, Распутинь — Великіе князья — Дворь — Кружки: Бадмаевь, Андронниковь и Манасевичь-Мануйловь — Правые — Правительство: Совьть Министровь: Штюрмерь, Треповь и Голицынь — Отношеніе правительства къ Думѣ — Гр. Игнатьевь и Покровскій — Бълевь — Н. Маклаковь и Бълецкій — Протопоповь

На исходѣ 1916 года всѣ члены государственнаго тѣла Россів были поражены болѣзвыю, которая уже не могла ни пройти сама, ни быть излеченном обыквовенными средствами, но требовала сложной и опасной операціи. Такъ попимали въ то время подоженіе всѣ люди. обладавшіе государственнымъ смысломъ; ни у кого не могло быть сомиѣнія въ необходимости операція; спорвли только о томъ, какую степень потрясенія, по необходимости сопряженнаго съ нею, можетъ вынести разслабленное тѣло. По мнѣвію однихъ, государство должно было и во время операціи продолжать исполнять то дѣло, которое главнымъ образомъ и ускорило рость болѣзи, именно вести внѣшнюю войну; по мнѣвію другихъ, отъ этого рость болѣзи, именно вести внѣшнюю войну; по мнѣвію другихъ, отъ этого дѣла оно могло отказаться.

Какъ бы то ни было, операція, первый періодъ которой прошель сравнительно безбол'язненно, совершилась. Она застигла врасплохъ представителей обоихъ митній и протекла въ формахъ неожиданныхъ для представителей разныхъ слоевъ русскаго общества.

Главный толчокъ къ развитию болъзни дала война; она уже третій годъ расшатывала государственный организмъ, обнаруживал всю его ветхость и линая его послъднихъ творческихъ силъ. Осенній призывъ 1916 года захвагилъ тринаддатый милліонъ земленащцевъ, ремесленниковъ и всъхъ прочихъ техт

<sup>\*</sup> Фактическая часть работы покойнаго поэта основана на показаніяхъ, данныхъ и матеріалахъ, собранныхъ учрежденной Временнымъ Правительствомъ Чрезвычайной Коммисіей для разслѣдованія противоваконныхъ по должности дъйствій бывшихъ министровъ. Эта работа была напечатана въ журналѣ «Былое» № 15.  $Pe \delta$ .

никовъ своего дѣла; непосредственнымъ слѣдствіемъ этого было — параличъ главымхъ артерій, питающихъ страну; для борьбы съ наступившимъ криянсомъ неразрывно связанныхъ между собою продовольствія и транспорта требовались исключительные люди и исключительныя способности; между тѣмъ, властъ, раздираемая различными вліяніями и лишенная воли, сама пришла къ бездѣйствію; въ ней, по словамъ одного изъ ея представителей, не было уже ин одного «боевого атамана», и весь «духъ борьбы» выражался лишь въ томъ, чтобы «ставить заслоны».

Императоръ Николай II, упрямый, но безвольный, нервный, но притупившійся ко всему, навърившійся въ людяхъ, задерганный и осторожный на слов
вахъ, былъ уже «самъ себъ въ людяхъ, задерганный и осторожный на слов
вахъ, былъ уже «самъ себъ въ хозинить». Онъ пересталъ понимать положеніе
и не дълаль отчетливо ни одного шага, совершенно отдаваясь въ руки тъхъ,
кого самъ поставилъ у власти. Распутинъ говорилъ, что у него «внутри не
достаетъ». Имъв наклонность къ общественности, Николай II боялся ея, тая
давного обиду на Думу. Ставъ верховнымъ главнокомандующимъ, императоръ
тъхъ самымъ утратилъ свое центральное положеніе, и верховная властъ, бывшая и безъ того «въ плъну у биржевыхъ акулъ», распылилась окончательно
въ рукахъ Александры Федоровны и тъхъ, кто стоялъ за нею.

Императрица, которую иные находили умной и блестящей, въ сущности давно уже направлявшая волю царя и обладавшая твердымъ характеромъ, была всецѣло подъ вліяніемъ Распутина, который звалъ ее Екатериной II, и того «большого мистическаго настроенія» особаго рода, которое, по словамъ Протопопова, охватило всю царскую семью и совершенно отдѣлило ее отъ ввѣшьяго міра. Самолюбивая женщина, «относившаяся къ Россіи, какъ къ провинцій мало культурной» и совмѣщавшая съ этимъ обожаніе Распутина, ставившаго ее на поклоны; женщина, восшитанная въ англійскомъ духѣ и моливтавляю вмѣстѣ съ тѣмъ въ «тайничкахъ» Оеодоровскаго Собора, — дѣйствительно управляла Россіей. «Едва ли можно сохранить самодержавіе, — писальоколо новаго года придворный исторіографъ, генералъ Дубенскій, — слишкомъ проявилась глубокая рознь русскихъ интересовъ съ интересами Александры Федоровных.

«Въ мистическій кругь» входила наивная, преданная и несчастливая подруга императряцы А. А. Вырубова, иногда судняшая царя «своею простотою ума», покорная Распутину, «фонографъ его словъ и внушеній» (слова Протопопова). Ей, по ея словамъ, «вся Россія присылала всякія записки», которыя она механически передавала по назначенію.

«Связью власти съ міромъ» и «цѣшителемъ людей» быль Григорій Распутинъ; для одникъ — «мерзавецъ», у котораго была «контора для обдѣлыванія дѣлъ»; для другихъ — «великій комедьянтъ», для третьихъ — «удобная педаль нѣмецкаго шпіонажа»; для четвертыхъ — упрямый, неискрепній, скрытшый человѣкъ, который не забывалъ обидъ и мстилъ жестоко, и который гѣкогда учился у магнетизера. О вредѣ Распутина напрасно говорили царю такіе разнобразные люди, какъ Родзинко, генералъ Ивановъ, Кауфманъ-Трукетанкій, Нилоат, Орловъ, Дрептельиъ, великіе князья, Фредериксъ. Миѣнія представителей власти, знавшихъ этого безграмотнаго «старца», котораго Вырубова назвала «неаппетитнымъ», при всемъ ихъ разнообразіи, сходятся въ одномъъ встъ опи — нелестны; вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, извѣстно, что всѣ они, больше или меньше, зависѣли отъ него; область вліянія этого человѣка, каковъ бы

овть ни быль, была громадиа; жизнь его протекла въ исключительной атмосферѣ истерическаго поклоненія и непроходящей ненависти: на него молились, его искли уничтожить: недожинность распутнаго мужика, убитаго въ спину на Юсуповской «вечеринкъ съ грамофономъ», сказалась, пожалуй, болѣе всего въ томъ, что пуля, его прикончившая, попала въ самое сердце царствующей династів.

Затворники Царскаго Села и «маленькаго домика» Вырубовой, окрестившіе другь друга и тіхъ, кто приходиль съ ними въ соприкосновеніе, такими же законспирированными кличками, какія были въ употребленіи въ самыхъ низахъ — въ департаментъ полиціи, — были отдълены отъ міра пропастью, которая, по воль Распутина, то суживалась, открывая доступъ избраннымъ вліяніямъ, то расширялась, становясь совершенно непереходимой даже для родственниковъ царя, отодвинутыхъ тъмъ же Распутинымъ на второй планъ; часть ихъ перешла въ оппозицію. «Теперь всѣ Владиміровичи и всѣ Михайловичи въ полномъ протестъ противъ императрицы», записывалъ въ дневникъ генералъ Дубенскій; они обращались къ царю съ письмами и записками; такъ, Георгій Михайловичь въ ноябрѣ писаль царю о ненависти къ Штюрмеру самыхъ умъренныхъ круговъ въ арміи и объ отвътственномъ министерствъ, какъ единственной м'вр'в для спасенія Россіи. Письмо Николая Михайловича уже было опубликовано. Въ обширномъ письмъ Александра Михайловича огъ 25 декабря — 4 февраля указано, что политика царя идеть въ разръзъ съ желаніемъ народа, что нужно дать свободу общественнымъ силамь и выбрать министровъ, которымъ страна повъритъ, и что существующее правительство само подготовляеть революцію.

Милюковъ быль въ средъ этихъ оппозиціонно настроенныхъ великитъ князей послъ убійства Распутина, въ которомъ одинъ изъ нихъ былъ замъщать, что окобенно отщатичло отъ нихъ царя, написавщато въ отвъть на просъбу «смягчитъ участъ» Дмитрія Павловича, извъстную фразу: «никому не дано право, заниматься убійствомъ». Настроеніе въ этой средъ было двойственное: радовались тому, что очистилась атмосфера, но къ возможности безбользненнаго исходъ изъ положенія относились безпадежно.

Гораздо ближе къ царской семь в стоялъ кругъ придворныхъ. Въ этомъ кругу, гдъ «атмосфера, по выраженію Воейкова, была манекенъ», кипъла борьба мелкихъ самолюбій и интригъ. Десятка два людей, у каждаго изъ которыхъ были свои обязанности («я въ шахматы играю, я двери открываю»), трепетали надъ тъмъ, кто изъ нихъ займетъ мъсто министра двора послъ смерти стараго, временами вовсе выживающаго изъ ума «дорогого графа» Фредерикса. къ которому царь питалъ большую привязанность. Нъкоторые изъ этихъ людей, весьм занятыхъ биржевыми дълами и получившихъ отъ правительственныхъ низовъ не очень лестный эпитеть «придворной рвани», были, по своему, «конституціонно» настроены; большинство питало ярую ненависть къ Распутину. Среди нихъ выдълялись, — ближе всъхъ стоявшій къ царской семь взять Фредерикса, Воейковъ, ловкій коммерсанть и владълець Куваки, — и Ниловъ, старый «морской волкъ», пьяница, котораго любили за грубость, — этотъ послъдній всіхть откровенніве говорилъ съ царемъ о Распутинів; получивъ отпоръ, какъ вст остальные, онъ смирился и твердилъ одно: «Будетъ революція, насъ всталь повъсять, а на какомъ фонаръ, все равно».

Эта среда, какъ и среда правительственная, была ареной, на которой открывался широкій просторъ вліяніямъ большихъ и малыхъ кружковъ; оттуда

летёли записки, диктовались назначенія, шла вся «большая политика»; наибол'ье видными кружками были кружки Бадмаева, кн. Андронникова и Манасевича-Мануйлова.

Бадмаевъ — умный и хитрый азіать, у котораго въ головѣ былъ политическій хаосъ, а на языкѣ шуточки, и который занимался, кромѣ тибетской медицины, бурятекой школой и бетонными трубами — дружклъ съ Распутинымъ и Курловымъ, нѣкогда сыгравшимъ роль въ убійствѣ Столып-ча; при помощи Бадмаевскаго кружка получилъ постъ министра внутреннихъ дѣлъ Прогопоповъ.

Князь Андронниковъ, вертъвшійся въ придворныхъ и правительственныхъ кругахъ, подносившій иконы министрамъ, цвъты и конфекты ихъ женамъ, и знакомый съ царскосельскимъ камердинеромъ, характеризуетъ самъ себя такъ: «Человъкъ, гражданинъ, всегда желавшій принести какъ можно больше пользы».

Манасевичъ-Мануйловъ, ловкій и умный журналисть, быль сотрудникомъ «Новаго Времени», газеты, много л'ять вдохновлявшей и пугавшей правительство.

Партія правыхъ, сильно измельчавшая, также разбилась на кружки, которые дъйствовали путемъ записокъ и личныхъ вліяній. Ихъ оппозиція правительству принимала угрожающіе размъры при попыткахъ сократить субсидіи, которыми они пользовались всегда, но размъры которыхъ не были басиословны. Среди правыхъ были, повидимому, и люди дъйствительно безкорыстно преданные идеъ самодержавія. Для этпіхъ «послъднихъ могиканъ», по выраженію Н. Маклькова, было однако ясно, что они «стояли у могилы того, во что въровали»; въ запискъ, составленной вът кружкъ Римскаго-Корсакова и переданной варю ки. Голицинымъ въ ноябръ, и въ запискъ Говоруки-Отрока съ поправкой Маклакова, переданной царю въ январъ, правые тщетно пытались убъдить его взять болъе твердый курсъ, особенно по отношенію къ Думъ, и оставить подражавне «походкъ пьянаго — отъ стъны къ стънъ». Не остановили крушенія — ни выходкъ Маркова, ин письмо Маклакова, ни попытка успленія праваго крыла Государственнаго Совъта при содъйствіи политически безпринципнаго Щегловитова, ни послъдній назначенія, вродъ назначенія князя Голицына.

Если вст описанные круги были проникнуты своеобразнымъ міросозерцаніемъ, которое хоть по временамъ давало возможность взглянуть въ лицо жизни — то круги бюрократическіе, непосредственно къ нимъ примыкающіе и передъ инми отвътственные, давно были лишены какого бы то ни было міросозерцанія. Есе учащающуюся смъну лицъ въ этихъ кругахъ Пуришкевичъ назвалъ «министерской чехардой»; по лица эти не обновляли и не поддерживали власть, а только ускоряли ея паденіе. Правительство, которое давно не имъло представленія не только о народ'в, по и о «земской Россіи и Дум'в», возглавлялось «недружнымъ, другъ другу не довъряющимъ» Совътомъ Министровъ; это учрежденіе перестало жить со времень П. А. Столыпина, последняго крупнаго деятеля самодержавія; съ тъхъ поръ, оно постепенно превращалось, а при Штюрмеръ фактически превратилось въ старый Комитеть Министровъ, стоящий виъ политики и занимающийся «дъловымъ» регулированиемъ общениперской службы, которая, по словамъ людей живыхъ и сколько-нибудь связанныхъ со страной, давно стала «каторгой духа и мозга». «Совътъ Министровъ, говоритъ Протопоповъ, остался позади жизни и сталъ какъ бы тормазомъ народному импульсу».

Въ сущности, уже замѣна на посту предсѣдателя Совѣта Министровъ опытнаго, но окончательно одряжлѣвшаго бюрократа Горемыкина Штюрмеромъ, въ которомъ царь, какъ оказалось впослѣдствіи, видѣль «земскаго дѣятеля», заставила многихъ призадуматься. Штюрмеръ имѣлъ весьма величавый и хладнокровный видъ и самъ аттестовалъ свои руки, какъ «крѣпкія руки въ бархатныхъ перчаткахъ». На дѣлѣ, онъ былъ только «футляромъ», въ которомъ скрывался хитрый обыватель, дѣлавшій все «подъ шумокъ», съ «канцелярскими уловками»; это была игрушка въ рукахъ Манасевича-Мануйлова, «старикашка на веревочкѣ», какъ выразился о немъ однажды Распутинъ, которому случалось и прикрикнуть на безпамятнаго, одержимаго старческимъ склерозомъ и торопившагося, какъ бы только сбыть съ рукъ дѣло, премьера.

Ославленному Милюковымъ въ Думѣ Штюрмеру пришлось уступить мѣсто Трепову. На долю этого бюрократа выпала непосильная задача — взять твердый курсъ въ ту минуту, когда буря началась (въ ноябрѣ 1916 года); при Треповѣ считалось «корошимъ тономъ» избѣгать прижѣненія 87 статъи; но всѣ уловки только подливали масла въ огонь, и недостаточно сильный, ничего не успѣвшій измѣнить за 48 дией своего премьерства, Треповъ палъ, побѣжденный Протопоповымъ, которому удалось уловить его на предложеніи отступного Распутину (чтобы постѣдній не мѣшался въ государственныя дѣла).

Последнимъ премьеромъ былъ Н. Д. Голицынъ, самыя обстоятельства назначенія котораю показывають, до какой растерянности дошла власть. Стоявшій вдали оть дёлъ и завёдывавшій съ 1915 года только «Комитетомъ помощи русскимъ военнопленивмъ», Голицынъ былъ вызванъ въ Царское есло, будто бы императрицей. Его встрётилъ царь, который поговорилъ о томъ, кого бы назначить премьеромъ («Рухловъ не знаеть французскаго языка, а на дняхъ собирается конференція союзинковъ») и, наконецъ, сказалъ: «Я съ вами китрю, вызвалъ васъ я, а не императрица, мой выборъ палъ на васъ». Голицынъ, «мечтавшій только объ отдыхѣ», напрасно просился въ отставку. Едва ли старый аристократъ, брезгливо называвшій народъ «чернью» и не твердо знакомый съ дълопроизводствомъ Совѣта Министровъ, могъ справиться съ претившими ему ставленниками Распутина — Протопоповымъ и Добровольскимъ; Протопопова не могли осилить и болѣе сильные, у него была особая звѣзда, погасшая лишь тогда, когда все было кончено.

Характерно для той «большой политики», которую д'ялалъ Сов'ять Министровь и которая сводилась къ изысканію средствъ отдалить неминуемый созывъ Государственной Думы, зас'яданіе Сов'ята Министровъ 3 января. Его д'яловая сторона изложена въ сл'ядующей «памятной записк'я», составленной И. Ладыженскимъ:

«Сов'єть Министровъ, въ зас'єданіи 3 января 1917 года, обсуждаль вопрось о времени предстоящаго возобновленія занятій законодательныхъ учрежденій, причемъ въ сред'є Сов'єта были заявлены различныя ми'єнія.

«Пять Членовъ (Покровскій, Шуваевъ, Николаенко, Феодосьевъ и Ланговой) высказались, что въ соотвътствіи съ Высочайшимъ Указомъ отъ 15 декабря 1916 года Государственная Дума должна быть созвана 12 января, но возможность созыва Думы должна быть подготовлена соотвътствующими мъропріятіями.

«Предсъдатель и 8 членовъ (Григоровичъ, Риттихъ, Добровольскій, Протопоповъ, Разумовскій, Войновскій-Кригеръ, Раевъ и Кульчицкій) находили, что при настоящемъ настроеніи думскаго большинства открытіе Думы и появленіе въ ней Правительства неизбъжно вызоветъ нежелательныя и недопустимыя выступленія, слѣдствіемъ коихъ долженъ бы явиться роспускъ Думы и назначеніе новыхъ выборовъ. Во избъжаніе подобной крайней мѣры, Предсѣдатель и согласные съ нимъ Члены Совѣта считали предпочтительнымъ на нѣкоторое время отсрочитъ созывъ Думы, назначивъ срокъ созыва на 31 января.

«А. Д. Протопоповъ, къ мизнію котораго присоединились П. А. Добровольскій, Н. К. Кульчицкій и Н. И. Раевъ, полагали продолжить срокь настоя-

щаго перерыва занятій Думы до 14 февраля».

Эту формальную и сухую запись допольяеть живая характеристика засъданія однимь изъ его участниковъ — Н. Н. Покровскимъ. Изъ его разсказа мы знаемъ, что Протопоповъ развиваль здѣсь свою «необыкновенную теорію политическихъ теченій въ Россіи», которую онъ повториль и въ засъданіи 25 февраля. Теорія, по словамъ Н. Н. Покровскаго, заключалась въ томъ, что революціонное теченіе (анархизмъ и соціализмъ) постепенно втекаетъ въ оппозиціонное (общественные элементы съ Госуд прственной Думой во главъ); такимъ образомъ, оппозиціонное теченіе совпадаетъ съ революціоннымъ и стремится закатить власть, вслъдствіе чего слѣдуетъ бороться съ оппозиціей встми средствами, вплоть до роспуска Думы. Далѣе, Протопоповъ, по словамъ Покровскаго, предлагалъ «графическую схему» и «песъ околесную», такъ что нѣсколько лиць переглянулисъ и спросили другь друга: «Вы что-нибудь поняли?» Характерно, однако, что митеніе Протопопова и было принято; правда, онъ пошель на наъфстную уступку.

Среди членовъ правительства было немного лицъ, о которыхъ можно говоритъ подробно, такъ какъ ихъ личная дѣятельность мало чѣмъ отмѣчена; всѣ они неслись въ неудержимомъ водоворотъ къ неминуемой катастрофъ. Среди пихъ были и люди высокой честности, какъ напримѣръ, министръ народнаго просвѣщенія графъ Игнатьевъ, много разъ просившійся въ отставку и смѣненный Кульчицкимъ лишь за два мѣсяца до переворота, или министръ нностръ нныхъ дѣъ Покровскій, которому приходилось указывать на невозможность руководить виѣшней политикой при существующемъ курсѣ политики внутренней; но и эти люди ничего не могли сдѣлатъ для того, чтобы предотвратитъ катастрофу.

Большую роль въ февральскіе дий пришлось сыграть последнему военному министру генералу Бългеву, котораго Родзянко считаетъ человъкомъ порядочнымъ. А. А. Поливановъ характеризуетъ его, какъ своего бывшаго ученика—старательнаго и добросовъствато, но къ творчеству неспособнаго и сълоннато

къ угодинчеству.

Нельзя обойти молчаніемь двухь лиць, которыя приняли участіе въ развитывающихся событіяхь и готовились стать у власти. Одинь изъ нихъ — бывній министръ внутреннихъ дълъ, любимець царя, Н. Маклаковъ, котораго царскій курьерь не засталь на Рождествъ въ Петербургъ; повидимому, онъ имълъ шапсы смѣнить Протопонова; будучи человъкомъ правыхъ убъжденій, Маклаковъ сознаваль «вить суматохи и безконечнаго верченія административнаго колеса», что дѣло правыхъ, которыхъ «били, не давали встать, и опять били», безвозвратно проиграпо.

Другимъ претендентомъ на власть, который долженть былъ наканунть переворота стать замъстителемь генерала Батношина, былъ С. Бълецкій, выдающійся въ свое время директоръ департамента полиціи, едва не ставній оберъ-прокуромъ синода; это былъ челов'якъ практики, услужливый и искательный, кото-

рый умълъ «всюду втереться».

Последнему министру внутренних дель Протополову суждено было занять исключительное место въ правительственной среде. Роль его настолько велика, что на его характеристик следуеть остановиться подробне.

А. Д. Протопоповъ, помъщикъ и промышленникъ изъ симбирскихъ дворянъ и членъ Государственной Думы отъ партіи 17 октября, былъ выбранъ товарущемъ предсъдателя четвертой Государственной Думы. О немъ заговорили тогда, когда, весной 1916 года, онъ отправился заграницу, въ качествъ члена парламертской делегаціи, и на обратномъ пути, въ Стокгольмъ, имълъ бесъду съ совътвикомъ германскаго посольства Варбургомъ. Подробности этой бесъды, имъшей право нашупать почву для заключенія мира, передавались различно не только лицами, освъдомленными о ней, но и самимъ Протопоповыхъ.

Въ то время у Протопопова были уже широкіе планы. Онть лел'вяль мысль о большой газет'ь, которая объединила бы промышленные круги, и въ которой сотрудничали бы «лучшіе писатели — Милюковъ, Горькій и Меньшиковъ». Газета воплотилась впосл'яфствіи въ «Русскую Волю». Тогда же въ голову его вступила «дурная и несчастная мысль насчетъ министерства», ибо «честолюбіе его бъгало и прыгало»: первоначально онъ думалъ лишь о министерствъ торговли.

Дъйствул одновременно въ разныхъ направленіяхъ и не порывая отношеній съ думской средой, Протопоповъ сумъль проникнуть кь царю и заинтересовать его своей стокгольмской бестьдой, а также — приблизиться къ Бадмаеву, съ которымъ свела его болъзнь, и къ его кружку, гдъ онъ узналъ Распутина и

Вырубову.

16 сентября 1916 года Протопоповъ, неожиданио для всъхъ и изсколько неожиданно для самаго себя, былъ, при помощи Распутина, назначенъ управляющимъ министерствомъ внутреннихъ дълъ. Ему сразу же довелось проникнуть въ самый «мистическій кругъ» царской семьи, оставивъ за собой какъ Думу и прогрессивный блокъ, изъ которыхъ онъ вышелъ, такъ и чуждые ему бюрократическіе круги, для которыхъ онъ былъ пепріятенъ, и придворную среду, которая видъла въ немъ выскочку.

Почувствовавъ «откровенную преданность» и искреннее обожаніе къ «Хозину Земли Русской» и его семьѣ, и получивъ кличку «Калинина» (данную Распутинымъ), Протопоповъ, съ присущими ему легкомысліемъ и «маніей величія», задался планами спасенія Россій, которая все чаще представлялась ему «дарской вотчиной». Онъ замышлять передать продовольственное дѣло въ министерство внутреннихъ дѣлъ, произвести реформу земства и полиціи и разрѣшить еврейскій вопросъ.

На дѣлѣ оказалось прежде всего полное незнакомство съ вѣдомствомъ. Протопоповъ сталъ управлять министерствомъ, постоянно болѣя «дипломатическими
болѣзвями», при помощи многочисленныхъ и часто мѣняющихся товарищей;
средя нихъ были неоффиціальные, какъ Курловъ, возбуждавшій особую къ себѣ
и своему прошлому ненависть въ общественныхъ кругахъ. Протопопову, по его
словамъ, «векогда было думатъ о дѣлѣ»; онъ втягивался все болѣе въ то, что
называлось въ его времена «политикой»; будучи «рѣдкимъ гостемъ въ Совѣтѣ
Министровъ», онъ былъ частымъ гостемъ Царскато Села.

Съ перваго шага, Протопоповъ возбудилъ къ себъ нелюбовь и презръніе общественныхъ и правительственныхъ круговъ. Отношеніе Думы сказалось на

совъщаніи съ членами прогрессивнаго блока, устроенномъ 19 октября у Родзянко, но Протопоповъ, желавшій, «чтобы люди имѣли счастіе» и полагавшій, ток «нельзя геній цѣлаго народа поставить въ рамки чиновничьей указки», оказалоя несмотря на жандармскій мундиръ Плеве, въ которомъ онъ однажды щегольнулъ передъ думской компесіей, непріемлемымъ и для бюрократіи, увидавшей въ немъ мечтателя и общественнаго дѣятеля; недаромъ самъ Распутпиъ сказалъ однажды, что Протопоповъ — «изъ того же мѣшка», и что у него «честь тянется, какъ подвязка».

Къ этому присоединилось вліяніе личнаго характера Протопопова, который «сталъ въ контры съ собственной Думою» и заставилъ многихъ сдѣлать изъ него «притчу во языцѣхъ» и отнестись къ нему юмористически. Характерио, напръмѣръ, его (ставшее извѣстнымъ лишь впослѣдствіи) знакомство съ гадателемъ Шарлемъ Перэномъ, едва ли не германскимъ шпіономъ, о чемъ и предупреждаль директоръ, департамента полиціи; Протопоповъ не котѣлъ объ этомъ знать, вѣруя въ свой «рокъ»; онъ неудержимо интересовался тѣмъ, что говорилъ ему Перэнъ: что чего планета — Юпитеръ, которая проходитъ подъ Сатурномъ, и разныя гороскопическія веши».

Полная неудача въ замышленныхъ реформахъ и травля со всъхъ сторонъ озлобили Протопопова. Въ то время какъ Милюковъ, наканунъ убійства Распутина, назвалъ его въ Думъ «загадочной картинкой», Протопоповъ вступилъ уже на путь «революціонно-правой», по собственному выраженію, политики, выразившейся въ борьбъ съ Государственной Думой, запрещеніи съъздовъ, престъдованіи общественныхъ организацій и печати, давленіи на выборы и наконецъ, многочисленныхъ арестахъ, завершившихся январьскичъ арестомъ рабочей группы Военно-Промышленнаго Комитета. Этимъ, а также и тъмъ, что на Протопопова временами «накатывало», что сближало его съ духомъ Царскато Села, объясняется его пребываніе на посту до конца; послѣ убійства Распутина 17 декабря положеніе Протопопова не только не пошатиулось, но упрочилось: 20 декабря онъ былъ изъ управляющихъ сдѣланъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, и съ тѣхь поръ, несмотря на всъ окружавиніе его враждебные толки и на многочисленныя попытки весьма вліятельныхъ лицъ заставить его уйти, продолжалъ свос дѣло до послѣдней минуты.

Личность и двятельность Протопопова сыграли рѣшающую роль въ дѣлѣ ускоренія разрушенія царской власти. Распутинъ наканунѣ своей гибели, кажь бы, завѣщаль свое дѣло Протопопову, и Протопоповъ исполнить завѣщаніе. Въ противоположность обыкновеннымъ бюрократамъ, которымъ многолѣтиій чиновинчій опыть помогалъ сохранить видимость государстиеннаго смысла, Протоповъ принесъ къ самому подножію трона весь истерическій клубокъ своихъ личныхъ чувствъ и мыслей; какъ мячъ, запущенный разочетливой рукой, безпорядочно отскакивающій отъ стыть, онъ внесъ разваль въ кучу порядливо разставленныхъ, по видимости устойчивыхъ, а на дѣлѣ шаткихъ кегель государственной игры.

Въ этомъ смыслѣ Протопоповъ оказался, дѣйствительно, «роковымъ человъкомъ».

Настроеніе общества и событія наканунѣ переворота

Январьскіе и февральскіе доклады нетербургскаго охранняго отдѣленія — Аресть Рабочей Группы Центральнаго Военно-Промышленнаго Комитета и роль Обросимова — Вытѣленіе петербургскаго округа — Приготовленія къ 14 февраля — Настронія свѣтскихъ круговъ и арміи — Послѣдній вчеподдавъйшій докладъ Роделеко — Н. Маклановъ и его проемть манфеста — Открытіе сессіи законодательныхъ палатъ.

Таково было состояніе власти, «охваченной», по выраженію Гучкова, «процесами гніенія», что сопровождалось «глубокимъ недовъріемъ и презръвіемъ къ ней всего русскаго общества, виъщними неудачами и магеріальными невзгодами въ тылу». За нъсколько мъсяцевъ до переворота, въ особомъ совъщаніи по государственной оборонъ, подъ предсъдательствомъ генерала Бъляева, Густовъ сказалъ въ своей ръчи: «если бы нашей внутренней жизнью и жизнью нашей арміи руководилъ германскій генеральный штабъ, онъ не создаль бы ничего, кромъ того, что создала русская правительственная власть». Родлянко назваль дъягельность этой власти «планомърнымъ и правильнымъ изгнаніемъ всего того, что могло принести пользу въ смыслѣ побъды надъ Германіей».

Едипственнымъ живымъ органомъ, который учитывалъ политическое положение и понямалъ, насколько опасна для разстроеннаго правительства организованная общественность, которая, въ лицъ прогрессивнаго блока, военно-промышленныхъ комтитетовъ и другихъ общественныхъ организацій, давно могла съ гораздо большимъ успъхомъ дъйствовать въ направленіи обороны страны, быть департаментъ полиціи. Доклады охраннаго отдъленія въ 1916 году длютъ лучшую характеристику общественныхъ настроеній; они исполнены тревоги, но ихъ громкаго голоса умирающая власть уже слышать не могла.

Въ секретномъ докладъ «отдъленія по охраненію общественной безопасности и порядка въ столицъ» отъ 5 января, на основаніи добытаго черезъ секретную агентуру освъдомительнаго матеріала, сообщается, что, по слухамъ, были передъ Рождествомъ какіе-то законспірированныя совъщанія членовъ лъваго крыла Государственнаго Совъта и Государственной Думы, что постановлено ходатайствовать передъ Высочайшею Властью объ удаленіи цълаго ряда представителей правительства съ занимаемыхъ ими постовъ; во главъ означеннаго списка стоятъ Щегловитовъ и Протопоповъ.

«Настроеніе въ столицъ носить исключительно тревожный характеръ. Циркулирують въ обществъ самые дикіе слухи, какъ о намъреніяхъ Правительственной власти, въ смыслъ принятія различнаго рода реакціонныхъ мъръ, такъ равно и о предположеніяхъ враждебныхъ этой власти группъ и слоевъ населенія, въ смыслъ возможныхъ и въроятныхъ рево поціонлыхъ начинаній и экспессовъ. Вст ждутъ какпуъ-то исключительныхъ событій и выступленій какть съ той, такъ и съ другой стороны. Одинаково серьезно и съ треногой ожидаютъ, какъ разныхъ революціонныхъ вспышекъ, такъ равно и несолитынаго якобы въ ближайшемъ будущемъ, «дворцоваго переворота», провозвъстникомъ коего, но общему убъжденію, явился актъ въ отношеніи «пресловугаго старца».

Дал'ве сообщается, что всюду идугь толки объ общемъ (а не только партійномъ) тегрор'в, въ связи съ в'вроятнымъ окопчательнымъ роспускомъ Думы. Политическій моментъ напоминаетъ канунъ 1905 года; «какъ и тогда, все

началось съ безконечныхъ и безчисленныхъ съвздовъ и совъщаній общественныхъ организацій, выпосившихъ резолюціи різкія по существу, но несомнічню, въ весьма малой и слабой степени выражавшія истинные разм'єры недовольства широкихъ народныхъ массъ населенія страны».

«Весьма въроятно, что начнутся студенческие безпорядки, къ которымъ примкнуть и рабочіе, что все это ув'єпчается попытками къ совершенію террористическихъ актовъ, хотя бы въ отношении новаго Министра Народнаго Просвъщения или Министра Внутреннихъ Лълъ, какъ главнаго, по указаніямъ.

винорника встать золь и бъдствій, испытываемыхъ страною».

«Либеральная буржуазія в'врить, что въ связи съ наступленіемъ перечисленных выше ужасных и неизбъжных событий. Правительственная власть должил будети пойти на уступки и передать всю полноту своихъ функцій въ руки кадеть, въ лицъ лидируемаго ими прогрессивнаго блока, и тогда на Руси «все образуется». Левые же упорно утверждають, что наша власть зарвалась, на уступки ни въ коемъ случат не пойдеть и, не оцтинавая въ должной мъръ создавшейся обстановки, логически должна привести страну къ неизбъжнымъ переживаніямъ стихійной и даже анархической революціи, когда уже не будеть ни времени, ни мъста, ни основаній для осуществленія кадетскихъ вожделъній и когда, по ихъ убъжденіямъ, и создастся почва для «превращенія Россіи въ свебодное отъ царизма государство, построенное на новыхъ соціальныхъ основахъ».

Перель 9 янвэря начальникъ охраннаго отлъленія Глобачевъ докладываетъ о «настроеніяхъ роволюціоннаго подполья» по партіямъ и приходить къ слівдующему выводу «Рядъ ликвидацій посл'єдняго времени въ значительной м'єр'є ослабилъ силы подполья и нынъ, по свъдъніямъ агентуры, къ 9 января возможны лишь отдельныя разрозненныя стачки и попытки устроить митинги, но все это будеть носить неорганизованный характеръ». Однако же, здъсь кон-

статируется «общая распропагандированность пролетаріата».

19 января следуеть вновь общирный «совершенно секретный» докладъ охраниаго отделения. «Отсрочка Думы продолжаеть быть центромъ всехъ суждепій... Рость дороговизны и повторныя неудачи правительственныхъ м'вропріятій по борьб'ї съ исчезновеніемъ продуктовъ вызвали еще передъ Рождествомъ ръзкую волну недовольства... Население открыто (на улицахъ, въ трамваяхъ, въ театрахъ, магазинахъ) критикуетъ въ недопустимомъ по ръз-

кости тон' вс' Правительственныя м'вропріятія».

Отмъчаются «успъхъ крайне лъвыхъ журналовъ и газетъ («Лътопись», «Дъло», «День», «Русская Воля» и появленіе «Луча»); оппозиціонныя ръчи въ самыхъ умъренныхъ по своимъ политическимъ симпатіямъ кругахъ»; довърчивость широких, массь къ Думъ, которая еще недавно считалась «черносотенной» и «буржуазной», разговоры о «мужествъ Милюкова и Родзянки» послъ 1 ноября.

«Озлобленное дороговизной и продовольственной разрухой большинство обывателей — въ туманъ», питается «злостными сплетиями» о «Думской петиціи», объ «организаціи офицеровъ, постановившей убить рядъ лицъ, якобы, мъщаю-

ших в обновлению Росси».

«Неспособные къ органической работъ и перенолинящие Государственную Думу политиканы... способствують своими разрухъ тыла... Ихъ пропаганда, не остановленная Правительствомъ въ самомъ началъ, упала на почву усталости отъ войны; действительно возможно, что роспускъ Государственой Думы послужить сигналомъ для вспышки революціоннаго броженія и приведеть къ тому, что Правительству придется бороться не съ ничтожной кучкой оторванныхъ отъ большинства населенія членовъ Думы, а со всей Poccieй».

«Резюмируя эти колеблющіяся настроенія въ нівсколькихъ словахъ, можно сказать. что ожидаемый массами въ февралъ мъсяцъ роспускъ Государственной Лумы не обязательно вызоветь, но легко можеть вызвать всеобщую забастовку, которан объединить въ себъ всевозможныя политическія направленія и которая, начавшись подъ флагомъ популярной сейчасъ «борьбы за Думу», окончится требованіемъ окончанія войны, всеобщей амнистін, всехъ свободъ и пр.».

«Въ дъйствующей арміи, согласно повторнымъ и все усиливающимся слухамъ, терроръ широко развить въ примънении къ нелюбимымъ начальникамъ, калъ солдатамъ, такъ и офицерамъ». «Поэтому, слухи о томъ, что за убійство Распутина — этой «первой ласточки» террора — начнутся другіе «акты», заслуживають самаго глубокаго вниманія... Ність въ Петроградів въ настоящее время семьи такъ называемаго «интеллигентнаго обывателя», гдъ «шопоткомъ» не говорилось бы о томъ, что «скоро, навърно, прикончатъ того или иного изъ представителей правящей власти» и что «теперь такому-то безусловно не сдобровать». Характерный показатель того, что озлобленное настроеніе пострадавшаго оть дороговизны обывателя требуеть кровавыхъ гекатомбъ изъ труповъ министровъ, генераловъ... Въ семьяхъ липъ, мало-мальски затронутыхъ политикой, открыто и свобод то раздаются ръчи опаснаго характера, затрагивающія даже Священную Особу Государя Императора».

Далъе сообщаются слухи о «національной партіи», образованной Пуришкевичемъ, о ръзко намъчающемся авантюризмъ нашихъ доморощенныхъ «Юань-Шикаевъ», въ лицъ Гучкова, Коновалова, кн. Львова, стремящихся использовать могущія неожиданно вспыхнуть «событія» въ своих вличных видахъ и пъляхъ и беззастънчивымъ провокаціоннымъ образомъ муссирующихъ настроеніе представителей авторитетныхъ рабочихъ группъ Военно-Промышлен-

ныхъ Комитетовъ».

«Общій выводъ изъ всего изложеннаго: «если рабочія массы пришли къ сознанію необходимости и осуществимости всеобщей забастовки и посл'ядующей революціи, а круги интеллигенціи — къ въръ въ спасительность политическихъ убійствъ и террора», то это указываеть на «жажду общества найти выходъ изъ создавшагося политически-ненормальнаго положенія», которое съ каждымъ днемъ становится все ненормальнъе и напряженнъе».

Следующій «совершенно секретный» докладъ генерала Глобачева относится

къ 26 января.

«Передовые и руководящіе круги либеральной оппозиціи, сообщается зд'ясь, уже думають о томъ, кому и какой именно изъ ответственныхъ портфелей удастся захватить въ свои руки». При этомъ, «въ данный моментъ находятся въ наличности двъ исключительно серьезныя общественныя группы», которыя «самымъ кореннымъ образомъ расходятся по вопросу о томъ, какъ раздълить «шкуру медвъдя».

«Первую изъ этихъ группъ составляютъ руководящіе «дёльцы» парламентскаго прогрессивнаго блока, возглавляемые перешедшимъ въ оппозицію и упорно стремящимся «къ премьерству» предсъдателемъ Государственной Думы — шталмейстеромъ Родзянко». Опи окончательно извърились въ возможность принудить представителей Правительства уйти со своихъ постовъ добровольно и

передать всю полноту своей власти думскому большинству, додженствующему насадить въ Россіи начала «истинпаго парламентаризма по запално-европейскому образцу». Постому, ихъ задача состоитъ въ томъ, чтобы «заручиться хотя бы дутыми дерективами «народа», для чего войти въ сношение съ «сохранившей свою революціонную физіономію, но въ то же самое время явно отклонившейся отъ руководящихъ круговъ соціалистическаго стараго «Интернаціонала» рабочей группой». «Давъ время рабочей массъ самостоятельно обсудить задуманное, представители рабочей группы лично и черезъ созданную ею особую «пропагандистскую коллегю» должны организовать рядъ массовыхъ собраній по фабрикамъ и заводамъ столицы и, выступая на таковыхъ, предложить рабочимъ прекратить работу въ день открытія засъданій Государственной Думы — 14 февраля с. г. — и, подъ видомъ мирно настроенной манифестаціи, проникнуть ко входу въ Таврическій Дворецъ. Здёсь, вызвавъ на улицу предсёдателя Государственной Думы и депутатовъ, рабочіе въ динъ своихъ представителей, должны громко и открыто огласить принятыя на предварительныхъ массовыхъ собраніях резолюцію съ выраженіями ихъ категорической рѣшимости поддержать Государственную Думу въ ея борьбъ съ нынъ существующимъ Правительствомъ». При этомъ, опасенія рабочей группы противодъйствія со стороны «инакомыслящихъ подпольныхъ соціалистическихъ теченій» отпали, потому что «соціалъ-демократическія группы большевиковъ, объединенцевъ и интернаціопалистовъ-ликвидаторовъ не склонны ни противод виствовать, ни способствовать ихъ затъв», а «занять выжидательную позицію».

Во главъ второй группы, «лъйствующей пока законспирированно и стремящейся во что бы то ни стало «выхватить будущую добычу» изъ рукъ представителей думской оппозицін, стоять не мен'я жаждущіе власти А. И. Гучковь, князь Львовъ. С. Н. Третьяковъ, Коноваловъ, М. М. Федоровъ и нъкогорые другіе» Эта группа разсчитываеть на то, что думцы не учитывають «еще не подорваннаго въ массахъ лойяльнаго населенія обаянія Правительства» и съ другой стороны — «инертности» народныхъ массъ. Вся надежда этой группы - неизбъжный въ самомъ ближайшемъ будущемъ дворцовый переворотъ, поддержанный всего на всего одной двумя сочувствующими воинскими частями». «Независимо отъ вышеизложеннаго, вторая группа, скрывая до поры до времени свои истиные замыслы, самымъ усерднымъ образомъ идетъ навстръчу первой», причемъ «заслуживаетъ исключительнаго вниманія возникшее по иниціативъ А. И. Гучкова предположеніе о созывъ въ началъ февраля особаго и чрезвычайнаго совъщанія руководящихъ представителей Центральнаго Военно-Промышленнаго Комитета, «Земгора», думскихъ оппозиціонныхъ фракцій, профессуры, общественныхъ организацій и, по возможности, Государственнаго Совѣта»...

«Что будеть и какъ все это произойдеть, заканчиваеть охранное отдъленіе, судить сейчась трудно, но, во всякомъ случать, воинствующая оппозиціонная общетвенность безусловно не ошибается въ одпомъ: событія чрезвычайной важности и чрезватыя исключительными послъдствіями для русской государственности «ще за горами».

Повидимому пепосредственнымъ результатомъ этого доклада и былъ арестъ рабочей группы, состоявинися 27 января. Объ этой ликвидаціи охранное отдъ- представило секретный докладъ. Здъсь указывлется, что представители группы «организовали и подготовляли демонстративныя выступлены рабочей массы столицы на 14 февраля», съ тъмъ, чтобы заявить депутатамъ Думы

свое «требованіе незамедлительно вступить въ открытую борьбу съ нынъ существующимь правительствомъ и Верховной властью и признать себя впредь до установленія новаго государственнаго устройства временнымь правительствомъ. «Матеріалть, взятый при обыскахъ, вполнъ подтвердилъ изложенныя свъдънія, вслѣдотвіе чего переписка по этому дѣлу, въ виду признаковъ преступленія, предусмотръннаго 102 ст. Уг. Улож., передана Прокурору Петроградской Судебной Палаты».

Кромѣ того, были обысканы и арестованы четыре члена «пропагандистской коллегіи Рабочей Группы», у которой «достаточнаго матеріала для привлеченія къ судебной отвѣтственности не обнаружено»; тѣмъ не менѣе, они признаны «лицамп безусловно вредными для государственнаго порядка и общественнаго спокойствія; предложено выслать ихъ изъ Петербурга подъ гласный над-

зоръ полиціи.

А. И. Гучковъ, по его словамъ, былъ убъждевъ, что департаменту полиців были въ составъ Центральнато Военно-Промышленнаго Комитета, о чемъ онъ не разъ предупреждалъ предсъдателя рабочей группы Гвоздева. Арестъ былъ предпринятъ, повидимому, не департаментомъ, а министерствомъ внутреннихъ дътъ, «какъ актъ высокой поличики». Въ этомъ сознался и Протопоповъ, который докладывалъ царю, что образованіе рабочей секціи опасно и напоминаетъ «организацію Хрусталева-Носаря 1905 г.». Протопоповъ совѣтовался объ арестъ съ Хабаловымъ, который написаль письмо Гучкову съ указаніемъ на революціонностъ Рабочей Группы. Отвѣта на это письмо не было, и Протопоповъ рѣшилъ произвести арестъ «по ордеру военнаго начальства», получивъ на это разръшеніе отъ цара.

После ареста Гучковъ и Коноваловъ предприняли три шага: во первыхъ, выступили съ протестомъ въ прессе; во вторыхъ, поъхали къ князю Голицыну, минуя Бълецкаго, Васильева и Протопопова; съ последнимъ Гучкову особенно тяжело было встречаться, какъ съ бывшимъ товарищемъ по фракци.

«Если бы вамъ приходилось арестовывать людей за оппозиціонное настроенно то вамъ всёхъ насъ пришлюсь бы арестовать», сказалъ Гучковъ Голицыну. Послъдній «отнесся благосклонно», сосладся на Протопопова и объщалъ пересмотръть дъло. Протопоповъ разсказываеть, что Голицынъ сказалъ ему, что онъ сдълалъ ошибку, арестовавъ рабочую группу послъ того письма съ призывомъ рабочихъ къ спокойствію, которое было опубликовано въ газетахъ и подписано членами рабочей группы (а сфабриковано въ департаментъ полици). Гучковъ доказывалъ Голицыпу, что группа не замышляла ни вооруженнато возстанія, ни переворота, но занималась политикой въ томъ смыслъ, что считала возможнымъ ръщеніе вопросовъ обороны лишь при условіи измъненія политическихъ условій работы.

Третьимъ шагомъ Гучкова и Коновалова было собраніе представителей Центральнаго Военно-Промышленнаго Комитета и особаго сов'ящанія по оборонѣ. Объ этомъ собраніи обстоятельно пов'яствуетъ совершенно секретный

докладъ охраннаго отдъленія отъ 31 января.

Собраніе состоялось 29 января въ 11 часовъ утра «экстренно и съ соблюденіемъ ряда предосторожностей, при участія представителей Центральнаго Военно-Промышленнаго Комитета (Гучковъ, Коноваловъ, Кутлеръ и др.), Московскаго Военно-Промышленнаго Комитета (Переверзевъ и др.), Государственной Думы (Керенскій, Чхеидзе, Аджемовъ, Карауловъ, Милюковъ, Бубликовъ и др.), Государственнаго Совъта и Земскаго и Городского Союзовъ (фамиліи охранному отделенію неизв'єстны). Председательствовавшій Гучковъ сообщиль объ аресть группы; всь высказали полное сочувстве и готовность подать голосъ въ защиту организаціи. Охранное отділеніе заканчиваеть свой докладъ хвастливымъ выволомъ, основаннымъ на наблюдении «настроеній» участниковъ означеннаго сов'єщанія: «им'єются вс'є данныя для того, чтобы признать факть ликвидаціи рабочей группы» Центральнаго Военно-Промышленнаго Комптета лізйствительно исключительнымъ по неожиданности и впечатленно ударомъ для оппозиціонной и на боевой ладъ настроившейся общественности. Розовыя перспективы хитро задуманныхъ и черезъ рабочую группу подготовлявшихся массовыхъ рабочихъ выступленій въ значительной степени поблекли; но, во всякомь случать, если многія рабочія души и отчаялись въ возможности осуществленія вождельниму достиженій, то болье стойкіе и упористо-настроенные «завоеватели власти» могли съ досадой воскликнуть лишь одно: «сорвалось, придется начинать сначала».

Въ докладъ подробно описано настроение собравшихся и содержание ихъ рѣчей. Между прочимъ, содержаніе рѣчи нѣкоего представителя рабочей группы, рабочаго Обросимова скромно излагается такъ: онъ «указалъ на ошибку тъхъ, кто стремится видъть въ арестъ представителей группы лишь своего рода юридически интересный факть; здъсь нужно признать наличность явленія, имъющаго крупное политическое значение и въ той или иной мъръ задъвающаго русскую общественность».

А. И. Гучковъ разсказываеть, что Обросимовъ, къ удивлению его оказавшійся на свободь, произнесь ръзкую рычь о томъ, что группа только прикидывалась мирной, а на самомь дълъ преслъдуеть революціонныя цъли вплоть до вооруженнаго возстанія и сверженія власти, для чего и пошла въ Комитеть.

Обросимовъ какъ бы оправдывалъ дъйствія власти. Гучковъ, всегда относившійся къ нему съ предубъжденіемъ, отвітиль, что его слова расходятся съ тъмъ, что ему, Гучкову, извъстио, и съ тъмъ, что говорили Гвоздевъ и его товарищи, сидящіе подъ арестомъ. Обросимовъ замолчалъ и сълъ; однако его слова смутили присутствующихъ. Чхендзе и другіе лівые промолчали, повидимому, не слишкомъ довфряя аудиторіи.

Обросимовъ принадлежалъ вообще къ самому лѣвому флангу и науськивалъ группу на самыя резкія выступленія даже на съезде. Группа была арестована вся, кром'в двухъ рабочихъ, которыхъ не было въ городъ, и Обросимова, объяснившаго, что его не было дома. Предсъдатель группы Гвоздевъ не убъдился подозръніями Гучкова и довърчиве считалъ, что Обросимовъ человъкъ хорошій. Гучкова же убъждало въ томъ, что Обросимовъ не чисть, еще и то обстоятельство, что ему было извъстно, что въ денартамент в полиціи имъется подробный отчеть о совъщани, не могшій пройти черезъ канцелярію Военно-Промышленнаго Комитета. Протоноповъ разсказываеть, что Обросимовъ согласился отбыть наказаніе, и что опъ, Протопоновъ, испросилъ бы у царя помилование этому сотруднику и даль бы ему возможность бъжать, какъ это делалось обычно. Обросимовъ, по словамъ Гучкова, человъкъ «педалекій, неспособный, насвистанный».

Подробности совъщанія группы Гучкова неизвъстны; «къ намъ, говорить онъ, она приходили уже сговоривнимися, застръльщиками»; они вошли въ грунну не столько изъ интереса къ работв по оборонъ, сколько изъ-за того, что туть имъ представлялась единственная возможность сорганизоваться въ легальной форм'в, для пресл'вдования своихъ интересовъ.

Посл' вареста Обросимова Протопоповъ боялся, что департаменть полиціи не будеть больше получать свъдъній о рабочей средъ. Васильевъ успокоиль его, что свъдънія будуть «также, какъ и прежде». «Очевидно, говорить Протопоповъ, постоянныхъ сотрудниковъ въ рабочей средъ департаментъ полиціи имълъ лостаточно».

Былъ проекть арестовать Гучкова. Царь боялся его, а Протопоповъ доложилъ, что арестъ только «увеличилъ бы его популярность», которая «будетъ подорвана, когда обнаружатся злоупотребленія въ Военно-Промышленномъ Комитетъ». «Парь, прибавляеть онъ, понималъ, что я ему доложилъ правду». Г-жа Сухомлинова написала Протопопову, что «за арестъ секціи въ Царскомъ Селъ ему поставленъ плюсъ».

Итакъ, министерство внутреннихъ дълъ «нанесло ударъ оппозиціи»; однако, тревожное настроение росло. Глобачевъ доносить о забастовкахъ и сходкахъ на фабрикахъ и заводахъ 31 января, 1, 3, 4 февраля. 5 февраля появляется его обширнъйшій и совершенно секретный докладъ о «положеніи продовольственнаго дъла въ столицъ», а 7 февраля — соображения по поводу «широкаго

распространенія спиртовыхъ суррогатовъ» — лаковъ и политуры.

Въ началъ февраля петербургскій военный округъ былъ выдъленъ изъ сввернаго фронта въ особую единицу, съ подчинениемъ его генералъ-лейтенанту Хабалову, которому были даны очень широкія права. Воть что разсказываеть объ этомъ членъ Военнаго Совъта, генералъ Фроловъ: «Въ одномъ изъ засъданій Военнаго Сов'єта въ конц'є января или въ начал'є февраля въ Сов'єть быль внесенъ докладъ по Главному Управлению Генеральнаго Штаба по отдълу объ устройствъ и службъ войскъ о выдъленіи изъ района армій съвернаго фронта Петербургскаго военнаго округа и о подчинении командующаго войсками военному министру. По чьему желанію это было сділано, я не знаю, но внесено было неожиданно по приказанію генерала Бъляева и въ экстренномъ порядкъ. Мотивировалось это особыми условіями, въ которыхъ находится Петроградъ съ его окрестностями. При обсуждении въ Военномъ Совътъ этого проекта, послѣдній подвергся существенному измѣненію, въ смыслѣ изъятія его изъ подчиненія военному министру. . . Генералъ Бъляевъ согласился на сдъланныя измъненія. Меня очень поразило это желаніе въ проектъ подчинять командующаго войсками военному министру, несмотря на широкія полномочія, которыя проекть предоставлялъ командующему войсками по сравнению съ командующими войсками внутреннихъ округовъ, каковые по закону по отношеню къ военному министру не ставятся въ подчинение. Я лично объяснилъ себъ предоставление такихъ большихъ полномочій командующему войсками цізлью болізе успізшной борьбы съ рабочими волненіями».

Протопоповъ описываеть, какъ онъ былъ по этому поводу у императрицы, бранилъ Рузскаго и хвалилъ Хабалова, настаивая на выдъленіи Петербургскаго округа. Хабаловъ являлся царю и императриць, посль чего протопоповскій планъ

и быль приведень въ исполнение.

Въ докладъ охраннаго отдъленія отъ 5 февраля говорится: «съ каждымъ днемъ продовольственный вопросъ становится остръе, заставляеть обывателя ругать всехъ лицъ, такъ или иначе имеющихъ касательство къ продовольствію, самыми нецензурными выраженіями». Следствіемъ поваго повышенія цень и исчезновенія съ рынка предметовъ первой необходимости явился «новый взрывъ недовольства», охватившій «даже консервативные слои чиновничества»... «Тщетно публицисты въ газетахъ призывають къ терпъню. . . Никогла еще не было столько ругани, дракъ и скандаловъ, какъ въ настоящее время, когда каждый считаетъ себи обиженнымъ и старается выместить свою обиду на состадъ». «Обывателя стригутъ по нфсколько разъ въ депь, и онъ по своей безпечности лишь вопитъ къ администраціи: «спасите, не дайте снять совершенно шкуру!»

Выводь доклада: «если населеніе еще не устранваеть голодные бунты, то это еще не означаеть, что оно ихъ не устроить въ самомъ бликайшемъ будущемъ: озлобленіе растеть, и конца его росту не видать. . . А что подобнаго рода стихійныя выступленія голодныхъ массъ явятся первымъ и посл'вдиимъ этапомъ по пути къ началу беземысленныхъ и безпощадныхъ эксцессовъ самой ужасной изъ встхъ — анархической революціи — сомн'яваться не приходится».

7, 8, 9, 10, 13 февраля продолжають поступать доклады о забастовкахъ на разныхъ заводахъ, сопровождающихся иногда вмѣшательствомъ полиціи, въ которую 8 февраля на Путиловскомъ заводѣ «посыпался градъ желѣзныхъ облом-

ковъ и шлака».

7 ферваля охранное отдъленіе доносить, что «предстоящее 14 февраля открытіе Государственной Думы создасть повышенное настроеніе» въ столицъ, и что, несмотря на ликвидацію рабочей группы, кнынъ слъдуеть считать неизбъяными стачки 14 февраля и попытки устроить шествіе къ Таврическому Дворцу, не останавливаясь даже передъ столкновеніями съ полиціей и войсками». «С.-д. большевники, относясь къ Рабочей Группъ, какъ къ организаціи политическинечистой, и не признавая Государственной Думы, постановили рѣшеніе группы не поддерживать, а создать движеніе пролетаріата собственными силами, пріурочивь выступленіе къ 10 февраля, то-есть къ годовщить суда надъ бывшими устенами с.-д. фракціи большевнковъ Государственной Думы. Въ этотъ день предполагается всеобщая стачка . . . С.-д. объединенцы (Междурайонный Комитетъ) и с.-д. меньшевики (Центральная Иниціативная Группа) вынесли рѣшенія, вполнъ аналогичныя съ большевиками» . . .

Глобачевъ заключаетъ свой докладъ объщаніемъ «со стороны ввъреднаго ему отдъленія принять всевозможныя мъры къ предотвращенію и ослабленію грядущихъ весьма серьезныхъ событій».

9 февраля въ газетахъ появилось объявление Хабалова петербургскимъ ра-

бочимъ, сопровожденное воззвапіемъ Милюкова.

Кром'в агентуры въ рабочей, интеллигентской и обывательской средв, существовали осв'єдомители и въ св'єтскомъ обществ'є. На двухъ листкахъ отъ 28 января и отъ 10 февраля, сообщенныхъ Васильевымъ Протопопову, содержатся интересныя данныя о графин В. И. Шереметьевой, рожденной графин В Воронцовой-Дашковой, которая считается «либеральной дамой»; «ее увлекла мысль создать у себя вліятельный либерально-аристократическій политическій салонъ». Сообщается, что «слухи о заговор'в и чуть ли не декабристскихъ кружкахъ въ средъ офицеровъ гвардейской кавалеріи подтвержденія не встръчають». «Политическихъ дамъ» въ Кавалергардскомъ и Лейбъ-Гусарскомъ полкахъ нътъ. «Нъчто подобное» — салонъ жены бывшаго кавалергарда г-жи Лазаревой, родной тетки причастнаго къ убійству Распутина Сумарокова-Эльстона; домъ ел посъщають кавалергарды, а иногда Родзянко, который здъсь дълится своими думскими впечатлъпіями. Кавалергарды и лейбъ-гусары и всколько будирують на разруху и на Царское Село. Они полагають, что убійствомъ Распутина вредныя вліянія не исчернаны. Тяжело отражается на нихъ и отсутствіе побъдъ: они «закисли»; но данныхъ о эрфющемъ заговорф — пъть (впрочемъ въ одной полобной же запискъ, безъ полинси отъ 25 япваря, указано — что выясняются симптомы происходящей группировки офицеровъ гвардейскихъ полковъ. Такъ, въ настоящее время, повидимому, «по опредъленному плану используется отпускъ офицеровъ гвардейской кавалеріи»; сл'тьдуютъ подробности о лейбъ-гусарахъ, сниихъ кирасирахъ и связяхъ н'ткоторыхъ круговъ съ Родяянко).

Среди депутатовъ-націоналистовъ, сообщается далѣе, разнесся слухъ, что великій князь Димитрій Павловичъ убитъ на фронтъ. Графиня Игнатьева опровергаетъ этотъ слухъ, такъ же, какъ и другіе «злостные вымыслы — объ отрече-

ніи Государя Императора оть престола».

Къ предстоящей сессіи Государственной Думы графиня Игнатьева относится спокойно, не раздъляя опасеній правыхъ о «грандіозномъ скандалѣ». Относительно Протопопова, который посѣтилъ ее, графиня полагаетъ, что «Россія, со времени историческихъ людей, не имѣла такого сильнаго, мужественнаго, православно-религіознаго человѣка, преданнаго Царю и Родинѣ», и находитъ, что онъ очень бодръ, моложавъ и свѣжъ на видъ (интересно отмѣтить, что Протопоповъ, по собственному признанію, посѣщалъ графиню Игнатьеву съ тѣмъ, чтобы узнать, какія собранія у нея происходятъ).

Далъ́е приводится интересное митене графини Игнатьевой о томъ, что не слъдуетъ увеличивать жалованія духовенству (тогда засъдала комиссія подът предсъдательствомъ Питирима) потому, что всъ ассигновки, кромъ военныхъ, должны быть сокращены, а священники очень хорошо обезпечены, и имъли бы еще больше доходовъ, если бы не лънились посъщать частные дома съ молитвою въ праздничные дни; предвыборной агитаціп священники тоже не умъють вести, а политическое вліяніе на крестьянъ имъютъ «велосипедпсты», агитирующіе среди крестьянъ «тдъ-нибудь въ полъ» и раздающіе пиъ «листочкв»

съ заманчивыми объщаніями.

О настроеніяхъ армін разсказываетъ тотъ же Протопоповъ, который, не довфряя сведеніямь контръ-разведки, хотель возстановить въ войскахъ постоянную секретную агентуру, уничтоженую генераломъ Джунковскимъ, о чемъ и докладывалъ царю. Несмотря на согласіе царя, департаменть полиціи не успълъ завести постоянныхъ сотрудниковъ въ армін; однако, до Протопопова доходили свъдънія, что «настроеніе и тамъ повышается». «Я зналъ, пишеть онъ, что въ войскахъ читаются газеты преимущественно леваго направленія, распространяются воззванія и прокламаціи; слышаль, что служащіе Земскаго и Городского Союзовъ агитирують среди солдать; что генераль Алексвевъ сказалъ царю: «Войска уже не тъ стали», намекая на растущее въ нихъ оппозиціонное настроеніе . . . Я думаль, что настроеніе запасныхь батальоновь и другихъ войскъ, стоявшихъ въ Петроградъ, миъ болье извъстно; считалъ благонадежными учебныя команды и всь войска, за исключеніемь частей, наполняемыхъ изъ рабочей и мастеровой среды; жизнь показала, что я и туть быль не освъдомленъ... Я докладывалъ царю, что оппозиціонно настроены высшій командный составъ и низшій; что въ прапорщики произведены многіе изъ учащейся молодежи, но что остальные офицеры консервативны; что офицеры генеральнаго штаба полъвъли; надълавъ въ войну столько ошибокъ, они должны были покраснъть и чувствовать, что послъ войны у нихъ отнимутся привилегіи по службъ; что оппозиція не искала бы опоры въ рабочемъ классъ, если бы войско было бы революціонно настроено. Царь, повидимому, былъ доволенъ моимъ докладомъ; онъ слушалъ меня внимательно».

Лицомъ, заинтересованнымъ въ настроеніяхъ арміп съ другой стороны, былъ Гучковъ, который полагалъ, что въ концъ года никого не приходилось убъждать

въ томъ, что старый режимъ сгиплъ. Гучковъ над'ялся, что армія, за малыми исключеніями, станеть на сторону переворота, сопровождаемаю террористическимъ актомъ (какъ лейбъ-кампанцы XVIII в'яза или студенть съ бобой), но не стихійнаго и не анархическаго, а переворота, подобнаго заговору декабристовъ. Существовалъ планъ захватить императорскій по'вздъ между Ставкой и Царскимъ и вынудить у цара отреченіе; одновременно, при помощи войскъ арестовать правительство и зат'ямъ уже объявить о переворотъ и о составъ новаго правительства. Среди офицеровъ были и соціалистически настроенные готовые для на республиканскій строй, но были также люди съ принципальными върованіями и симпатіями. «Отказа не было», но требовалась глубочайшая осторожность, ноо преждевременное раскрытіе сдѣлало бы невозможными дальнъйшіе паги.

Такъ осторожно опредъляеть настроеніе армін человъкъ, съ которымъ, по его словамъ, говорилъ откровенно простой солдатъ и генералъ. Другой знатокъ армін, генералъ Н. І. Ивановъ просто отказывается судить о ней, говоря: «составъ офицеровъ и солдатъ, перемънившійся въ теченіе войны 4—6 разъ, не даетъ возможности судить, что представляють изъ себя тѣ части, которыя въ мирное время считались образцовыми».

Очень интересный документь представляеть письмо какого-то раненаго «офицера русской армін», посланное изъ Москвы 25 января Протопопову (копія милюкову). Авторъ письма говорить, съ одной стороны, что надо «обуздать печать» и послать Милюковыхъ и Маклаковыхъ въ окопы, чтобы они перестали работать на оборону и увидѣли, что таког война: легко имъ изъ кабинета предлагать воевать «до побѣднаго копца». Съ другой стороны, офицеръ считаетъ что нельзя продолжать войну и надо заключить миръ, пока нѣтъ ни побѣдителей, ни побѣжденныхъ. «Если миръ не будетъ заключенъ въ самомъ ближайшемъ будущемъ, то можно съ увѣренностью сказать, что будуть безпорядки . . . Люди, призванные въ войска, впадаютъ въ отчаяніе . . . не изъ малодушія и трусости, а потому что пикакой пользы отъ этой борьбы они не видятъ».

Не лишена, наконецъ, интереса телеграмма командира третьяго коннаго корпуса графа Келлера, отправленная царю уже послъ отреченія.

Таково было настроеніе разныхъ слоевъ русскаго общества, когда Родаянко побхаль въ Царское Село 10 февраля со своимъ послѣднимъ всесподанившимъ докладомъ. Царь еще въ декабрѣ очень сердился на Родаянко; новогодній пріемъ отличался особой сухостью. Послѣдній же докладь, названный въ газетахъ «высокомилостивымъ», былъ, по словамъ Родаянко «самый тяжелый и бурный». Царь, послѣ убійства Распутина, былъ заранѣе агрессивно настроенъ; императрица «пылала местью», видя въ каждомъ врага. Въ этотъ день у царя были великіе киязья Александръ Михаиловичъ и Михаилъ Александровичъ; послѣ Родзинки Щегловитовъ окончательно пспортилъ дѣло своимъ докладомъ.

Родзянко разсказываеть: когда онъ прочелъ докладъ, царь сказалъ: «Вы всъ требуете удаленія Протопопова?» — «Требую, ваше величество, прежде я просилъ, а теперь требую». — «То есть, какъ?» — «Ваше величество, спасайте себя. Мы наканунъ огромпыхъ событій, исхода которыхъ предвидъть пельзя. То, что дълаеть ваше правительство и вы сами, до такой степени раздражаеть населеніе, что все возможно. Всякій проходимець всъми командуеть. Если проходимцу можно, почему же мить, порядочному человъку, нельзя? Воть су-

жденіе публики. Оть публики это перейдеть въ армію и получится полная

анархія. Вы изволили иногда меня слушаться, и выходило хорошо».

«Когда?» — спросить царь. — «Вспомните, въ 1915 году вы уволили Макла-кова». — «А теперь я о немъ очень жалъю, — сказалъ царь, посмотръвъ въ упоръ, — этотъ, по крайней мъръ, не сумасшедший». — «Совершенно естественно, ваше величество, потому что сходить не съ чего». Царь засмъялся: — «Ну, положимъ, это хорошо сказано».

«Ваше величество, нужно же принять какія-нибудь м'вры!» продолжаль Родзянко: — «Я указываю зд'ёсь ц'ёлый рядь м'ёрь, это искренно написано.

Что-же, вы хотите во время войны потрясти страну революціей?»

«Я сдълаю то, что миъ Богъ на душу положитъ».

«Ваше величество, вамъ, во всякомъ случать, очень надо помолиться, усердно попросить Господа Бога, чтобы Онъ показалъ правый путь, потому что шагъ,

который вы теперь предпринимаете, можеть оказаться роковымъ».

Царь всталь и сказаль нъсколько двусмысленностей по адресу Родзянко. «Ваше величество, сказаль Родзянко, я ухожу въ полномъ убъждении, что это мой послъдний докладъ вамъ». — «Почему?» — «Я полтора часа вамъ докладываю и по всему вижу, что васъ повели на самый опасный путь... вы хотите распустить Думу, я уже тогда не предсъдатель, и къ вамъ больше не прітъду. Что еще хуже, я васъ предупреждаю, я убъжденъ, что не пройдетъ трехъ недъль, какъ вспыхнетъ такая революція, которая смететъ васъ, и вы уже не будете парствовать».

«Откуда вы это берете?»

«Изъ всъхъ обстоятельствъ, какъ они складываются. Нельзя такъ шутить съ народнымъ самолюбіемъ, съ народной волей, съ народнымъ самосознаніемъ, какъ шутять тѣ лица, которыхъ вы ставите. Нельзя ставить во главу угла всякихъ Распутиныхъ. Вы, государь, пожнете то, что посъяли». — «Ну, Богъ дастъ». — «Вогъ ничего не дастъ, вы и ваше правительство все испортили, ре-

волюція неминуема».

На следующій день, или черезъ день, у царя быль Н. Маклаковъ, вызванный Протопоповымъ изъ деревни въ начале февраля; Протопоповъ сказале маклакову, что царь поручаеть ему написать проектъ манифеста на случай, если ему будеть угодио остановиться не на перерыве, а на роспуске Думы. Маклаковъ составилъ проектъ, основная мысль котораго заключалась въ обвиненіи личнаго состава Думы: она не сдълала первостепеннаго съ точки зревна даря, не увеличила содержанія чиновинчеству и духовенству; въ то время, когда всемъ надо быть воедино, идетъ борьба съ властью. Поэтому Государственная Дума распускается и новые выборы назначаются на 15 ноября 1917 года. Манифесть кончается призывомъ царя ко всёмъ вёрнымъ — соединиться съ нимъ и вместе послужить Россіи.

Этотъ проектъ Маклаковъ и свезъ царю лично, вмёстё со слёдующимъ пись-

момъ, помъченнымъ 9 февраля:

«Ваше Императорское Величество, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ вчера вечеромъ передалъ мит о повелънии Вашего Величества написатъ проектъ манифеста о роспускъ Государственной Думы. Дозвольте принести мит Вамъ, Государь, мою горячую върноподданнъйшую благодарность за то, что Вамъ угодно было вспомнить обо мит Быть Вамъ полезнымъ — всегда такая радостъ для меня; быть Вамъ пужнымъ именно въ этомъ дѣлъ — по истинъ великое счастье. Да поможетъ мит Господь найти надлежащія слова для выраженія этого благо-

славляемаго мною взмаха Царской воли, который, какъ ударъ соборнаго колокола, заставить перекреститься всю върную Россію и собраться на молитву службы Родины со страхомъ Божымъ, съ върою въ нее и съ благословеніемъ передъ Царскимъ призывомъ. Мы обсудимъ внимательно, со всъхъ сторонъ проектъ манифеста съ Протопоповымъ, и тогда позвольте миъ испросить у Вашего Величества счастье лично представить его на Ваше милостивое благовоззрѣніе. Но я теперь же дерзаю высказать свое глубокое убѣжденіе въ томъ, что надо, не теряя ни минуты, кръпко обдумать весь планъ дальнъйшихъ дъйствії правительственной власти для того, чтобы встр'ьтить вств временныя осложненія, на которыя Дума и союзы несомивино толкнуть часть населенія въ связи съ роспускомъ Государственной Думы, подготовленнымъ, увъреннымъ въ себъ, спокойнымъ и неколеблющимся. Это должно быть дъломъ всего Совъта Министровъ, и Министра Внутрепнихъ Дълъ нельзя оставить одного въ одиночествъ со всей той Россіей, которая сбита съ толку. Власть болъе, чъмъ когда либо, должна быть сосредоточена, убъждена, скована единой цълью возстановить государственный порядокь, чего бы то ни стоило, и быть увъренной въ побъдъ надъ внутреннимъ врагомъ, который давно становится и опасиъе и ожесточениве и наглъе врага вившняго. «Смълымъ Богъ владъетъ», Государь. Да благословить Господь Вашу рѣшимость и да направить Онъ Ваши шаги на счастье Россіи и Вашей славъ. Вашего Императорскаго Величества върноподданный Н. Маклаковъ». — Нарь, торопившійся куда-то, вел'ьлъ Маклакову оставить письмо и сказаль, что посмотрить.

Между тъмъ, у Голицына, по обычаю, укоренившемуся съ Горемыкинскихъ временъ, были уже заранъе заготовлены и подписаны царемъ указы Сенату, какъ о перерывъ, такъ и роспускъ Думы. Текстъ указа о роспускъ былъ слъдующий:

«На основаніи статьи 105 Основныхъ Государственныхъ Законовъ Повелѣваемъ: Государственную Думу распустить съ назначеніемъ времени созыва вновь цабранной Думы на (пропускъ числа, мѣсяца и года).

О времени производства новыхъ выборовъ въ Государственную Думу послъ-

дують оть насъ особыя указанія.

Правительствующій Сенать не оставить учинить кь исполненію сего надлежащее распоряженіе.

Николай».

Этоть указь быль испрошень еще Штюрмеромъ предъ 1 ноября; потомъ онъ быль въ рукахъ у Трепова и, наконець, перешелъ къ Голицыну, которому царь сказалъ: «Держите у себя, а когда нужно будеть, пспользуйте». Голицынъ передъ 14 февраля показывалъ бланкъ Ладыженскому, который, по его словамъ, уббдилъ Голицына, что это будеть нарушениемъ основныхъ законовъ, съ чѣмъ Голицына согласился.

14 февраля открылись засъданія Государственной Думы. Родзянко указаль наканунть, вь бесёдё съ журналистами, на вредь уличныхъ выступленій и на «патріотическое» настроеніе рабочихъ. Въ засёданіи, гдё присутствоваль Голицынъ, Ритгихъ, Шаховской, Кригеръ-Войновской и союзиме послы, общирное разъясненіе даль Риттихъ, раземотрѣніе его разъясненій было отложено; большія рѣчи по общей политикъ произнесли Чхендзе, Пурникевичъ и Ефремовъ. Газеты констатировали, что первый день Думы кажется блёднымъ, сравнительно съ общимъ настроеніемъ страны.

Открытіс Государственнаго Сов'єта ознаменовалось пицидентомъ: Щегловитовъ не далъ Д. Л. Гримму сд'ялать вифочередное заявленіе, посл'я чего залъ

засъданія покинула вся лъвая группа, часть группы центра и нъкоторые без-

партійные.

Обыватели изсколько опасались съ утра выходить на улицу, но въ центрт города день прошелъ спокойно. По донесенію охраннаго отдъленія бастовало 58 предпріятій — съ 89.576 рабочими, были отдъльныя выступленія (на Петергофскомъ шоссе — съ красными флагами), попытки собраться у Таврическаго Дворда, подавленныя полиціей, и сходки въ университетъ и политехникумъ.

15 февраля въ засъданіи Государственной Думы произнесли по общей политикъ ръчи Милюковъ и Керенскій. «Кто то изъ министровъ или служащихъ канцеляріи» доложилъ кн. Голицыну, что ръчь Керенскаго чуть ли не призывала къ цареубійству. Голицыну попросилъ у Родзянки нецензурованную стенограмму ръчи, въ чемъ Родзянко ему отказалъ. Предсъдатель Совъта Министровъ, по его словамъ, не настанвалъ, и «билъ очень радъ», что Керенскій пе произнесъ слова о цареубійствъ, ибо «въ противномъ случать онь счелъ бы своимъ долгомъ передать депутата судебной власти».

Въ этотъ день бастовало только 20 предпріятій съ 24.840 рабочими, на Московскомъ шоссе появлялся красный фланъ, и въ университетъ, гдѣ биль еходка, вводили полицію. Въ слѣдующіе дни забастовки пошли на убыль, и до 23 февраля были только отдѣльные невыходы на работу и предъявленіе

требованій со стороны рабочихъ.

#### III

### Переворотъ

Послѣдовательный ходъ событій съ начала революціи (23 февраля) до отреченія Михаила Александровича (3 марта) — въ Петербургѣ, Царскомъ Селѣ, Могилевѣ, (Ставкѣ), Москвѣ, по пути слѣдованія императорскато поѣзда изъ Могилева въ Псковъ и поѣзда съ отрядомъ генерала Иванова изъ Могилева въ Царское Село и обратно, и въ Псковѣ

22 февраля — въ среду — царь выбхалъ изъ Царскаго Села въ Ставку, въ Могилевъ. «Этотъ отъбъдъ, пишетъ Дубенскій, былъ неожиданный; многіе думали, что государь не оставитъ императрицу въ эти тревожные дни. Вчера прибывшій изъ Ялты генералъ Спиридовичъ говорилъ, что слухи идутъ о намбреніи убитъ Вырубову и даже Александру Федоровну, что ничего не двлается, дабы изм'внитъ настроеніе въ царской семъ'ъ, и эти слова вѣрны».

Разговоры объ отвътственномъ министерствъ уже были; Дубенскій предполагаетъ, что произошло нъчто, и царь вызвалъ Алексъева. Царь уъхалъ съ

тъмъ, чтобы вернуться 1 марта.

Въ четвергъ, 23 февраля, въ Петербургъ начались волиенія. Въ разныхъ частяхъ города народъ собирался съ криками «хлъба». Появились красныя знамена съ революціонными надписями. Бастовало отъ 43 до 50 предпріятій, т.е. отъ 78.500 до 87.500 рабочихъ. За порядкомъ слъдила еще полиція, по вызывались уже и воинскіе наряды.

Протопоновъ просилъ Хабалова выпустить воззвание къ населению о томъ,

что хлѣба хватить.

Хабаловъ пригласилъ пекарей и сказалъ имъ, что волпенія вызваны не столько недостаткомъ хлѣба, сколько провокаціей; послѣдній выводъ онъ сдѣлалъ изъ донесенія охраннаго отдѣленія объ арестѣ рабочей группы. Запасы города и уполномоченнаго достигали 500.000 пудовъ ржаной и иншеничной муки, чего, при желательномь отпускъ въ 40.000 пудовъ, кватило обы дней на 10—12. Хабаловъ потребоваль отъ Вейса, чтобы онъ увеличилъ отпускъ муки. Вейсъ возражаль, что надо быть осторожнымъ, и доложилъ, что лично видълъ достаточные запасы муки въ пяти лавкахъ на Сампсоніевскомъ проспектъ. Генералъ для порученій Перцовъ, посланный Хабаловымъ, доложилъ, что и въ лавкахъ на Гороховой мука есть.

Въ засъданіи Государственной Думы изъ членовъ правительства присутствовали Риттихъ и Рейиъ. Впервые появился депутатъ Марковъ 2-й. Происходили пренія по продовольственному вопросу, предсъдатель огласилъ письмо Рейна о снятіи имъ законопроекта объ образованіи въдомства государственнаго здравоохраненія. Соціалъ-демократы и трудовики внесли запрость о расчетъ рабочихъ

на и вкоторыхъ заводахъ.

День въ Могилевъ прошелъ спокойно.

Въ пятницу, 24 февраля, появилось объявленіе Хабалова: «За послѣдиіе дип отпускъ муки въ пекарии для выпечки хлѣба въ Петроградѣ производится въ томъ же количествѣ, какъ и прежде. Недостатка хлѣба въ продажѣ не должно быть. Если же въ пѣкоторыхъ лавкахъ хлѣба инымъ не хватило, то потому, что многіе, опасаясь педостатка хлѣба, покупали его въ запасъ на сухари. Ржапая мука имѣется въ Петроградѣ въ достаточномъ количествѣ. Подвозъ этой муки пдетъ пепрерывно».

По словамъ Балка, съ 11 час. дня всъ распорядительныя функціи по подавленно безпорядковъ перешли къ Хабалову и начальникамъ районовъ, кото-

рымъ подчинялась вся полиція.

Къ Хабалову явилась депутація отъ мелкихъ пекаренъ съ жалобами на то, что изъ-за объявленія на нихъ валятъ, будго они прячутъ муку; у нихъ же мало муки, и рабочіе забраны на военную службу. Хабаловъ приказаль немедленно переслать ихъ прошеніе о 1.500 рабочихъ въ отдъль главнаго упръвленія генеральнаго штаба по отсрочкамъ. Послѣ этого къ Хабалову явилась депутація отъ общества фабрикантовъ; они просили увеличить отпускъ муки для фабрикь и датъ муку отъ интендантства. Окружной интендантъ на запросъ Хабалова сказалъ, что у него на довольствіи 180.000 нижнихъ чиновъ, но удълиль для фабрикъ до 3.000 п.

Въ городъ бастовало уже отъ 158.500 до 197.000 рабочихъ. Толпы народа, въ течение всего дня, усиление разгонялись полиціей, пъхотимии и кавалерійскими частями. На мостахъ стояли заставы, толпа съ Выборгской стороны шли по льду. Въляевъ посовътовалъ Хабалову стрълять по переходящимъ Неву, но такъ, чтобы пули ложились впереди шхъ. Хабаловъ не отдалъ такого при-

каза, считая его безцъльнымъ.

Одпако, были отдѣльные случаи стрѣльбы. Между прочимъ, въ 3 часа для на Знаменскую площадь прорвалась толна, впереди которой ъкало до получсотни казаковъ разсвиннымъ строемъ. 15 копныхъ городовыхъ были прогнаны визгомъ, свистомъ, полѣньями, камиями и осколками льда; начался митингъ у намятинка Александру ПІ. Среди криковъ «да здравствуетъ республика», «долой полицію», раздавалось «ура» по адресу присутствующихъ казаковъ, которые отвѣчали народу поклонами.

Родзянко объткалъ утромъ городъ вмъстъ съ Риттихомъ, постилъ Голицына и Бълясва, которато просилъ организовать совъщание для передачи про-

довольствія городу.

Въ засъданіи Государственной Думы, гдъ продолжались пренія о продовольскін, настроеніе было тревожное. Въ перерывъ происходило совъщаніе совъта сталувищия.

Хабаловъ созвалъ у себя въ квартиръ совъщание, на которомъ присутствовали городской голова Леляновъ, его товарищъ Демкинъ, уполномоченный по Петербургу Вейсъ, градоначальникъ Балкъ, командующій войсками полковникъ Павленковъ, начальникъ охраннаго отдъленія Глобачевъ и жандармскаго отдъленія Клыковъ, а также, кажется, Протопоповъ и Васильевъ. Обсуждали вопросъ о мерахъ къ прекращению безпорядковъ. Решили, во-первыхъ, следить за болъе правильнымъ распредъленіемъ муки по пекарнямъ, причемъ Хабаловъ предложиль Лелянову возложить эту обязанность на городскія попечительства о бъдныхъ и на торговыя и санитарныя попечительства; во-вторыхъ, ръшили въ ночь на 25-ое произвести обыски и арестовать уже намфченныхъ охраннымъ отделениемъ революціонеровъ, причемъ Глобачевъ указалъ, что назначено собраніе въ бывшемъ пом'ященіи рабочей группы; въ третьихъ, р'яшили вызвать запасную кавалерійскую часть въ помощь казакамъ перваго Донского полка, которые вяло разгоняли толпу; у нихъ не оказывалось нагаекъ; несмотря на то, что 23-го и 24-го было избито уже 28 полицейскихъ, Хабаловъ не хотълъ прибѣгать къ стрѣльбѣ.

Въ 1 часъ дня Голицынъ вы хасъ въ засъданіе Совъта Министровъ, какъ обыкновенио, по Караванной, и ничего не замътилъ на улицахъ. Засъданіе было дъловое, о безпорядкахъ никто не говорилъ. Въ 6 часовъ вечера возвратиться на Моховую тъмъ путемъ было уже нельзя, и Голицынъ побхалъ

кругомъ.

Въ экстренномъ совъщании въ Маріинскомъ Дворцъ, при участіи предсъдателей Государственной Думы, Государственнаго Совъта и Совъта Министровъ,

ръшено было передать продовольственное дъло городскому управленію.

Предсъдатель военно-цензурной комиссіи генераль Адабашть написаль докладь Бъляеву о томъ, что, по приказанію Хабалова, имъ сдълано распораженіе не допускать въ газеты ръчей Родичева, Чхеидзе и Керенскаго, произнесенныхъ въ Государственной Думѣ 24 февраля. Бъляевъ положилъ на докладъ резолюцію: «печатать въ газетахъ рѣчи депутатовъ Родичева, Чхеидзе и Керенскаго завтра нельзя. Но прошу не допускать бѣлыхъ мѣстъ въ газетахъ, а равно и какихъ либо замѣтокъ по поводу этихъ рѣчей».

Дубенскій записываль въ Ставкъ: «Тихая жизнь началась здѣсь. Все будеть по старому. Оть Него (оть царя) ничего не будеть. Могуть быть только случайныя, внѣшнія причины, кои заставять что либо измѣниться... Въ Петроградъ были голодные безпорядки, рабочіе патроннаго завода вышли на Лигейный и

двинулись къ Невскому, но были разогнаны казаками».

Далѣе записано, что получены свѣдѣнія о томь, что Алексѣй, Ольга и Татьяна болѣли корью, и что царя безпокоить доставка продовольствія на фронть: «Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ продовольствія получено на 3 дня. Къ тому же, получились заносы у Казатина и продвинуть поѣзда сейчасъ невозможно».

Въ Царскомъ Селъ заболъли корью царскія дъти и Вырубова. Тъмъ не

менъе, императрица принимала во дворцъ пословъ и посланниковъ.

Въ субботу, 25 февраля, Хабаловъ объявилъ, что, если со вторника, 28 февраля, рабочіе не приступять къ работамъ, то всѣ новобранцы досрочныхъ призывовъ 1917, 1918, и 1919 годовъ, пользующіеся отсрочками, будутъ призваны въ войска; утреннія газеты вышли не всѣ, вечернія вовсе не вышли.

Быль убить приставь; ранены полиційместерь и нісколько другихъ полицейскихъ чиновъ. Въ жандармовъ бросали ручныя гранаты, петарды и бутылки. Войска проявляли пассивность, а пногда и нетерпимость въ отношенія дібитвій полицін. Бастовало до 240.000 рабочихъ. Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ были схолки и забастовки.

Въ девятомъ часу вечера у часовни Гостиннаго Двора стръляли изъ револьера въ кавалерійскій отрядъ, который спѣшился и открыть отонь по толпъ, при чемъ оклазание убитые и раненые. Въ этотъ день военный министръ вое еще рекомендовалъ Хабалову избѣгать, гдѣ можно, открытія огня, говоря: «Ужасное впечатлѣніе произведеть на нашихъ союзниковъ, когда разойдется толпа, и на Невскомъ будутъ трупы».

Хабаловъ и Павленковъ провели весь день въ квартиръ градоначальника. Въ 4 часа 40 минутъ Хабаловъ послалъ въ Ставку Наштаверху секретную шифрованную телеграмму (№ 2813—486): «Доношу, что 23 и 24 февраля вслѣдствіе недостатка хльба на многихъ заводахъ возникла забастовка. 24 февраля бастовало около 200 тысячь рабочихъ, которые насильственно снимали работавшихъ. Движеніе трамвая рабочими было прекращено. Въ серединъ дня 23 и 24 февраля часть рабочихъ прорвалась къ Невскому, откула была разогнана. Насильственныя дъйствія выразились разбитіемъ стеколь въ нъсколькихъ лавкахъ и трамваяхъ. Оружіе войсками не употреблялось, четыре чина полиціи получили неопасныя поранеція. Сегодня 25 февраля попытки рабочихъ проникнуть на Невскій успъшно парализуются, прорвавшаяся часть разгоняется казаками, утромъ полиціймейстеру выборгскаго района сломали руку и нанесли въ голову рану тупымъ орудіемъ. Около трехъ часовъ дня на Знаменской площади убить при разсъяни толпы приставъ Крыловъ. Толпа разсъяна. Въ подавленін безпорядковъ, кром'в петроградскаго гарнизона, принимають участіе пять эскадроновь 9 запаснаго кавалерійскаго полка изъ Краснаго Села, сотня лейбъ-гвардін сводно-казачьяго полка изъ Павловска и вызвано въ Петроградъ пять эскадроновъ гвардейскаго запаснаго кавалерійскаго полка. Хабаловъ».

Протопоповъ со своей стороны телеграфировалъ Воейкову: «Внезапно распространившіеся въ Петроград'я слухи о предстоящемъ якобы ограниченіи суточнаго отпуска выпекаемаго хлаба взрослымъ по фунту, малолатнимъ половинномъ размфрф вызвали усиленную закупку публикой хлфба, очевидно, въ запасъ, почему части паселенія хлаба не хватило. На этой почва двадцать третьяго февраля вспыхиула въ столицъ забастовка, сопровождающаяся уличными безпорядками. Первый день бастовало около 90 тысячъ рабочихъ, — второй — до 160 тысячъ, сегодня около 200 тысячъ. Уличные безпорядки выражаются въ демонстративныхъ шествіяхъ частью съ красными флагами, разгром'в н'вкоторыхъ пунктахъ лавокъ, частичномъ прекращении забастовщиками трамвайнаго движенія, столкновеніяхъ полиціей. 23 февраля ранены 2 помощника пристава, сегодия утромъ на Выборгской сторонъ толпой снять съ лошади и избитъ полиціймейстеръ полковникъ Шалфеевъ, въ виду чего полиціей произведено нъсколько выстриловь въ направлении толны, откуда послидовали отвитные выстрълы. Сегодия днемъ болъе серьезиме безпорядки происходили около памятника Императору Александру III, на Знаменской площади, гдф убить приставъ Крыловъ. Движеніе носить пеорганизованный стихійный характеръ, наряду съ эксцессами противоправительственнаго свойства буйствующие мастами приватствують войска. Прекращению дальн-бинихъ безпорядковъ принимаются энергичныя мёры военнымъ начальствомъ. Москв'в спокойно. М. В. Л. Протопоповъ».

Около 9 часовъ вечера Хабаловъ получиль напечатанную на Юзѣ и переданную по прямому проводу въ генеральный штабъ телеграмму: «Повелѣваю завтра же прекратить въ столицѣ безпорядки, недопустимые въ тяжелое время войны съ Германіей и Австріей. Николай».

Часовъ въ 10 собрались начальники участковъ, командиры запасныхъ частей, которымъ Хабаловъ прочелъ телеграмму и сказалъ, что должно быты примънено послъднее средство: если толпа агрессивна, дъйствовать по уставу, т. е. открывать огонь послъ троекратнато сигнала; въ остальныхъ случаяхъ —

продолжать дъйствовать кавалеріей.

Хабалова царская телеграмма «хватила обухомь». Онъ такъ разстроился, что когда вечеромъ къ нему позвонилъ Леляновъ, онъ сказалъ ему: «Вы выдумали какой то незаконный проекть, совершенно несогласный съ городскимъ положеніемъ, я не могу на это согласиться». Дѣло въ томъ, что заъзжавший днемъ Протопоповъ сообщилъ, что «городъ выдумалъ какой то революціонный проекть съ продовольствіемъ».

Весь день происходили засъданія думскихъ фракцій, бюро блока, централь-

наго бюро военно-промышленнаго комитета.

Вечернее засъданіе Городской Думы, гдѣ разсматривался вопросъ о введеніи хлѣбныхъ карточекъ, по докладу охраннаго отдѣленія, явскорѣ приняло карактеръ памятныхъ по 1905 году революціонныхъ митипговъ». На собраніи говорили сенаторъ Ивановъ, члены Государственной Думы Шингаревъ и Керенскій, представители рабочихъ; ждали Родяянко, но онъ не могь пріѣхать, будучи занять въ Государственной Думѣ, гдѣ разбирался законопроєкть о расширеніи правъ городскихъ самоуправленій въ области продовольствія.

Въ ночь на 26 февраля «было арестовано около 100 членовъ революціонныхъ организацій, въ томъ числѣ 5 членовъ Петроградскаго Комитета Россійскої Соціаль-Демократической Партіи». На собранін въ пом'ященін Центральнаго Военно-Промышленнаго Комитета «были арестованы два члена Рабочей Группы, изб'ьтнувшіе задержанія во время ликвидаціи въ минувшемъ январѣ мъсяцѣ этой

преступной группы».

Родзянко быль у Голицына и просиль его выйти въ отставку. Голицынъ въ отвъть указаль папку на столъ, въ которой лежаль указь о роспускъ Думы,

и просиль устроить совъщание лидеровъ фракцій, чтобы столковаться.

Въ 12 часовъ ночи началось совъщание министровъ въ квартиръ Голицына. Ръчь шла о томъ, что въ понедъльникъ въ Государственной Думъ предполагается рядъ выступленій, которыя могуть заставить правительство закрыть Думу. Риттихъ говорилъ о томъ, что Кабинетъ не можетъ поладить съ Думой, потому что Дума не хочеть ладить съ нимъ. Покровскій говориль, что съ Лумой работать нужно, и ея требованія должны быть приняты. Оба министра, а также Кригеръ-Войновскій, въ разныхъ выраженіяхъ говорили о томъ, что Кабинету придется уйти. Всъ, кромъ Протопонова, Добровольскаго и Раева, были противъ роспуска Думы. Протопоповъ разсказывалъ объ уличныхъ событияхъ и находиль, что безпорядки следуеть прекратить вооруженной силой. Приглашенный на совъщание Хабаловъ доложилъ о событияхъ дня, о принятыхъ имъ мврахъ, о планъ охраны города и о полученной имъ отъ царя телеграммъ. Бъляевъ, Добровольскій и Ритгихъ высказались, что безпорядкамъ должна быть противопоставлена сила. Туть же, по телефону изъ Городской Думы, узнали, что отдано распоряжение объ аресть Рабочей Группы, причемъ всь удивились, почему Протопоповъ въ такую минуту не справился съ мнѣніемъ Совѣта Министровъ. Вызванные Васильевъ и Глобачевъ объяснили, что полиція застала публичное собраніе челов'якъ въ 50, задержала вс'яхъ для выясненія личности и арестовала только двухъ, уже привлеченныхъ къ сл'ядствію по 102 стать'я.

Въ этомъ совѣщаніи уже поднимался вопросъ о введеніи осаднаго положенія. Хабаловъ протестовать на томъ основаніи, что по послѣднему положенія командующій войсками округа пользовалася правами командующаго арміями, равными правамъ командира осажденной крѣпости. Нѣкоторые изъ министровъ настанивали на введеніи осаднаго положенія, потому что, съ объявленіемъ его, прекращаются всѣ собранія, въ томъ числѣ и засѣданія Государственной думы и даже ея комиссії. Покровскій возражалъ, что это — вопросъ спорный.

Ръшено было просить предсъдателя и членовъ Думы употребить свой престижъ для успокоенія толпы; ръшено, чте Родзянко поъдеть къ Голицыну, а Покровскій и Риттихъ войдуть въ переговоры съ нъкоторыми лидерами партій

(пазывали Милюкова и Савича).

Голицынъ указалъ, что въ стремленіяхъ на пути къ соглашенію не слѣдуетъ забывать того, что пѣкоторые министры должны будуть собой пожертвовать: онъ намекалъ на Протопопова. Хабаловъ произвелъ на Голицына печатлѣніе «очень не эпергичнаго и мало свѣдующаго тяжелодума», а докладъ его показался Голицыну «сумбуромъ». Въ этотъ вечеръ онъ просилъ у Хабалова охраны и впослѣдствіп жаловался на то, что не видѣлъ ея, хотя Хабаловъ послалъ роту, которая «закупорила Моховую».

Министры разошлись въ 4 часа ночи, ръшивъ опять сойтись въ воскресенье въ  $8^{1}/_{2}$  часовъ. Журпаловъ совъщаній въ эти дни не велось, хотя на всъхъ

совъщанияхъ присутствовалъ Ладыженскій.

Жизнь Ставки текла попрежнему однообразно: въ  $9^{1}/_{2}$  часовъ царь выходилъ въ штабъ, до  $12^{1}/_{2}$  проводилъ время съ Алексвевымъ, послъ этого часъ продолжался завтракъ, потомъ была прогулка на моторахъ, въ 5 часовъ пили чай и приходила петербургская почта, которой царь занимался до объда въ  $7^{1}/_{2}$  часовъ.

Въроятно, въ этотъ день между 5 и 7 часами, въ виду тревожныхъ слуховъ отъ прітажающихъ изъ Петербурга («Асторія занята», и т. д.) къ царю «прибъгатъ» Алексъевъ. Кромъ того, царь получилъ двъ телеграммы отъ Александры Федоровны. Въ одной говорилось, что въ «городъ пока спокойно», а въ вечерней уже, что «совсъмъ нехорошь въ городъ».

Послъ объда съ  $8^1/_2$  часовъ царь занимался у себя въ кабинетъ, а въ  $11^1/_2$  пили вечерий чай, и царь съ лицами ближайщей свиты уходилъ къ себъ.

Дубенскій записаль въ дневникѣ 25-го: «Изъ Петрограда — тревожных свъдвінія; голодные рабочіе требують хлѣба, ихъ разгоняють казаки; забастовали фабрики и заводы; Государственняя Дума засъдаеть очень шумю; соціаль-демократы Керенскії и Скобелевь взывають къ ниспроверженію самодержавной власти, а власти піть. Вопрось о продовольствін стоить очень клохо..., оттого и являются голодные бунты. Плохо очень съ топливомъ..., ноэтому становятся заводы, даже тѣ, которые работають на оборону. Государь, какъ будто, встревоженъ, хотя сегодня по виду быль весель. Эти дни опъ ходить въ казачьей кавказской формѣ, вечеромъ быль у всенощной и шель туда и обратно безъ пальто».

Въ воскресенье, 26 февраля, войска, какъ обыкновенно, заняли всѣ посты, положенные по росписанію; Хабаловъ объявилъ, что для водворенія порядка

войска прибътнуть къ оружно (всъ министры наканунъ согласились на такое объявление).

Въ этотъ день войскамъ пришлось стрълять въ народъ въ разныхъ мъстахъ, и холостыми, и боевыми патронами.

Въ донесеніяхъ за день отмъчено: «промышленныя предпріятія сего числа, по случаю праздничнаго дня, были закрыты». «Во время безпорядковъ наблюдалось, какъ общее явленіе, крайне вызывающее отношеніе буйствовавшихъ сконищъ къ воинскимъ нарядамъ, въ которые толна, въ отвътъ на предложеніе разойтись, бросала каменьями и комьями сколотаго съ улицъ пъда. При предварительной стръльбъ войсками вверхъ, толна не только не разсънвалась, но подобные залны встръчала смъхомъ. Лишь по примъненіи стръльбы боевыми натронами въ гущу толны оказывалось возможнымъ разсънвать скопища, участники коихъ, однако, въ большинствъ прятались во дворы ближайшихъ домовъ и, по прекращеніи стръльбы, вновь выходили на улицу».

Вечеромъ, охранное отдъленіе предполагало арестовать собраніе, которое должно было быть въ домѣ Елисѣева на Невскомъ «съ участіемъ члена Государственной Думы Керенскаго и прислажнато повървеннаго Соколова, для обсужденія вопроса о наилучшемъ использованіи въ революціонныхъ цѣляхъ возникшихъ безпорядковъ и дальнѣйшемъ планомѣрномъ руководительствѣ таковыми».

Родзянко утромъ поѣхалъ къ Риттиху, вытащилъ его изъ кровати и повезъ къ Бѣляеву. Отъ видѣлъ, какъ рабочіе шли лавой по льду черезъ Неву, такъ какъ на мосты ихъ не пускали.

Родзянко обратился по телефону къ Хабалову, который сидълъ въ зданіп градоначальства, уже не дълая никакихъ распоряженій о раздачъ хлъба; Родзянко спрашивалъ его, «зачъмъ кровь», и убъждаль, что гранату на Невскомъ бросилъ городовой. Хабаловъ сказаль, что войска не могутъ быть мишенью и должны отвъчать на нападеніе, но на высочайщую телеграмму не сослался.

Родзянко звониль также къ Бъляеву, совътуя ему разсредогочивать толиу при помощи пожарныхъ. Бъляевъ снесся съ Хабаловымъ, который отвътилъ, что существуетъ распоряженіе ни въ какомъ случать не вызывать пожарныя части для прекращенія безпорядковъ, и что обливаніе водой только возбуждаетъ, то-есть приводить къ обратному дъйствію.

Родзянко телеграфировать царю: «Положеніе серьезное. Въ столицѣ анархіях Правительство парализовано. Транспорть продовольствія и топлива пришелъ въ полное разстройство. Растеть общественное недовольство. На улицахъ пронходить безпорядочная стрѣльба. Части войскъ стрѣляють другь въ друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся довѣріемъ страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедленіе смерти подобно. Молю Бога, чтобы въ этотъ часъ отвѣтственность не пала на вѣнценосца».

Копіи этой телеграммы были разосланы командующимъ съ просьбою поддержать передъ паремъ обращеніе предсъдателя Думы. Отвѣтили Бруспловъ: «Вашу телеграмму получилъ. Свой долгъ передъ родивой и паремъ исполнилъ» — и Рузскій: «Телеграмму получилъ. Порученіе исполнено».

Царь, по разсказу Фредерикса, получивъ эту телеграмму, или слъдующую за ней (отъ 27 февраля), сказалъ Фредериксу: «Опять этотъ толстякъ Родзянко миъ написалъ разный вздоръ, на который я ему не буду даже отвъчать».

Хабаловъ телеграфировалъ Наштаверху въ Ставку (№ 2899-3713). «Доношу, что въ течение второй половины 25 февраля толпы рабочихъ, собиравшіяся на Знаменской площади и у Казанскаго Собора, были неоднократно разгоняемы полиціей и воинскими частями. Около 17 часовъ у Гостиннаго Двора демонстранты зап'али революціонныя п'асни и выкинули красные флаги съ надписями долой войну, на предупреждение, что противъ нихъ будетъ примънено оружие, изъ толны раздалось нъсколько револьверныхъ выстръловъ, однимъ изъ коихъ былъ раненъ въ голову рядовой 9 запаснаго кавалерійскаго полка. Взводъ драгунъ спѣшился и открылъ огонь по толпѣ, причемъ убито трое и ранено десять человъкъ. Толпа мгновенно разсъядась. Около 18 часовъ въ нарядъ конныхъ жандармовъ была брошена граната, которой раненъ одинъ жандармъ и лошадь. Вечеръ прошелъ относительно спокойно. 25 февраля бастовало двъсти сорокъ тысячъ рабочихъ. Мною выпущено объявление, воспрещающее скопленіе народа на улицахъ и подтверждающее населенію, что всякое проявленіе безпорядка будеть подавляться силою оружія. Сегодня 26 февраля съ утра въ городъ спокойно. Хабаловъ».

Около 4-хъ часовъ дня Хабалову доложили, что четвертая рота запаснаго батальона Павловскаго полка, расквартированная въ зданіяхъ конюшеннаго въдомства, выбъжала съ криками на площадь, стрѣля въ воздухъ около храма Воскресенія, и при ней находятся только два офицера; рота требовала увода въ казармы остальныхъ и прекращенія стрѣльбы, а сама стрѣляла по взводу

конно-полицейской стражи.

Хабаловъ приказалъ командиру и полковому священнику принятъ мъры къ увъщанію, устыдить роту, привести ее къ присягъ на върность и водворить въ казармы, отобравъ оружіе. Послъ увъщаній батальоннаго командира, солдаты дъйствительно помаленьку сдали винтовки, но 21 человъка съ винтовками не досчитались.

Бъляевъ требовалъ немедленно военно-полевого суда, но прокуроръ военнополевого суда Мендель посовътовалъ Хабалову спачала произвести дознапіе. Хабаловъ приказалъ, чтобы самъ батальонъ выдалъ зачинщиковъ и назначилъ слъдственную комиссію изъ пяти членовъ съ генералюмъ Хлъбниковымъ во главъ. Батальонное начальство выдало 19 главныхъ виновниковъ, которыхъ и препроводили въ кръпость, какъ подлежащихъ суду, такъ какъ комендантъ кръпости Николаевъ сообщилъ, что арестныхъ помъщеній для всей роты (1.500 человъкъ) у него нътъ.

Среди этого «котла» событій, по выраженію Хабалова, онъ нѣсколько разъдоносиль въ Ставку, что безпорядки продожаются и приказаній его величества онъ выполнить не можеть. Ночью стали поступать тревожных свѣдѣнія о возстаніяхъ въ другихъ войсковыхъ частяхъ, но они нока не оправдывались.

Протопоповъ телеграфировалъ Воейкову: «Сегодня порядокъ въ городъ не нарушался до четырехъ часовъ дия, когда на Невскомъ проспектъ стала накапливатъся толпа, пеподчинившаяся требованіямъ разойтись. Въ виду сего 
возлѣ Городской Думы войсками были произведены три залпа холостыми патронами, послѣ чего образовавшесся тамъ сборище разсѣялось. Одповременно знатительныя сконища образовались на Лиговской улицѣ, Знаменской площади, 
также на пересѣченіяхъ Невскаго Владимірскимъ проспектомъ и Садовой улицей, причемъ во всѣхъ этихъ пунктахъ толпа вела себя вызывающе, бросая въвойска каменьями, комьями сколотаго на улицахъ льда. Поэтому, когда 
стрѣльба вверхъ не оказала воздѣйствія на толпу, вызвала лишь насмѣшки надъ

войсками, послѣднія вынуждены были для прекращенія буйства прибѣгнуть къ стрѣльбѣ боевыми патропами по толпѣ, въ результатѣ чего оказались убитыє, раненые, большую часть коихъ толпа, разсѣиваясь, уносила съ собой. Началѣ пятаго часа Невскій былъ очиценъ, но отдѣльные участники безпорядковъ, укрываясь за угловыми домами, продолжали обстрѣливать воинскіе разъѣзды. Войска дѣйствовали ревностно, исключеніе составляеть самостоятельный выходъ четвертой эвакуированной роты Павловскаго полка. Охраннымъ отдѣленіемъ арестовавы запрещенномъ собраніи 50 постороннихъ лицъ въ помѣщеніи Группы Цептральнаго Военнаго Комитета и 136 человѣкъ партійныхъ дѣятелей, а также революціонный руководящій коллективъ изъ пяти лицъ. Моему соглашенію мандующимъ войсками контроль распредѣленіемъ выпечкою хлѣба также учетомъ использованія муки возлагается на завѣдующаго продовольствіемъ Имперіп Ковалевскаго. Надѣюсь, будетъ польза. Поступили свѣдѣпія, что 27 февраля частъ рабочихъ намѣревается приступить къ работамъ. Москвѣ спокойно. М. В. Д. Протопоповъ».

Эта телеграмма была послана 27 февраля въ 4 часа 20 минутъ утра.

Вечеромъ, на частномъ совъщаний у Голицына, были приняты двъ мъры: перерывъ засъданій Государственной Думы и введеніе осаднаго положенія въ Петербургъ (форма послъдняго распоряженія не обсуждалась).

Родзянко вечеромъ нашелъ у себя въ квартиръ слѣдующій указъ, уже отпатанный: «На основаніи статьи 99 Основныхъ Государственныхъ Законовъ, Повелъваемъ: занятія Государственной Думы прервать съ 26-го февраля сего года и назначить срокъ ихъ возобновленія не поздиѣе апрѣля 1917 года, въ зависимости отъ чрезвычайныхъ обстоятельствъ. Правительствующій Сенатъ не оставитъ къ исполненію сего учинить надлежащее распоряженіе». Такимъ же указомъ были прерваны и занятія Государственнаго Совѣта.

Александра Федоровна заканчивала свою телеграмму, посланную царю въ 11 часовъ 50 минутъ дня, словами: «Очень безпокоюсь относительно города».

Въ Могилевъ свита была въ тревогъ, за завтракомъ было мало приглашенныхъ, и царь, всегда любезный, видимо, сдерживался и мало говорилъ. Воейковъ, однако, спокойно далъ коменданту императорскаго повзда, полковнику Герарди, отпускъ на нъсколько дней въ Царское Село. Дубенскій записалъ въ своемъ дневникъ 26 февраля: «Волненія въ Петроградъ очень большія, бастуютъ двъсти тысячъ рабочихъ, не ходятъ трамваи, убитъ приставъ на Знаменской площади. Собралось экстренное засъдание въ Маринскомъ дворцъ... Государственная Дума волнуется, требуя передачи продовольственнаго дъла во всей Россін городскому самоуправленію и земству. Князь Голицынъ и всѣ министры согласны. Такимъ образомъ, вся Россія узнаетъ, что голодный народъ будетъ накормленъ распоряжениемъ не царской власти, не парскаго правительства, а общественными организаціями, т. е., правительство совершенно расписалось въ своемъ безсиліи. Какъ не можеть понять государь, что онъ долженъ проявить свою волю, свою власть?.. Какая это поддержка нашимъ врагамъ — Вильгельму — безпорядки въ Петроградъ! Какая радость теперь въ Берлинъ! А при государъ все то же, многіе понимають ужасъ положенія, но не «тревожать» царя».

Въ понедъльникъ 27 февраля утромъ Родзянко послалъ царю телеграмму: «Положеніе ухудшается. Надо принять немедленно мъры, ибо завтра будетъ уже поздно. Насталъ послъдній часъ, когда ръшается судьба родины и династіи».

Часовъ въ 7 утра командиръ запаснаго батальона Волынскаго полка передалъ Хабалову по телефону, что учебная команда отказалась выходить, а начальникь ен или убитъ, пли самъ застръпляся передъ фонтомувъ

Хабаловъ, предписавъ обезоружить и верпуть команду въ казармы, сообщиль объ этомъ Бъляеву и побхаль въ домъ градоначальства. Въ течение двухъчаеовъ, полковникъ Московскаго полка Михайличенко замѣналъ полковника Павленкова, больного грудной жабой. Въ это утро въ канцелярно градоначальника являлся клиптанъ броневой роты, который предлагалъ Хабалову составника – 2 автомобиля изъ итексомъкихъ, находящикся въ починкъ на Путилоскомъ заводъ. Хабаловъ послалъ его къ завѣдующему броневиками генералу Секретеву и велѣлъ прислатъ автомобиль, если найдутся надежные офицеры, которыхъ можно тъда посадить.

Поступили донесенія, что Вольнцы не сдають винтовокъ, къ нимъ присоедивяется рота Преображенскаго полка и часть Литовцевъ, и эта вооруженная толна, соединившись съ рабочими, идетъ по Кирочной, разгромила казармы жандармскаго дивизіона и громитъ помѣщеніе школы прапорщиковъ инженерныхъ войскъ.

 $X_a$ баловъ сформировалъ отрядъ изъ 6 ротъ, 15 пулеметовъ и  $1^{1}/_{2}$  эскадроновъ, всего около 1.000 человъкъ, и отправилъ его противъ возставшихъ подъ начальствомъ георгіевскаго кавалера полковника Кутепова съ требованіемъ, чтомо опи сложили оружіє; въ противномъ случа $^{1}$ ь, было предложено принятъ ръщительныя мърм.

Отрядъ двинуть, а результатовъ нѣтъ: если онъ дѣйствуетъ, онъ долженъ уже гвать толлу въ уголь за Таврическій садъ, къ Невѣ. «А тутъ — ни да, ни пѣтъ», говоритъ Хабаловъ.

Казачы разъвзды донесли, что Кутеповъ не можетъ продвинуться по Кирочной и Спасской и требуетъ подкръпленій.

Брандъ-майоръ Литвиновъ донесъ по телефону, что толпа не даетъ пожарнымъ тушить пожаръ въ зданіи Окружнаго Суда. Около полудня изъ Московскіго полка донесли, что четвертая рота, запиравшая пулеметами Литейный мостъ съ Выборгской стороны, подавлена, остальныя роты стоятъ во дворѣ казармъ, изъ офицеровъ — кто убитъ, а кто — раненъ, и огромныя толпы запружаютъ Сампооніевскій проспектъ.

Запасных войск у Хабалова не было, а наряду съ донесеніями поступали требованія охраны отъ Голицына, съ телефонной станціи, пъъ Литовскаго замка, изъ Марінискаго дворца. Зафзжалъ Протопоповъ и приставалъ къ Хабалову съ разными предложеніями, по обыкновенію, пи на чемъ реальномъ не основанными.

Члеа въ 2—3 Хабаловъ былъ у Голицына. Послѣдній былъ уже оповѣщенъ ст утра Бѣляевымъ, который въ это утро приказалъ начальнику Генеральнаго ППтаба генералу Зашкевнчу доложить, что пужно для объявленія осаднаго положенія, п, получивъ отвѣтъ, что для этого требуется высочайшее повелѣніе, сказалъ: «Считайте, что оно уже послѣдовало». Бѣляевъ предлагалъ Голицыну сейчасъ же обсудить дальнѣйшія мѣры, по прошлю довольно много времени, какъ прітхалъ Хабаловъ, мпинстры были въ сборѣ: опъ пропавелъ на веѣхъ тяжелое внечаллѣніе: «руки трясутся, равновѣсіе, необходимое для управленія въ тикую серьезную минуту, опъ утратилъ», говорить Бѣляевт.

Въ сущности, министры только знакомились съ событиями, взглядовъ же никакихъ не высказывали. Всъ были особенно первиы. Докладывали Хабаловъ

и кое что Протопоповъ. Около 4—5 часовъ рѣшили сойтись въ Маріпнскомъ

дворцѣ.

Когда опредълилось, что пока только Выборгская и Литейная части захвачены возстаніемъ, Хабаловъ рішилъ стянуть возможный резервъ на Дворцовой площади, подъ начальствомъ полковника Преображенскаго полка князя Аргутинскаго-Долгорукова. Часть предполагалось послать въ подкръпленіе Кутепову, а другую часть — на Петербургскую сторону. Хабаловъ, опасаясь за Пороховые заводы, хотѣлъ оттѣснить возставшихъ къ стверу, къ морю.

Выяснилось, что резервъ собрать трудно, и вкоторыя части можно только удерживать отъ присоединенія къ возставшимъ, а у другихъ и втъ патроновъ; не найдя патроновъ въ городѣ, Хабаловъ просилъ по телефону прислать изъкронштадта, но комендантъ отвътилъ, что самъ опасается за крѣпость. Хабаловъ не зналъ, что и въ окрестностяхъ города вспыхнуло возстаніе: часовъ около 3-хъ дня царскосельскій гарнизонъ грабилъ трактирныя заведенія, встрѣчая маршевые эскадроны, подошедшіе изъ Новгородской губерніи, съ корзинами явствъ и шитей. Впрочемъ, сводный гвардейскій полкъ несъ службу и продолжаль охранять Александорокій пворенъ.

Голипынъ поручилъ Бъляеву сътздить въ градоначальство. Тутъ были все «неопытные полковники», и Бъляевъ, который, по словамъ Балка, былъ еврумивъ, споковнъ и говорилъ мало», позвалъ всъхъ на совъщаніе и увидътъ «полное отсутствіе идеи и недостаточность иниціативы въ распоряженіяхъ». Настроеніе офицеровъ, въ частности Измайловскаго полка, было «ненадежное», они находили нужнымъ вступить въ переговоры съ Родзянко, о чемъ Хабаловъ доложилъ Бъляеву, которому вовсе не былъ подчиненъ, но которато въ растерянности своей сталъ слушаться. Въ отвътъ на это военный министръ разсердился и приказалъ находившемуся тутъ же генералу Занкевнчу вступить въ командованіе встыи гвардейскими запасными частями (это было около 7 часовъ вечера). Хабаловъ понялъ это такъ, что онъ устраненъ. Между тъмъ, Занкевнчъ былъ данъ ему въ помощь и устраналъ собою только Чебыкипа, Павленкоза и Михайличенко, такъ же, какъ Ивановъ впослъдствіи не смънилъ Хабалова, а былъ поставленъ надъ нимъ.

Пріткавшій въ градопачальство великій князь Кириллъ Владиміровичь рекомендоваль Бѣляеву принять энергичныя мѣры, и, прежде всего, смѣнить протопопова; выражалъ неудовольствіе, что ему не сообщають о событіяхъ и спрашивалъ, что ему дѣлать съ гвардейскимъ экипажемъ, на что Хабаловъ доложилъ, что гвардейскій экипажь ему не подчиненъ. Кириллъ Владиміровичъ прислалъ къ вечеру двѣ «наиболѣе надежныя» роты учебной команды гвардейскаго экипажа.

Пріткавть въ Маріннскії дворець, гдт вст члены Совтта Министровъ «ходили растерянные, ожидал ареста», Бтляевъ доложить о Занкевнит, а затты попросить Голицына поговорить съ нимъ наединт о замтьт Протопопова; такъ какъ смтнять министра пикто, кромт императора, не имътъ права, ртипли предложить Протопопову склааться больнымъ; Бтляевъ предложить замтнить его главнымъ военнымъ прокуроромъ Макаренко, по предложеніе это быль отвергнуто, и генералъ Тяжельниковъ, по приказапію Бтляева, отпечталъ приказъ Голицына: «Вслтдствіе болтани министра внутреннихъ дътъ дъйствительнаго статскаго совттика Протопопова, во временное исполненіе его должности вступить его товарищь по принадлежности». Тогда же, по приказапію Бтляева, было напечатаво «объявленіе Командующаго Войсками Петроградскаго Военнаго

Округа» за подписью Хабалова: «По Высочайшему повелѣнію городъ Петроградъ съ 27 сего февраля объявляется на осадномъ положенія». Объявлені было впагочатно въ количествъ около 1.000 аказемпляровъ, подлинникъ былъ написанъ карандашомъ. Печаталось оно въ Адмиралтействѣ, такъ какъ типографія градоначальства уже не была въ распоряженіи стараго правительства, о чемъ доложклъ Балкъ.

Голицынъ разсказываетъ, что онъ получилъ отъ Бѣляева письмо, начинавшееся словами: «Имъю честъ сообщить Вашему Сіятельству, что по Высочайшему Повелѣнію введено осадное положеніе», но письмо это онъ потерялъ.

Голицынъ обратился къ Протопопову и просилъ его оффиціально заявить, что опъ боленъ и уходитъ. Протопоповъ всталъ, сковфуженно произвесъ: «Иу, что же, я подчиняюсь», и ушелъ, говоря: «Миъ теперь остается только застрълиться». Бълецкій разсказываеть, что, когда передъ этимъ стало извъстно, что Щегловитовъ, арестованный на кухит и прикрытый солдатской шинелью увезенъ въ Думу, Протопоповъ такъ растерялся, что требовалъ моментально «схватитъ Родзянко».

Въ 6 часовъ вечера Ладыженскій передаль въ экспедицію канцеляріи Совѣта Министровь составленную Покровскимъ и Баркомъ и подписанную Голицынымъ телеграмму, въ которой говорилось, между прочимъ: «Совѣть Министровъ . . . дерзаеть представить Вашему Величеству о безотложной необходимости принятія слѣдующихъ . . мѣръ . . . съ объявленіемъ столицы на осадномъ положеніи, каковое распоряженіе уже сдѣлано Военнымъ Министромъ по уполномочію Совѣта Министровъ военодлантьйше ходатайствуеть о поставленіи во главѣ оставшихся вѣрными гойскъ одного изъ военачальниковъ дѣйствующихъ армій съ популярнымъ для населенія именемъ» . . .

Далће указывается, что Совѣть Министровъ не можеть справиться съ создавшимся положеніемъ, предлагаеть себя распустить, назначить предсѣдателемъ Совѣта Министровъ лицо, пользующееся общимъ довѣріемъ, и составить отвѣтственное министерство.

Царь отвітиль того же числа князю Голицыну: «О главномъ начальник'в для Петрограда мною дано повел'вніе начальнику моего штаба съ указаніємъ немедленно прибыть въ столицу. То же и относительно войскъ. Лично Вамъ предоставляю вст необходимыя права по гражданскому управленію. Относительно перем'вны въ личномъ состав'в при данныхъ обстоятельствахъ считаю ихъ не попустимыми. Инколатю.

Послі 8-ми часовъ вечера Голицынъ, Родзянко, великій князь Миханлъ Александровичь, Крыжановскій и Бізленъ обсуждали въ кабинеть предсідатель Совіта Министровъ текстъ телеграммы, которую Миханлъ Александровичь хотівль послать царю, послі чего великій князь и Бізлевъ побхали въ домъ военнаго министра, чтобы подать эту телеграмму начальнику штаба верховнаго главнокомандующаго. Миханлъ Александровичь сообщиль о «серьезности положенія», о необходимости назначить предсідателя Совіта Министровь, который самъ подобраль бы себі кабинеть; опъ спрашиваль, не уполномочить ли его парь сейчасть же объ этомъ объявить, называя со своей стороны князя Г. Е. Львова, и предлагая принять на себя регентство.

Черезъ полчаса или черезъ часъ Алексъевъ передалъ отвътъ, что его величество благодаритъ за вниманіе, вытьдетъ завтра и самъ приметъ ръшеніе.

Въ этотъ день Бъляевъ послалъ въ Ставку Наштаверху слъдующія четыре телеграммы.

13 часовъ 15 минутъ № 196. Указывается, что начавшіяся съ утра въ нѣкоторыхъ частяхъ волненія подавляются. Выражается увѣренность «въ скоромъ наступленіи спокойствія».

19 часовъ 22 минуты № 197 (копія Главкоству). Указывается на «серьезность положенія»; просьба прислать на помощь, «дъйствительно надежныя части».

19 часовъ 33 минуты № 198. «Совътъ Министровъ призналъ необходимымъ объявиъ Петроградъ на осадномъ положении. Въ виду проявленной генераломъ Кабаловымъ растерянности назначилъ на помощь ему генерала Занкевича, такъ какъ генералъ Чебыкинъ отсутствуетъ».

23 часа 53 минуты № 199. Говорится, что изъ Царскаго Села вызваны небольшія части запасныхъ полковъ, батарея изъ Петрограда грузиться въ потвядъ

на Петроградъ отказалась, батарея училищъ не имъетъ снарядовъ.

Около полуночи Бѣляевъ приказалъ своему секретарю позвонить въ Маріинскій дворець и вызвать по телефону Кригеръ-Войновкаго. Секретарь услышаль въ телефовъ неясивій разговоръ нѣсколькихъ голосовъ, увѣщаніе соблюдать тишину и предупрежденіе, что у телефона военный министръ. Вслѣдъ за тѣмъ, къ телефону подошелъ кто то, назвавшій себя министромъ путей сообщенія, но по голосу непохожій на Кригеръ-Войновскаго. Секретарь предупредилъ объ этомъ Бѣляева и передаль ему трубку. Военный министръ молча слушалъ у телефона минутъ 5, услышалъ слова: «...эту пачку уже пересмотрѣлъ, возьми вотъ тѣ бумаги», повѣсилъ трубку и запретилъ всѣмъ сношенія по телефону съ Марінеккимъ дворцомъ.

Около 2 часовъ ночи секретарь Бъляева былъ вызванъ по телефону изъ Марінискато Дворца помощникомъ управляющато дълами Совъта Министровъ Путиловымъ, который обълснить, что, дъйствительно, въ помъщени канцеляріи Совъта Министровъ «хозяйничають постороннія лица», важитыщий бумаги удалось унести, а министры путей сообщенія и иностранныхъ дълъ скрываются въ другой части дворца. Путиловъ просилъ освободить ихъ, но секретарь военнаго министра объяснить, что въ ихъ распоряженіи итъть войскъ.

Между тъмъ, у генерала Занкевича, которому Бъляевъ передалъ командованіе, были въ распоряженіи уже немпогія части, и то колеблющіяся и таю-

щія съ часу на часъ.

Вопросъ объ аттакъ стоялъ безнадежно, можно было думать только объ

оборонъ отряда на Дворцовой площади.

Генералъ Занкевичъ, надъвъ мундиръ Лейбъ-Гвардіи Павловскаго полка, выткалъ къ солдатамъ и, поговоривъ съ ними, вынесъ убъжденіе, что на нихъ разсчитывать нельзя. Удержаться на плопидди бълло невозможно; Занкевичъ считалъ, что върнымъ слугамъ царя надо умереть въ Зимнемъ Дворцѣ; около 9 часовъ вечера войска были переведены въ Адмиралтейство, а около 11 часовъ— во Дворецъ; при этомъ оклзалось, что матросы и частъ пѣхоты уже разошлись; осталось всего на всего 1.500—2.000 человѣкъ.

Около часу ночи во Дворц'в получили изв'встіе о назначеніи генерала Иванова. Управляющій дворцомъ генералъ Комаровъ просилъ Хабалова не занимать дворца, Занкевичъ спорилъ, и вопросъ остался бы открытымъ, если бы за'яхавшій въ ту минуту съ Бъляевымъ великій князь Михаилъ Александровичъ, которому не ту двалось у тачину, не согласился съ Комаровымъ. На сов'вщаніи великій князь, Хабаловъ и Занкевичъ нам'ятили Петропавловскую кр'япость,

по помощинкъ коменданта баронъ Сталь, вызванный къ телефону, сообщилъ, что на Троицкой площади стоятъ броневые автомобили и орудія, а на Троицкомъ мосту — баррикады. Хабаловъ предложилъ пробиваться, по Занкевичъ указалъ на колебанія офицеровъ Измайловскаго полка; тогда, на разсвътъ, ръшили перейти опять въ Адмиралтейство.

Листки съ объявленіемъ осаднаго положенія были напечатаны, но расклеить ихъ по городу не удалось: у Балка не было ни клею, ни кистей. По приказу Хабалова, отданному вялымъ тономъ, два околодочныхъ развъсили иъсколько листковъ на ръшеткъ Александровскаго сада. Утромъ эти листки валялись на Адмиралтейской площади передъ градоначальствомъ.

Третье объявленіе, переданное Б'яляевымъ для распубликованія— о запрещенін жителямъ столицы выходить на улицу послѣ 9 часовъ вечера— Хабаловъ счелъ окончательно безийльными и оставиль его безъ исполненія.

Императрица въ этотъ день телеграфировала царю трижды: въ 11 часовъ 10 минутъ дня: «Революція вчера приняла ужасающіе разм'єры. Знаю, что присоединились и другія части. Изв'єстія хуже, чтыть когда бы то ни было. Алисъ»; въ 1 часъ 3 минуты: «Уступки необходимы. Стачки продолжаются. Много войскъ перешло на сторону революціи. Алисъ»; въ 9 часовъ 50 минутъ вечера: «Лили провела у насъ день и почь — не было ни колясокъ, ни моторовъ. Окружный Судъ горитъ. "Алисъ».

Лубенскій записываль 27 февраля: «Изъ Петрограда въсти не лучше. Была, говорять, сильная стръльба у Казанскаго Собора, много убитыхъ со стороны полиціи и среди народа. Говорять, по городу ходять броневые автомобили. Слухи стали столь тревожны, что решено завтра 28-го отбыть въ Петроградъ... Помощникъ начальника штаба Трегубовъ передалъ мнъ, что на его вопросъ, что д'влается въ Петроградъ, Алекстевъ ответилъ: «Петроградъ въ возстани». Трегубовъ дополнилъ, что была стръльба по улицамъ, стръляли пулеметы. Первое, что надо сделать, — это убить Протопопова, онъ ничего не делаеть, шарлатанъ. Передъ объдомъ я съ Фелоровымъ быль въ вагонъ у генералъадъютанта Иванова. Долго бесъдовали на тему Петроградскихъ событій и стали убъждать его сказать государю, что необходимо послать въ Петроградъ нъсколько хорошихъ полковъ, внушить дъйствовать рышительно, и дъло можно еще потушить. Ивановъ началь говорить, что онъ не вправъ сказать государю, что надо вызвать хорошіе полки, наприм'єръ, 23-ю дивизію и т. д., но въ конц'ь концовъ согласился и объщаль говорить съ царемъ. Передъ объдомъ Алексвевъ приходилъ къ государю въ кабинетъ докладывать срочное сообщение изъ Петрограда о томъ, что и вкоторыя части, кажется, Лейбъ-Гвардіи Павловскій полкъ. отказались действовать противь толпы. На вопросъ графа Фредерикса Алексееву, — что новаго изъ Петрограда, начальникъ штаба отвътилъ: «Плохія въсти, есть новое явление», намекаль на войска. За объдомь, который прошель тихо, и государь быль молчаливь, Ивановь всетаки успъль сказать Государю о войскахъ».

«Послѣ обѣда государь позвалъ къ себѣ Иванова въ кабпнеть, и около 9 часовъ стало извѣстио, что Ивановъ экстреннымъ поѣздомъ ѣдетъ въ Петроградъ. Нарышкинъ мнѣ сказалъ, что Павловцевъ окружили Преображенцы и, кажется, стало тише. Все настроеніе Ставки сразу измѣпилось. Всѣ говорять, волиумтся, спрашиваютъ: что новаго изъ Петрограда».

Въ вечернихъ телеграммахъ стало извъстно, что именнымъ высочайшимъ указомъ распущены Дума и Государственный Совъть, по это уже поздно, уже

опредъплось Временное Правительство, засъдающее въ Думъ, подъ охраной войскъ, перешедникъ на сторону революціонеровъ. Войскъ върныхъ государю осталось меньше, чъмъ противъ него. Гвардейскій Литовскій полкъ убиль комавдира. Преображенцы убили батальоннаго комавдира Богдановича. Предсъдатель Государственной Думы прислаль въ Ставку государю телеграмму, въ которой прослъть его прибыть немедленно въ Царское Село спасать Россію. Всъ эти страшныя свъдъйни идутъ изъ Петрограда отъ графа Бенкендорфа полковнику Ратъкову. Про министра внутреннихъ дълъ графъ Фредериксъ выразился пофранцузски такъ: «А о министръ внутреннихъ дълъ нътъ слуховъ, какъ будто онъ мертвый». Графъ Фредериксъ держить себя спокойно, хорошо, и говоритъ: «Не надо волноваться».

«Послѣ вечерняго чая, въ 12 часовъ ночи, государь простился со всѣми и ушелъ къ себѣ. Вслѣдъ за нимъ къ нему пошелъ Фредериксъ и Воейковъ, пробыли у царя недолго и вышли, причемъ Воейковъ объявилъ, что отъѣздъ въ Царское Село его величества назначенъ безотлагательно въ эту ночь. Всѣ сталя собираться и уже къ 2 часамъ ночи были въ поѣздѣ. Государь любезенть, ласковъ, тихъ и, видимо, волнуется, хотя, какъ всегдъ, все скрываетъ. Всю ночь шли у насъ съ Цабелемъ, Штакельбергомъ и Сусловымъ такіе разговоры. Свитскій поѣздъ отошелъ въ Царское въ 4 часа ночи... Назначенъ Ивановъ диктаторомъ».

Въ Ставкъ до сего дня полагали, что происходить «полодный бунть», въ революцію не върили и къ слухамъ относились пассивно, чему способствовать крайній «фатализмъ» царя, какъ выражается генералъ Дубенскій. Алексъевъ умолялъ царя въ эти дни пойти на уступки, но изъ этого вишло только то,

что уфхали немного раньше, чтить предполагали.

Во всякомъ случать, настроеніе Ставки ртажо измѣнилось къ вечеру. 27 февраля Воейковъ, который балаганиль, устраиваль свою квартиру и до 5 часовъ дня «прибиваль шторки и привѣшиваль картинию, вдругь поняль трагичиость положенія и «сталь ходить красный, тараща глаза». Генераль Иваносъ, придя къ объду, узналь отъ Алексъева, что онъ назначенъ въ Петербургъ главнокомандующимъ «для водворенія полнаго порядка въ столицѣ и ел окрестностяхъ», причемъ, «командующій войсками округа переходить въ его подчиненіе» (на бланкъ Начальника Штаба Верховнаго Главнокомандующаго, управленіе Дежурнаго генераль, № 3716, подписали генералъ Алексъевъ и дежурный генералъ Кондзеровскій). Назначеніе это послъдовало вслъдствіе указанія бывшаго предсъдателя Совъта Министровъ князя Голицына на необходимость командировать въ столицу пользующагося популярностью въ войскихъ боевого генерала.

Ивановъ, слывшій за «поклонника мягкихъ дъйствій», за объдомъ разсказалъ царю, какъ ему удалось успоконть волненія въ Харбинъ при промощи двухъ полковъ безъ одного выстръла. Послъ объда царь сказалъ Иванову: «Я васъ назначаю главнокомандующимъ Пегроградскимъ округомъ, тамъ вузапасныхъ батальонахъ безпорядки и заводы бастуютъ, отправляйтесь». Ивановъ доложилъ, что онъ уже годъ стоитъ въ сторонъ отъ арміи, но полагаетъ, что «далеко не всъ части останутся върны въ случат народнаго волненія, а потому лучше не вводить войска въ городъ, пока положеніе не выяснится, чтобы избъжать междуусобицы и кровопролитія».

Царь отвътилъ: «Да, конечно».

Послѣ этого разговора, Ивановъ просидѣлъ въ Штабѣ часа два, частью — съ Алексѣевымъ, котораго вызывалъ царь, а потомъ — по прямому проводу

— Родзянко. Алексѣевъ сказалъ ему, что съ сѣвернаго фронта и съ западнаго посылаются по два полка, по еще сомпѣваются, какіе посылать; посовѣтовалъ отправиться съ батальономъ и ротой своднаго полка и показалъ телеграмму отъ Родзянки и телеграмму объ объявлении осалнаго положения.

Ивановъ зналъ, что распущена Дума, введено осадное положение, не хватаетъ продовольствия и многие заводы не работаютъ на оборону изъ за недостагка топлива. Ръшивъ утромъ пойти къ царю, а около полудня ъхатъ, онъ пошелъ

спать.

Въ это время Воейкова вызвалъ по телеграфу изъ Царскаго Бенкендорфъ и спрашивалъ, не желаетъ ли его величество, чтобы императрица съ дътъми выбъзлала навстръчу; царь поручилъ передатъ, чтобы ни въ какомъ случать не выбъзжали, и что онъ самъ прітаеть въ Царское.

Воейковъ, по совъту Бейкейдорфа, вызвалъ Бъляева, который далъ ему «хаотическій отвътъ», что «пдетъ военный мятежъ и нельзя опредълить, какая частъ возстала и какая итътъ». Воейковъ считалъ, что долженъ имъть всъ эти свъдънія отъ Протопопова, но не получалъ ихъ. Въ 8 час. 15 мин. опъ послалъ Протопопову слъдующую шифрованную телеграмму (№ 35): «Его Величество изволитъ отбыть изъ Ставки черезъ Оршу — Лихославль — Тосно вторенкъ 28 февраля 2 часа 30 мин. дня».

Дубенскій разсказываеть въ своемъ дневникъ (оть 3 марта), что «27 февраля было экстренное засъданіе подъ предсъдательствомъ государя, Алексьевъ, Фредерикса и Воейкова. Алексьевъ, въ виду полученныхъ извъстій изъ Петрограда, умолять государя согласиться на требованіе Родзянко дать конституцію, Фредериксъ молчаль, а Воейковъ пастояль на непринятіи этого предложенія

и убъждаль государя немедленно выбхать въ Царское Село».

Около 2 часовъ адъютантъ разбудилъ Иванова и сообщилъ, что царь сейчасъ утажаетъ. Царь принялъ Иванова около 3 часовъ ночи. Ивановъ доложилъ о продовольствіи и просилъ содъйствія, памятуя сентябрь 1914 года, когда жалобы его на отсутствіе снарядовъ вызвали неудовольствіе даже въ Ставкъ. Несмотря на то, что Ивановъ просилъ полномочій относительно только 4 минстровъ (внутреннихъ дълъ, земледълія, промышленности и путей сообщенія), дарь сказалъ: «Пожалуйста, передайте генералу Алекстеву, чтобы опъ телеграфировалъ предсъдателю Совъта Миннстровъ, чтобы вст требованія генерала Иванова встым министрами псполнялись безпрекословно». (Однако, полномочія оти Ивановъ считалъ внослъдствіи отпавшими, такъ какъ отъ Алекстева онъ пе получилъ подтвержденія подобнаго приказа царя). — «До свиданія, сказалъ царь, въроятно, въ Царскомъ Селъ увидимся». «Ваше величество, сказалъ Ивановъ, позвольте напомнить отпосительно реформъ». «Да, да, отвътилъ царь, мит только что паноминаль объ этомъ генералъ Алекстевъ».

При этомъ царь произнесь слова «отвътственное министерство» и «министерство догърів», такъ что Иваловъ считалъ дъдьо ръшеннымъ и колфидецціально говорила объ этомъ своему адъотанту, полковнику Кринскому и Ладъженскому (начальнику капцеляріи по гражданскому управленію Штаба Верховнаго Главно-командующаго). Иваловъ ръшилъ, что высадится утромъ 1 марта въ Царскомъ. Онт. послалт коменданту Царскаго Села двъ телеграммы, одна изъ которыхъ (№ 4) гласила: «Прошу васъ сдълать распоряженіе о подготовкъ помъщенія для расквартпрованія въ городъ Царское Село и его окрестностяхъ 13 батальоновъ, 16 эскадроповъ и 4 батальоновъ, помътка завтра 1 марта на стапціп Парское Село».

Эшелонъ Георгієвскаго батальона, полурота Желѣзнодорожнаго полка и рота Собственнаго Его Величества полка были отправлены изъ Могилева около 11 часовъ утра. Вагонъ Иванова, выѣхавшій нѣсколько позже, былъ прицѣпленъ къ эшелопу въ Оршѣ.

Съ съвернаго фронта утромъ 28 были отправлены три эшелона 57-го пъкотнаго Тарутинскаго полка; предполагалось отправить 68 Бородинскій полкъ

и кавалерию.

Съ западнаго фронта предполагалось отправить два кавалерійскихъ полка,

2-й дивизіи, 2 пехотныхъ и пулеметную команду Кольта.

Ивановъ передалъ Алексъеву слъдующій документь (на бланкъ генералъадъютанта Иванова): 28 февраля 1917 года № 1 «Начальнику Штаба Верховнаго Главнокомандующаго. При представленіи моемъ сего числа около трехъ часовъ утра Государю Императору, Его Императорскому Величеству было благоугодно повелъть доложить Вамъ, для поставленія въ извъстность предсъдателя Совъта Министровъ, слъдующее повелъніе Его Императорскаго Величества.

«Всъ министры должны исполнять всъ требованія главнокомандующаго петроградскимъ военнымъ округомъ генералъ-адъютанта Иванова безпрекословно».

Генералъ-адъютантъ Ивановъ».

Права генерала Иванова опредълялись слѣдующимъ документомъ отъ 28 февраля (на бланкѣ Начальника Штаба Верховнаго Главнокомандующаго, № 507).

«На основани 12 статьи правиль о мъсгностяхъ, объявленныхъ на военномъ положенія, мною предоставляется Вашему Высокопревосходительству принадлежащее мнѣ на основаніи 29 ст. Положенія о полевомъ управленіи войскъ право предапія гражданскихъ лицъ военно-полевому суду по всѣмъ дѣламъ, направляемымъ въ военный судъ, по коимъ еще не состоялось предапія обвиняемыхъ суду. Распоряженія Вашего Высокопревосходительства о сужденіи гражданскихъ лицъ въ военно-полевомъ судѣ могутъ бытъ дѣлаемы, какъ по отношенію къ отдѣльнымъ дѣламъ, такъ и по отношенію къ цѣлымъ категоріямъ дѣлъ, съ предвартельнымъ, въ послѣднемъ случаѣ, объявленіемъ о семъ во всеобщее свѣдѣніе. Подписали: генералъ-адъютантъ Кондзеровскійъ.

Командиръ Георгієвскаго батальона, генералъ Пожарскій, собравъ 27 февраля своихъ офицеровъ, объявилъ имъ, что въ Петербургъ приказанія стрълять

въ народъ онъ не дасть, котя бы этого потребовалъ генералъ Ивановъ.

Въ то время, какъ въ Могилевъ происходили сборы, и литерные (свитскій и императорскій) поъзда въ 4 и въ 5 часовъ утра двинулись по направленія въ Смоленскъ — Вязьму — Ржевъ — Лихославль, — генералы Хабаловъ, Запкевичъ и Бълдевъ (разставинійся съ великимъ княземъ Михапломъ Александровичемъ послъ 2 часовъ ночи) съ кучкой върныхъ имъ офицеровъ и солдать перешли изъ Зимиято Дворца въ зданіе Адмиралтейства, заняли фасады, обращенные къ Невскому, артиллерію поставили на дворъ, во второмъ этажъ размъстили пѣхоту, а на углахъ, подходящихъ для обстрѣла, разставили пулеметы. Снарядовъ у нихъ было мало, патроновъ не было вовсе, а ѣстъ было нечего; съ большимъ трудомъ достали немного хлъба для солдатъ. У казачьей сотни, расквартированной въ казармахъ Коннаго полка, лошади были непоены и некормлены. По Адмиралтейству пострѣливали, но оттуда не отвъчали. Тутъ и происходилъ ночной разговоръ съ Ивановымъ по прямому проводу. Ночью отъ Хабалова отвътили, что опъ не знаетъ, гдѣ переговорить съ Ивановымъ, и не можетъ выйти на улицу безъ риска быть арестованнымъ. Ивановъ вызваль его

къ прямому проводу къ 8 часамъ утра, и они обмѣнялись слѣдующимъ: Ивановъ передалъ десять в просныхъ пунктовъ (записаны на трехъ желтыхъ листочкахъ).

(4) Какія части въ порядкъ и какія безобразять? 2) Какіе вокзалы охраниются? 3) Въ какихъ частяхъ города поддерживается порядокъ? 4) Каків въправять этими частями города? 5) Веб ли министерства правильно функціопирують? 6) Какія полицейскія власти находятся въ данное время въ вашемъ распоряженій? 7) Какія техническія и хозяйственныя учрежденія военнаго върмства пынть въ вашемъ распоряженій? 8) Какое количество продовольствія въ вашемъ распоряженій? 9) Много ли оружія, артиллеріи и боевыхъ припасовъ попало въ руки бунтующихъ? 10) Какія военныя власти и штабы въ вашемъ распоряженій? — Я сейчасъ иду къ генералу Алекствер и приду черезъ полчаса».

Хабаловъ отвътилъ телеграммой по пунктамъ:

«1) Моемъ распоряженін зданіе главиаго Адмиралтейства, четыре гвардейскихъ роты, пять эскадроновь и сотенъ и деѣ батареи, прочія войска перешлі на сторону революціонеровь, или остаются по соглашенію съ ними пейтральными. Отдѣльные солдаты и шайки бродятъ по городу, стрѣляя прохожихъ, обезоруживая офицеровъ. 2) Всѣ вокзалы во власти революціонеровъ, строго ими охраняются. 3) Весь городъ во власти революціонеровъ, строго ими охраняются. 3) Весь городъ во власти революціонеровъ, строго вокастиреть, связи съ частями города нѣтъ. 4) Отаѣтить не могу. 5) Министры арестованы революціонерами. 6) Не находятся вокес. 7) Не имѣю. 8) Продовольствія въ моемъ распоряженіи нѣтъ, въ городъ йъ 25 февраля было 5.600.000 пудовъ запаса муки. 9) Всѣ артиллерійскія заведенія во власти революціонеровъ. 10) Моемъ распоряженіи лично начальникъ штаба округа; съ прочими окружными управленіями связи не имѣю.

Эту телеграмму Хабаловъ подтвердиль въ послъдовавшемъ разговоръ съ Ивановымъ.

Въ то же утро, генералы Тяжельниковъ и Михайличенко, сидя въ Адмиралтействѣ, съ удивленіемъ слушали, какъ Бѣляевъ въ сосѣдней компатѣ диктовалъ телеграмму, которая начиналась словами очень умѣренными: «Положеніе по прежнему продолжлеть оставаться тревожнымъ». Дллѣе сообщалось, однако, что «мятежники» овладѣли во всѣхъ частяхъ города утрежденіями, войска переходять на ихъ сторону или становятся неігральными, на улицахъ идетъ пальба, движеніе прекращено, офицеровъ разоружають и скорѣйшее прибатіе войскъ крайне желательно (послана въ 11 часовъ 32 минуты въ Ставку Наштаверху, копія — Орша, вслѣдъ Дворцовому Коменданту, № 201).

Около полудия, 28 февраля въ Адмиралтейство язился адъютантъ морского министра, который потребоваль очистки зданія, такъ какъ, въ противномъ случать, вояставшіе угрожали открыть по нему артиллерійскій отонь изъ Петропавловской крѣпости: На совъщаніи было рѣшено, что дальнѣйшее сопротивленіе бевполезно. Артиллерія отправилась обратно въ Стрѣльну, оставивъ замки отъ орудій; пулеметы и ружья спрятали въ зданіи, и вся пѣхота была распущена безъ оружія. Хабаловъ былъ арестовать солдатами, осматривавшими зданіе Адмиралтейства, въ тоть же день, около 4 часовъ, Бѣляенъ прошелъ въ Генеральный Штабъ, откуда въ 2 часа 20 минутъ послаль слѣдующую секретную телеграмму Наштаверху (№ 9157):

«Около 12 часовъ дия 28 февраля остатки оставшихся еще върными частей въ числъ 4 ротъ, 1 сотин, 2 батарей и пулеметной роты, по требованію морского министра, были выведены изъ Алмиралтейства, чтобы не подвергнуть разгрому зданіе. Переводъ этихъ войскъ въ другое м'єсто не признавалъ соотв'єтственнымъ, въ виду не полной ихъ надежности. Части разведены по казармамъ, при чемъ во изб'єжаніе отнятія оружія замки орудій сданы морскому министерству».

Послъ 3-хъ часовъ Бъляевъ прошелъ въ домъ военнаго министра на Мойку,

гдѣ и ночевалъ.

Ивановъ вытхалъ изъ Могплева около 1 часу дня. Ему въ догопку была послана копія телеграммы Наштаверха на ими начальника военно-походної канедавні (Д. 1820): «Всеподданнѣйше довошу: военный министръ сообщаеть, что около 12 часовъ 28 сего февраля остатки оставшихся еще вѣрными частей въ числѣ 4 ротъ, 1 сотин, 2 батарей и пулеметной роты по требованію морского министра были выведены изъ Адмиралтейства, чтобы пе подвергнуть разгрому зданіе. Переводъ этихъ войскъ въ другое мъсто пе призналъ соотвътственнымъ, въ виду не полной ихъ надежности. Части разведены по казармамъ, причемъ во изъбъжаніе отнитія оружія, по пути слѣдованія, ружья и пулеметы, а также замки орудій сданы морокому министерству».

Послії отъъзда Иванова, въ Ставкії была получена слідующая телеграмма и о. начальника морского генеральнаго штаба адмирала Капниста на вмя адми-

рала Русина (№ 2704):

«Положеніе къ вечеру таково: мятежныя войска овлад'вли Выборгской стороной, всей частью города отъ Литейнаго до Смольнаго и оттуда по Суворовскому и Спасской. Сейчасъ сообщають о стръльбъ на Петроградской сторонъ. Сеньоренъ-Конвентъ Государственной Думы, по просьбъ делегатовъ отъ мятежииковъ, избралъ комитетъ для водворенія порядка въ столицѣ и для сношенія съ учрежденіями и лицами. Сомнительно, однако, чтобы бушующую толпу можно было успокоить. Войска переходять легко на сторону мятежниковъ. На улицахъ офицеровъ обезоруживають. Автомобили толпа отбираеть. У насъ отобрано три автомобиля, въ томъ числъ Вашего Превосходительства, который вооруженные солдаты заставили выбхать со двора моей квартиры, держать съ Хижнякомъ, котораго заставили править машиной. Командованіе приняль Бѣляевъ, но судя по тому, что происходить, едва ли онь справится. Въ городъ отсутствие охраны и хулиганы начали грабить. Семафоры порваны, поъзда не ходять. Морской Министръ боленъ инфлюэнцей, большая температура — 38, лежить, теперь ему лучше. Чувствуется полная анархія. Есть признаки, что у мятежниковъ плана н'ътъ, но замътна н'ъкоторая организація, наприм'ъръ, кварталы отъ Литейнаго по Сергіевской и Таврической обставлены ихъ часовыми. Я живу въ Штабъ, считаю, что выбажать въ Ставку до новаго Вашего распоряженія не могу».

Ивановъ прибылъ изъ Могилева въ Витебскъ съ маленькимъ опозданіемъ, часовъ въ 6—7 вечера, и проѣхалъ дальше. Въ этотъ день и на слѣдующій обмѣнивались телеграммами о формированіи и отправкѣ воинскихъ частей генералъ Ивановъ (28 февраля, спѣшно, секретно № 1 Главкозапу и № 2 Главкосѣву), Даниловъ (28 февраля № 1165-В и № 1166-В), Рузскій (28 февраля № 1168-В), Гулевичъ (1 марта, № 535), Тихменевъ (генералу Иванову, 1 марта, № 278), подполковникъ Кринскій (генералу тихменеву, № 3), генераль кизъ Трубецкой (генералу Иванову, 1 марта, № 154). 28 же февраля была разослана «по всей сѣти на имя всѣхъ начальствующихъ» извѣстная телеграмма члена

Государственной Думы Бубликова, № 6932.

Императорскій потздъ слітдоваль безъ происшествій, встрічаемый урядниками и губернаторами. Непосредственныя извітстія изъ Петербурга перестали поступать; питались только вздорными слухами о томъ, что грабять Зимній Дворецъ, убить градоначальникь Балкъ и его помощникъ Вендорфъ.

Въ 3 часа дия парь послалъ императрицъ изъ Вязьмы слъдующую телеграмиу (по-англійски): «Вытыхали сегодия утромъ въ 5. Мыслями всегда выбътъ. Великолъпнал погода. Надъюсь, чувствуете себя хорошо и спокойно. Много

войскъ послано съ фронта. Любящій нѣжно Ники».

Въ Лихославатъ Восйковъ получилъ шифрованную телеграмму отъ Бъляева. Здѣсь были свъдъція, что въ Петербургѣ Временное Правительство съ Родзянко во главъ. Читали и телеграмму Бубликова съ распоряженіемъ по всѣмъ дорогамъ. Въ 10 часовъ вечера Дубенскій писалъ Федорову: «Дорогой Сергій Петровичъ, дальше Тосны поъзда не пойдутъ. По моему глубокому убѣжденію, надо Его Величеству изъ Бологого повернуть на Псковъ (320 верстъ и тамъ, опиража на фронтъ Г.-А. Рузскаго, начатъ дъйствовать противъ Петрограда. Тамъ во Псковъ скоръй можно сдѣлатъ распоряженіе о составъ отряда для отправки въ Петроградъ. Псковъ — старый губернскій городъ, населеніе его не взволновано. Оттуда скоръй и лучше можно помочь Царской Семъъ. Въ Тосиъ Его Величество можетъ подвергнуться опасности. Пишу Вамъ все это, считая невозможнымъ скрытъ, миъ кажется, эту мысль, которая въ эту страшную минуту можетъ помочь дълу спасенія Государя, Его семьи. Если мою мысль не одобрите, разорыште записку».

Въ Бологомъ въ свитскомъ потъздт стало извъстно, что въ Любани стоятъ войска, которыя могутъ не пропустить дальше. Однако, потъздъ продолжалъ слъдовать по линін Инколаевской желъзной дороги но направленно къ Истербургу. Въ Малой Вишерт офицеръ 1-го желтъзнодорожнаго полка безъ оружія предупредилъ свиту, что въ Любани находятся двт роты съ орудіями и пулеметами. Выло рѣшено ждатъ прибытия императорскаго потъзда. Такъ какъ изъ ряда свъдъщій опредъплюсь, что Временное Правительство направляетъ литервые потъзда не на Царское Село, а на Петербургъ, гдт, какъ полагали, царю будутъ поставлены условія о дальнтайшемъ управленіи, — общій голосъ былъ за то, чтобы тхать въ Исковъ: тамъ — генералъ Рузскій, человъть умный и спокойный, если въ Петербургъ возстаніе, — онъ послаль войска, если переворотъ — онъ вошелъ въ споненіе съ новымъ правительствомъ. Немногіе говорили, что надо вернуться въ Ставку.

Въ третъемъ часу ночи дождались побзда. Генералъ Саблипъ пошелъ туда.

Всѣ, кромѣ Нарышкина, спали; Воейкова пришлось разбудить.

Воейковъ отправился къ царю, разбудилъ его и сообщилъ, что на Тосну тхатъ рискованио, такъ какъ она занята революціонными войсками.

Царь всталь съ кровати, надъль халать и сказаль: «Ну тогда поъдемте

до ближайшаго юза».

Воейковъ вышелъ веселый, со словами: мы ъдемъ въ Псковъ, «теперь вы

довольны»? — Потада повернули назадъ.

Дубенскій записываеть въ дневникъ: «Всѣ признають, что этоть почной повороть въ Винерѣ есть историческая ночь въ дни нашей революціи. Государь по прежнему спокоенъ и говорить мало о событіяхъ. Для меня совершенно ясно, что вопросъ о конституціи оконченъ, она будеть введена навѣрное. Царь и не думаеть спорить и протестовать. Всѣ его приближенные за это: графъ Фредериксъ, Ниловъ, графъ Граббе, Федоровъ, Долгорукій, Лейхтенфергскій, всѣ говорять, что падо только сторговаться съ ними, съ членами Временнаго Правительства».

Генералъ Ивановъ, проснувшись 1 марта часовъ въ 6—7 утра узналъ, что его потадъ находится на станціи Дно, т. е. вибсто 500 версть, прошелъ только 200. Коменданть станціи доложилъ, что въ потадахъ, вышедшихъ наканунть изъ Петербурга, ъдетъ масса солдать въ военной и статской формъ, что они насильно отбирають у офицеровъ оружіе, и что выбхавшій начальникъ жандари скаго управленія ничего сдълать не можетъ и просить содъйствія. Полковникъ Лебедевъ, завъдующій передвиженіемъ войскъ, телеграфировалъ Иванову: «Доношу, что получены мною свъдънія о потадъ 3, въ которомъ тдутъ пъяные солдаты, одътые въ статское и вооруженные шашками, ружьями, обезоруживающіе офицеровъ и жандармовъ. Прошу Вашихъ распоряженій».

Ивановъ приказалъ командиру батальона осматривать встръчные поъзда, особенно въ виду того, что по полученному извъстю, императорскій поъздъ вы-

шель изъ Бологого и къ вечеру ожидался въ Днъ.

Ивановъ лично видѣлъ нѣсколько прибывшихъ изъ Петербурга поѣздовъ Они были набиты солдатами, нѣкоторые были пьяны. Изъ разговоровъ жениции с тетраро чиновника, который разсказывалъ о провокаторахъ, Ивановъ убѣдился, что «безобразія большія». Ему удалось арестовать человѣкъ 30—40, въ томъ числѣ переодѣтыхъ городовыхъ, бѣжавшихъ изъ Петербурга (всѣ они кромѣ 2-хъ были отпущены въ Царскомъ Селѣ, а двое — на обратномъ пути въ Могилевъ) и отобратъ у солдатъ 75—100 штукъ шашекъ и прочаго офицерскаго оружія; генералъ Ивановъ, какъ установлено имъ самимъ и показашіями солдатъ Георгіевскаго батальона, примѣнялъ раза три-четыре особаго рода «отеческое воздѣйствіе» съ цѣлью добиться покорности: ставилъ на колѣни пьяныхъ или дерзившихъ ему нижнихъ чиновъ. При этомъ имъ руководили, очевидно гуманныя побужденія, т. е. онъ избѣгалъ преданія этихъ лицъ военно-полевому суду.

Побадъ Иванова прибылъ на Вырицу около 6 часовъ вечера.

Въ это время императорскій потадъ, безъ всякихъ задержекъ, двигался къ станціи Дно. По словамъ Воейкова, когда вст проспулись, со событіяхъ старались не говорить, потому что это не особенно пріятно было. Обще настроеніе было — испуть и надежда, что прітадемъ въ Псковъ и все выяснится». Во время завтрака и объда говорили обо всемъ, только не о дълахъ, потому что туть прислуга (а по французски царь говориль очень ртадко и потому что царь избъгалъ вступать въ политическіе разговоры со свитой (вся атмосфера была — «манекенъ». По словамъ Дубенскаго, царь — человъкъ мужественный и «поклонникъ» какого-то «рока», «спалъ, кушалъ и занималъ даже разговорами ближайшпихъ лицъ свить».

Около 6 часовъ вечера поъздъ пришелъ въ Дно.

Съ утра 1 марта противъ дома военнаго министра въ Петербургѣ стали собираться толпы народа. Бѣляева искали еще наканунѣ въ его частной квартирѣ на Николаевской, а 1 марта стали громить эту квартиру.

Опасаясь разгрома служебнаго кабинета на Мойк'т, Бѣляевъ, съ помощью своего секретаря Шильдера, его помощника Огурцова, швейцара и деньщика, сталъ жечь въ печахъ и камин'т еще наканун'т приготовленные для сожженія документы.

Въ числѣ сожженныхъ документовъ были: нѣкоторыя дѣла совѣта министровъ, дѣла особаго совѣщанія по объединенію мѣропріятій, по снабженію арміи и флота и по организаціи тыла (такъ называемое совѣщаніе пяти министровъ), много матеріаловъ, касающихся снабженія арміи и имѣющихъ секретный

характеръ, секретные шифры, маленькій секретный журналъ для записи секретных бумагъ, возвращаемыхъ министромъ послъ доклада, ленты и подлизныя телеграммы о положеніи въ Петербургъ, отправленныя военнымъ лилистромъ начальнику штаба верховнаго главнокомандующаго по прямому проводу.

Въ числѣ бумагъ, повидимому, упичтоженныхъ и не возвращенныхъ изъ дома военнаго министра въ Главный Штабъ и въ главное управление генеральваго штаба, были иѣкоторые секретные и несекретные документы, документы, частъ которыхъ имѣла важное значение и не имѣла коній; возстановить ихъ возможно только по памяти или совсѣмъ невозможно.

Въ своихъ объясненіяхъ гепералъ Бѣляевъ сослался на то, что онъ руководился опасепіемъ, чтобы тайныя бумаги не попали въ руки громпвшей толпы, среди которой могли быть злонамѣренныя лица. Остался только одинъ подлиный документъ, касающійся данныхъ союзной конференціи, который Бѣляевъ положилъ въ ящикъ стола.

Въ два часа дия Бъляевъ, узнавъ, что громятъ его частную квартиру на Николаевской, по совъту морского министра, сидъвшаго у себя въ штабъ, перешелъ въ генеральный штабъ, гдъ его пскали ночью, чтобы арестоватъ. Въляевъ позвонилъ въ Государственную Думу; подошедшій къ телефону Н. В. Некрасовъ посовътовалъ ему тхатъ въ Петропавловскую кръпость, Бъляевъ позхаль въ Думу; предлагалъ дать подписку о невыбъдъй и просилъ, чтобы ему «дали возможность превратиться въ частнаго обывателя поскоръе». Ему предложили отправиться въ министерскій павильонъ, откуда вечеромъ перевезли въ кръпость.

Гепералъ Мрозовскії послаль въ этотъ день царю въ Царское Село изъ Москвы стѣдующую телеграмму: «Вашему Императорскому Величеству всеподатить день допошу, большивство войскь съ артильгеріей передлось реголюціоверамъ, во власти которыхъ поэтому паходится весь городъ, градопачальникъ съ помощинкомъ выбыли изъ градопачальства; получиль отъ Родянки предложение призпать временную власть Комитета Государственной Думы, положене крайне тяжелое, при пынгышнихъ условіяхъ не могу вліять на ходъ событій, опасаюсь утвержденія власти крайникъ л'явыхъ, образовавшихъ исполнительный комитетъ, промедленіе каждаго часа увеличиваеть опасность, получаю отъ бол'я благомыслящей части паселенія заявленія, что призваніе поваго министерства возстановить порядокъ и власть. Срочно испрашиваю повельнія Вашего Величества. Генераль Моозовскій».

Генералъ Ивановъ, узнавъ въ Вырицѣ, что министры арестованы, что въ Царскомъ 27-го былъ бунтъ, и что на станціи Александровской высаживаетъя Тарутнискій полят, принедшій съ фронта, рѣнилъ ндти въ Царское, вызвалъ туда начальствующихъ и вытъхалъ самъ, приказавъ къ концу повада прицѣнитъ

второй паровозъ. Прибыли вечеромъ 1 марта.

Въ Царскомъ въ этотъ день послъ полудия появились броневики и автомобили съ пулеметами, которые обыкновенно дозвжали только до вокзала и увъжали обратно. Полковникъ Гротенъ доложилъ, что гвардейская рота ушла въ Петербургъ. Генералъ Осиновъ отдалъ прикавъ о внускъ и выпускъ изъ Царскито Села, такъ какъ гаринзонъ снаивалъ прибывающія части. Послъ этихъ докладовъ прибыли выборные представители отъ города и войска. Генералъ Пожарскій виовъ заявилъ, что его солдаты стрълять не будуть, а георгіенцы объяснили гъ отвътъ на предложеніе присоединиться, что ихъ батальонъ «пейтраленть» и имъетъ цѣлью охрану личности Николая П.

Ивановъ получилъ отъ Алексева следующую шифрованную телеграмму. «Частныя свъдънія говорять, что въ Петроградъ наступило полное спокойствіе: войска, примкнувшія къ временному правительству, въ полномъ составъ приводятся въ порядокъ. Временное правительство подъ предсъдательствомъ Родзянки, засъдая въ Государственной Думъ, пригласило командировъ воинскихъ частей для полученія приказаній по поддержанію порядка. Воззваніе къ населеню, выпущенное временнымъ правительствомъ, говоритъ о незыблемости монархическаго начала Россіи, о необходимости новыхъ основаній для выбора и назначенія правительства. Ждуть съ нетерпічнемь прібада Его Величества, чтобы представить Ему все изложенное и просьбу принять это пожелание народа. Если эти свёдёнія вёрны, то изм'вняются способы Вашихъ действій, переговоры приведуть къ умиротворению, дабы избъжать ненужной междуусобицы, столь желательной нашему врагу, дабы сохранить учрежденія, заводы, пустить въ ходъ работы. Воззвание новаго министра путей сообщения, опубликованное желъзнодорожникамъ, мною полученное кружнымъ путемъ, зоветъ къ усиленной работь всъхъ, дабы наладить разстроенный транспорть. Доложите Его Величеству это убъждение, что дъло можно привести мирно — хорошему концу, который укрѣпить миссію».

Йолучивъ эту телеграмму (единственную изъ девяти посланныхъ), Ивановъ прочелъ ее не сразу, такъ какъ его вызвала къ себъ (около 2-хъ часовъ ночи) императрица, которая съ полудня 28 февраля охранялась уже революціонными войсками. Къ тому времени Ивановъ уже зналъ (съ Вырицы), что царскій по-

ъздъ вышелъ изъ Дна на Псковъ.

Императрица сообщила, что, не получая отвъта на свою телеграмму, опа хотъла послать аэропланъ, не потода не позволила. На просъбу ея переслать письмо, Ивановъ доложилъ, что у него изът человъка. Императрица много говорила о дъятельности своей и своихъ дочерей на пользу больныхъ и раненыхъ и недоумъвала по поводу неудовольствій. Въ дальнѣйшемъ разговорто она упоминала отвътственное министерство, а Ивановъ указываль, что думское большинство удовлетворялось Треповымъ, и вопросъ былъ только о министръ внутреннихъ дълъ. Въ эту минуту, по разсказамъ Иванова, кто то кашлянулъ въ сосъдней комнатъ, императрица вышла, и за дверью начался неслышный и непонятный Иванову англійскій разговоръ.

Когда Ивановъ уважалъ, въ Царскомъ Сель было тихо. Пришла телеграмма: «Пековъ, часъ пятъ минутъ ночи. Надвюсь, благополучно добхали. Прошу до моего прівада никакихъ решеній не принимать. Николай». Ивановъ отвътилъ, что 2 марта получилъ телеграмму и ждетъ дальнъйшихъ указаній и телегра-

фироваль о томъ же Алексвеву.

Въ эту ночь въ Царское Село прівхалъ командированный начальникомъ генеральнаго штаба (генераломъ Завкевичемъ) полковникъ Доманевскій — для исполненія должности начальника штаба Иванова. Онъ сдѣлалъ докладъ Иванову о томъ, «что въ распоряженій законныхъ военныхъ властей не осталось ни одной части», и «съ этой минуты (т. е. съ 12 часовъ дня 28 февраля) прекратилась борьба съ возставнией частью паселенія». Офицеры и нижніе чины ввились въ Государственную Думу, полиція частью сията, частью попряталась часть мінистровъ арестована, министерства могуть продолжать работу только «какъ бы признавъв Временное Правительство. При такихъ условіяхъ вооруженная борьба трудна и выходъ представляется не въ ней, а въ соглашеніи съ Временнымъ Правительствомъ путемъ «узаконенія наиболѣе умѣренной его части». Среди

возставшихъ обпаруживались «два совершенно опредѣленныхъ теченія»: «одни примкнули къ Думскимъ выборнымъ» и, оставалсь върными монархическому принципу, желали лишь нъкоторыхъ реформъ и скоръйшей ликвидаціи безпорядковъ, «другі» поддерживали совѣть рабочихъ», «искали крайнихъ результатовъ и конца войпы». До 1 марта Временное Правительство было хозянномъ положенія въ столицъ, но съ каждымъ днемъ положеніе его становилось труднѣе и власть могла перейти къ срайнимъ лѣвымъ. Поэтому, въ настоящее время «вооруженная борьба только осложнить положеніе».

Прибъжавшій начальникъ станціи сообщиль, что на вокзаль двигаются тяжелый дивнають и батальонъ перваго гвардейскаго запаснаго стрѣлковаго полка (въ эту ночь А. И. Гучковъ въ качествѣ предсъдателя военной комиссін тадилъ на Варшавскій и Балтійскій вокзалы, чтобы навести порядокъ на случай прибытія карательной экспедицін, причемъ его автомобилъ былъ обстрѣлянъ, и спутникъ его, кпязь Вяземскій, былъ убитъ). Ивановъ, знал, что Хабаловъ арестованъ и въ городъ «хозяйшчаютъ» Родзянко и Гучковъ, считая, что охрана дворца не входитъ въ его задачу, и понимая, что, «если пойдетъ толпа, тысячи уложишь», ртшилъ уходить. Такимъ образомъ, послъ какихъ-то затрудненій съ переводной стрѣлкой и сломаннымъ крюкомъ въ хвостовыхъ вагонахъ, оказавшихся передовыми, весь поъздъ. съ георгіевскимъ батальономъ былъ уведенъ въ ночь съ 1 на 2 марта обратно, на Вырицу.

Черезъ 15 минутъ послъ ухода ихъ на вокзалъ въ Царскомъ уже появились народныя войска съ пулеметами; «говорили, если они перейдутъ на нашу сторону, побратаемся».

Когда императорскій поѣздъ пришелъ въ Дио, Алексѣевъ самъ передаль Родзянко телеграмму о согласій царя принять его. Послѣдовалъ отвѣтъ, что Родзянко ѣдетъ на станцію Дно. Воейкову по телеграфу сообщили, что поѣздъ готовъ, по изъ Думы сообщили по телефону, что Родзянко еще не възѣзжалъ (въ тотъ день Гучковъ настанвалъ въ Исполнительномъ Комитетѣ, чтобы миссію — склонить царя къ отреченію — взялъ на себя Родзянко, но эта миссія быль возложена на него и на В. В. Шульгина). Царь рѣшилъ не ждать въ Днѣ, и Воейковъ послалъ Родзянкѣ телеграмму, что его будутъ ждать въ Псковъ.

Дубенскій записывалъ:

«Уже 1 марта ѣдетъ къ Государю Родзянко въ Псковъ для переговоровъ. Кажется, онъ выѣхалъ экстреннымъ поѣздомъ изъ Петрограда въ 3 часа дня; сегодня Царское окружено, но вчера императрица телеграфировала по-англійски, что въ Царскомъ все спокойно. Старый Псковъ опять занесеть на страницы свъей исторіи великіе дии, когда пребывалъ здівсь послѣдиій самодержецъ Россій, Николай II, и лишился своей власти, какъ самодержецъ».

Съ прибытіемъ царскаго поъзда въ Исковъ, въ девятомъ часу вечера, начались, по словамъ Дубенскаго, «все болъе грустныя и великія событія».

По прибыти, въ вагоиъ государя вошли генералъ Рузскій и пачальникъ его штаба генералъ Даниловъ. По митино Рузскаго, надо было идти на већ уступки, сдаваться на милость побъдителя и давать полную конституцію, иначе апархія будеть расти, и Россія погибнеть.

Воейковь получиль телеграмму оть Бубликова о томь, что Родзянко не прітдеть. Царь різниль послать телеграмму Родзянкі, смысть ел быль такой: «Ради спасенія родины и счастья народа, предлагаю Вамь составить новое министерство во глав'є съ вами, но министрь нюстранных діль, военный и морской будуть назначаться мной». Царь сказаль Воейкову: «Пошлите ее по юзу и

покажите Рузскому».

Рузскій, по словамъ Воейкова, вырвалъ телеграмму у него изъ рукъ и сказалъ, что здёсь онъ самъ посылаетъ телеграммы. На докладъ Воейкова объ этомъ, царь сказалъ: «Ну, пускай онъ самъ пошлеть». — Весь вечеръ шелъ вызовъ Негербурга, и Рузскій, иногда возвращаясь къ царю, говорилъ по прямому проводу (юзъ былъ въ городъ) всю ночь, до 6 часовъ утра. Такимъ образомъ, всё дальнъйшіе переговори происходили черезъ Рузскаго, которому было поручено говорить объ условіяхъ конституція.

Между тъмъ, придворные безпокоились о своихъ домашнихъ. Дубенскій отрядилъ въ Петербургъ своего человъка, котораго переодъли въ статское («хулиганомъ»). Фредериксъ, Дрентельнъ и Воейковъ дали ему письма, и онъ

вернулся съ отвътами.

Въ четвергъ 2-го марта, утромъ, отвъты Родзянко Рузскому оказались, по словамъ Дубенскаго, «пеутъпительными». На вопросъ Воейкова о результатъ телеграммы къ Родзянко Рузскій отвътятлъ: «Того, что ему послано, геперь недостаточно, придется идти дальше». «Родзянко, пишетъ Дубенскій, сказалъ, что онъ не можетъ бытъ увъреннымъ ни за одинъ часъ; ѣхатъ для перегопорове не можетъ, о чемъ онъ телеграфируетъ, намекая на измънившился обстоятельства. Обстоятельство это только что предположено, а, можетъ бытъ, и осуществлено — избратъ регентомъ Михавла Александровича, то-естъ совершенно упразднитъ Миператора Николая II. Рузскій находитъ, что войска посылать въ Петроградъ нельзя, такъ какъ только ухудшатъ положеніе, ибо перейдутъ къ мятежникамъ. Трудно представить весь ужасъ слуховъ . . Въ Петроградъ анархія, господство черни, жидовъ, оскорбленіе офицеровъ, аресты министровъ и другихъ видъмхъ дъягелей правительства. Разграблены ружейные магазины» .

Въ это утро генералъ Ивановъ, сидъвшій въ Вырицѣ, собрался переговорить съ командирами запасныхъ батальоповъ и повидать Тарутинскій полкъ (всѣ остальные были задержаны въ пути), чтобы узнать части, съ которыми придется имѣть дѣло. Свъдънія объ этихъ частяхъ также были неблагопрі-

ятиы.

Собираясь профхать нъсколько станцій на автомобиль, Ивановъ получилъ записку отъ Гучкова, который около 1 часа дня выбхаль съ Шульгинымъ въ Псковъ и телеграфироваль Рузскому, что «фдетъ по важному дълу», и Иванову, котораго хотъть отговорить въ пути, зная только, что какіе то эшелоны идутъ на Петербургъ. Гучковъ писалъ:

«Бду въ Псковъ. Примите всъ мъры повидать меня либо въ Псковъ, либо на обратномъ пути изъ Искова въ Петроградъ. Распоряжение дано о пропускъ

Васъ этомъ направленіи».

Ивановъ телеграфировалъ Гучкову въ Псковъ: «Радъ буду повидать Васъ, мы на станціи Вырица. Если то для Васъ возможно, телеграфируйте о времени пробъзга».

Гучковъ ответилъ: «На обратномъ пути изъ Пскова постараюсь быть Вы-

рицѣ, желательнѣе встрѣтить Вась Гатчинѣ Варшавской».

Тогда Ивановъ рѣшилъ проѣхать по соединительной вѣткѣ черезъ станцію Владимірскую (между Гатчиной и Царскимъ) на Варшавскую дорогу, надѣясь посмотрѣть на станціи Александровской Тарутинскій полкъ и повидаться съ Гучковымъ, послѣ его возвращенія изъ Пскова. На станціи Сусанино поѣздъ Иванова со всѣмъ батальономъ поставили въ тупикъ. Первая телеграмма отъ

Бубликова гласила: «Мий стало извёстно, что Вы арестовываете и терроризаруете служащихъ желізнихъ дорогь, находящихов въ моемъ вёдінім. По порученію Временнаго Комитета Государственной Думы предупреждаю Васъ, что вы навлекаете на себя этимъ тяжелую отвітственность. Совітую вамь не двигаться изъ Вырины, ибо по им'єющимся у меня севідінімть народными войсками вашъ полкъ будеть обстрілянть артиллерійскимъ огнемъ». Вторля: «Ваше настойчивое желаніе бъять дальше ставить непреодолимое препятствіе для выполненія желанія Его Величества немедленно стідовать Царское Село. Убідительнійше прошу остаться Сусаннию или вернуться Вырицу».

Ивановъ верпулся на Вырицу и послалъ Алексвеву шифрованную телеграмму (копія Тихменеву): «До сихъ поръ не имъю никакихъ свъдъній о движеніи частей, назначенныхъ мое распортяженіе. Имъю негласныя свъдънія о пріостановкъ движенія моего поъзда. Прощу принятія экстренныхъ мъръ для возстановленія порядка среди желъвнодорожной администраціи, которая песо-

миѣнно получаеть директивы временнаго правительства».

Для посылки телеграммы Йвановъ далъ одинъ изъ своихъ паровозовъ подполковнику генеральнаго штаба Тилли; онъ долженъ былъ передатъ ее по
прямому проводу изъ Царскомъ Селъ в Ставку. Тилли должилъ по телефону,
что онъ згдержанъ въ Царскомъ Селъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Ивановъ получилъ
отъ Тихменева слѣдующую телеграмму: «Докладываю для свѣдѣнія депешу Наштасѣва комалцирамъ 5, Наштаверху, Начвосѣву: «Въ виду невозможностя
продвигать эшелоны далѣе Луги, нежелательности скопленія ихъ на линіи, особенно Исковъ и разрѣшенія Гооударя Императора вступить Главкосѣву сношенія Предсѣдателемъ Гооудартвенной Думы, послѣдовало Высочайшее соизволеніе еернуть войска, направляющіяся станцію Александровскую, обратно
Двинскії разонь, гдѣ расположить ихъ распоряженіемъ командарма 5. 1216-В,
1 часъ, 2 марта, Данановъ.

Тъмъ временемъ придворцые въ Исковъ суетились, «толкаясь изъ вагона въ вагонъ». Событи развивались для нихъ «все стращить и неожиданитье».

Рузскій послі завтрака второй разъ пришель къ царю и доложиль ему семь телеграмиъ: оть великато кизя Николая Пиколаевича, который колтиреклоненне молиль царя отречься оть престола и передать его насліднику при регентстві великаго князя Михаила Александровича, оть Алексівева, Сахарова, Брусилова, Эверта, Непецина — и заявленіе Рузскаго — о томь же; въ телеграммів Алексівева (наъ Могилева) была изложена форма отреченія, которую онь считаль для наря желательной.

Послі: разговора съ Рузскимъ царь рішилъ послать отвітъ телеграммой съ согласіємь отречься оть престола; по словамъ Дубенскаго, это рішеніе было принято, «длбы не ділать отказа отъ престола подъ давленіемъ Гучкова и Шульгина», прітзда которыхъ ждали, и которыхъ царь собирался принять. Слідующій эпизодъ, записанный въ дневникъ Дубенскаго, Воейковъ опровер-

гаеть категорически:

«Когда Воейковъ узналь это отъ Фредерикса, пославило эту телеграмму, опъ попросилъ у государя разръшения вервуть телеграмму. Государь согласился. Воейковъ быстро вошелъ въ ватонъ свиты и заявилъ Нарышкину, чтобы опъ побъжълъ скорфе на телеграфъ и пріостановилъ телеграмму. Нарышкинъ пошелъ на телеграфъ, по телеграмма ушла, и начальникъ телеграфа сказалъ, что опъ пошьтлется ее остановить. Когда Нарышкинъ верпулся и сообщилъ это, то веф стоящіе здфек почти въ одинъ голосъ сказали: «Все кончено». Затъмъ выражали сожалівніе, что государь поспічниль, всів были разстроены, посколько могуть быть разстроены эти пустые, эгоистичные въ большинствів люди».

Царь долго гулять между повздами, спокойный на видь. Черезь полчаса после отреченія, Дубенскій стояль у окна и плакаль. Мимо вагона прошель царь съ Лейхтенбергскимъ, весело посмотръль на Дубенскаго, кивнуль и отдаль честь. «Туть, говорить Дубенскій, возможна выдержка или холодное равнодушіе ко всему». После отреченія «у него одеревенёло лицо, онъ всёмь кланялся, онъ протянуль мей руку, и я эту руку поціловаль. Я все таки удивился, — Господи, откуда у него берутся такія силы, онъ вёдь могь къ намъ не выходить». Однако, «когда онъ говориль съ Фредериксомъ объ Алекстій Николаевичий одинъ на одинъ, я знаю, онъ все таки заплакаль. Когда съ С. П. Федоровымъ говориль, вёдь онъ нанвно думаль, что можеть отказаться отъ престола и остаться простымъ обывателемь въ Россіи: «Неужели вы думаете, что я буду интриговать. Я булу жить около Алекстія и его воспитывать».

Послѣ отреченія царь сказаль только: «Мнѣ стыдно будеть увидѣть иностранныхъ агентовь въ Стаккъ, и имъ неловко будетъ видѣть меня». «Слабый, фезвольный, но хорошій и чистый человѣкъ, замѣчаетъ Дубенскій, онъ погибъ изъ за императрицы, ея безумнаго увлеченія Григоріемъ, Россія не могла про-

стить этого».

Придворные долго разговаривали, и Воейковъ, по настоянио Дубенскаго, пошель убъждать царя, что опъ не имъетъ права отказываться отъ престоя такимъ «кустарнымъ образомъ» только по желанию Временнаго правительства и командующихъ фронтами. Онъ, замѣчаетъ Дубенскій, отрекся отъ престола, «какъ сдалъ эскадронъ». Въ 9 часовъ вечера въ Псковъ пріткали Гучковъ и Шульгиять, уполномоченные Временнымъ Комитетомъ Государственной Думы въ которомъ еще колебались между добровольнымъ сохраненіемъ моархіи съ другимъ лицомъ на новыхъ началахъ и сверженіемъ царя и избраніемъ новыхъ политическихъ формъ. Предполагалось рекомендовать царю назначить только предсъдателя Совѣта Министровъ и отречься въ пользу сына съ регентствомъ Михаила Александровича.

Въ эгу ночь, по возвращении съ объезда вокзаловъ, Гучковъ участвовалъ въ совещанияхъ Временнаго Комитета Государственной Думы и Исполнительнаго

Комитета Совъта Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ.

По прітадт въ Псковъ, Гучковъ хогълъ видіть Рузскаго, чтобы ознакомиться съ настроеніями; но встртиавшій на вокзалт полковникъ сразу пригласиль ихъ въ вагонъ царя, гдт Гучковъ и Шульгинъ встртили Фредерикса и Нарыш-

кина; потомъ пришелъ Рузскій.

Вошедшій черезъ нъсколько минуть царь сълъ за маленькій столикъ и сдълалъ жесть, приглашающій състь рядомъ. Остальные съли вдоль стънъ. Царь не обнаружилъ никакихъ признаковъ своего давняго неблаговоленія къ Гучкову, не также и никакой теплоты. Онъ говориль спокойнымъ, корректнымъ и дъловымъ тономъ. Нарышкинъ вынулъ записную книжку и сталъ записывать.

Гучковъ сказалъ, что онъ прівхалъ отъ имени Временнаго Комитета Государственной Думы, чтобы дать нужные совѣты, какъ вывести страну изъ тяжелаго положенія; Петербургь уже всецѣло въ рукахъ движенія, попытки фронта не приведутъ ни къ чему, и всякая воинская часть перейдеть на сторону движенія, какъ только подышетъ Петербургскимъ воздухомъ.

Рузскій поддержаль, сказавь, что совершенно согласень съ А. И. и ни-

какихъ запасныхъ частей послать въ Петроградъ не могъ бы.

«Поэгому, продолжать Гучковъ, всякая борьба для Вась безполезна. Совътъ нашъ заключается въ томъ, что Вы должны отречься отъ престола».

Разсказавъ, какъ предсъвители царскосельскихъ вопискихъ частей пришля въ Думу и всецело присоединились къ новой власти, Гучковъ продолжалъ: «И зпаю, Ваше Величество, что я Вамъ предлагаю решене громадной важности и я жду, чтобы Вы приняли его тотчасъ. Если Вы хотите и всколько обдумать этотъ шагъ, я готовъ уйти изъ вагона и подождатъ, пока Вы примете решене, но во воякомъ случать, все то должно совершиться сегодня вечеромъ».

Царь, выслушавъ все очень спокойно, отватиль: «Я этоть вопрось уже обду-

маль и рѣшиль отречься».

Гучковь сказаль, что царю, конечно, придется разстаться съ сыномь, потому что «пикто не рѣшится довѣрить судьбу и воспитаніе будущаго государя тѣмъ, кто довель страну до настоящаго положенія».

На это царь сказалъ, что онъ не можеть разстаться съ сыномъ и передаеть

престоль своему брату Михаилу Александровичу.

Гучковъ, предупреднвъ, что онъ остается въ Псковт часъ или полтора, просилъ сейчасъ же составить актъ объ отречения, такъ какъ завтра онъ долженъ бить въ Петербургъ съ актомъ въ рукахъ. Текстъ былъ наканунть набросалъ Шульгинымъ, нткоторыя поправки внесены Гучковымъ. Этотъ текстъ, не навязывая его дословно, въ качествъ матеріала, передали царю: царь взялъего и вышелъ.

Гучковъ, которому всѣ предшествовавшія событія не были извѣстны, поразился тѣмъ, что отреченіе далось такъ легко. Сцена произвела на него тяжелое впечатлѣніе своей обыденностью, и ему пришло въ голову, что онъ имѣетъ дѣло съ человѣкомъ ненормальнымъ, съ попиженной сознательностью и чувствительностью. Царь, по впечатлѣнію Гучкова, былъ совершенно лишенъ тратическаго пониманія событія: при самомъ желѣзномъ самообладанія можно было не выдержать, но голосъ у царя, какъ будто, дрогнулъ, только когда онъ гоборилъ о разлукѣ съ сыномъ.

Въ вагонъ ждали часъ или полтора. Рузскій, какъ и начальникъ его штаба гепералъ Данпловъ, были, повидимому, сторонинками отреченія; съ Нарышкинымъ разговоровъ не было, больной Фредериксъ едва ли отдавалъ себъ отчеть въ происходящемъ и былъ взволнованъ извъстіемъ, что его домъ сожженъ, безпоколсь о больной женъ; къ собесъдникамъ присоединился Воейковъ который также безпокоился о семьъ и о своей женъ (дочери Фредерикса).

Царь верпулся и передалъ Гучкову переписанный на машинкъ актъ съ подписью «Николай». Гучковъ прочелъ его присутствующилъ вслухъ. Шультинъ внесъ двъ-три незначительныхъ поправки, въ одномъ мѣстъ царь сказалъ: «не лучше ли такъ выразить?» и вставилъ какое-то слово. Всъ поправки били

тотчасъ внесены и оговорены.

Гучковъ сказалъ, что въ виду могущихъ произойти въ дорогѣ случайностей слъдуетъ составить второй актъ — не копію, а дубликатъ — н оставить его въ штабѣ Главнокомандующаго. Царь нашелъ это правильнымъ и сказалъ, что такъ и будетъ сдълано.

Царь сказаль, что оть назначеть верховнымъ гланнокомандующимъ великато киязя Инколаев Пиколаевна; Гучковъ инчето не возражалъ, а можетъ быть и подтвердиль. Была составлена телеграмма Николаю Пиколаевнуу.

Гучковъ сказалъ, что Думскій Комптетъ ставитъ во главъ правительства князя Львова. Царь сказалъ, что опъ знаетъ его и согласенъ, сълъ и написалъ указъ Сенату о назначеніи князя Львова предсъдателемъ Совъта Министровъ. Царь согласился со словами Гучкова о томъ, что остальныхъ министровъ пред-

съдатель приглашаеть по своему усмотрѣнію.

Такимъ образомъ царь назначилъ верховнаго главнокомандующаго и предсъдателя Совъта Министровъ уже послъ того, какъ скръпилъ актъ; но на слъдующее утро, когда Гучковъ и Шульгинъ вернулись въ Петербургъ, на улицахъ уже бъли плакаты съ перечисленіемъ правительства.

Парь спросиль о судьбѣ императрицы и дѣтей, отъ которыхъ два дня не имѣлъ извѣстій. Гучковъ отвѣталъ, что все благополучно, больнымъ дѣтямъ оказывается помощь. Царь заговорилъ о своихъ планахъ, ѣхатъ ли ему въ Царское или въ Ставку; Гучковъ не зналъ, что посовѣтоватъ. Они простились.

Гучковъ и Шульгинъ пришли въ вагонъ Рузскаго, гдѣ ждали, когда будетъ готовъ актъ отреченія. Присутствовалъ главный начальникъ снабженія Савичъ,

Данилова не было, онъ зашифровывалъ актъ.

Въ тотъ же вечеръ, Гучковъ и Шульгинъ вытьхали въ Петербургъ, а бывшій императоръ — въ Могилевъ; со станціи Сиротино опъ послалъ слъдующую телеграмму: «Его Императорскому Величеству Михаилу. Петроградъ. Событія послъднихъ дней вынудили меня ръшиться безповоротно на этотъ крайній шатъ. Прости меня, если огорчилъ тебя и что не успълъ предупредить. Останусь навсегда върнымъ и преданнымъ братомъ. Возвращаюсь въ Ставку и оттуда черезъ итексолько дней надъюсь прітхать въ Царское Село. Горячо молю Бога помочь тебъ и твоей родинъ. Ника».

Въ пятницу, 3 марта, утромъ, генералъ Ивановъ получилъ телеграммы отъ Родзянко и Гучкова. Родзянко телеграфировалъ: «№ 185. Генералъ-адъютантъ Алексъевъ телеграммой отъ сего числа № 1892 увъдомляетъ назначении главнокомандующими войсками петроградскаго округа генералъ-лейтенанта Корнилова. Проситъ передатъ вашему высокопревосходительству приказаніе о возвращеніи

вашемъ въ Могилевъ».

Гучковъ телеграфировалъ: «Тороплюсь Петроградъ, очень сожалѣю, не могу

за ъхатъ. Свиданіе окончилось благополучно».

Провъривъ переданное Роданикой распоряжение Алексъева по телеграфу, Ивановъ ръшилъ вернуться въ Ставку. Долго не могли достать второго паровоза и ожидали, что по дорогъ «устроятъ бенефисъ». Наконецъ, въйхали и благополучно добъхали до станціи Дно, гдъ Ивановъ, въ полночь съ 3 на 4 марта, узналъ отъ коменданта станціи, что Шульгинъ объявилъ 3-го манифестъ, что парь отрекся въ пользу наслъдника, и регентомъ будеть великій князь

Михаилъ Александровичъ.

4 марта Пвановъ подтвердилъ телеграммой коменданту станціи Дно свое приказаніе отправить вслѣдъ за нимъ въ Могилевъ задержанную въ Днѣ искровую станцію. 5-го въ 9 часовъ угра, по пріёздѣ въ Псковъ, Ивановъ получилъ извъстія отъ 3-го марта о дѣйствіяхъ Исполнительнало Комитета Государственной Думы. Между Новосокольниками и Витебскомъ Ивановъ встрѣтился съ Коринловымъ. Въ Оршѣ, изъ приложенія къ Витебской газетѣ, Ивановъ узналъ объ отказѣ Михаила Александровича. Часа въ 3—4 дня 5-го марта Ивановъ прі-бхалть въ Ставку, гдѣ получилъ печатный приказъ объ отреченіи пара и Михаила Александровича и узналъ, «что царъ назначилъ князя Львова». Ивановъ, который во все время путешествія ни разу не сообщалъ батальону никакихъ свѣдѣвій о положеніи, что возбуждало неудовольствіе среди солдатъ, «наставляльсолдатъ служить вѣрно и честно новому Правительству, благодарилъ ихъ за

службу и, прощаясь, обнять и поцъловаль въ каждой рот $\mathbf t$  одного солдата за всю роту». —

Бывшій імператоръ 4 марта виділся въ Могилевт со своею матерью. Въ этотъ день, послі разговора съ Алекствевымъ, онть удалилъ отъ себя Воейкова, а на слітдующій день просилъ утхать и Фредерикса.

а на слѣдующій день просиль уѣхать и Фредерикса. 8 марта, бывшій императорь вытьхаль изъ Ставки и быль заключень въ Царскосельскомъ Александровскомъ дворцѣ.

## **М**оя служба при ВременномъПравительствѣ\*

## А. Лемьянова

Какъ только въ Петербургѣ образовался Совѣтъ рабочихъ депутатовъ, я былъ приглащенъ туда въ качествѣ его члена. Это приглащеніе было болѣе или менѣе случайнымъ. Рекомендовалъ и ввелъ меня въ Совѣтъ Ник. Дм. Соколовъ. Работа въ Совѣтѣ предстояла интересная. Но, конечно, до поры, до времени. Съ момента, когда въ составъ Совѣта вошло огромное количество представителей войскъ, всякое значеніе Совѣта потерялось. Значеніе пріобрѣла тогда исполнительная комиссія Совѣта, что совершенно естественно, такъ какъ немыслима никакая продуктивная работа въ учрежденіяхъ, насчитывающихъ въ собѣ свыше тысячи членовъ. Попалъ я въ Совѣтъ не какъ представитель партіи народныхъ соціалистовъ, а персонально. Когда Совѣтъ взялъ на себя устрой-

Пишу эти записки въ качествъ невольнаго бъженда безъ всякихъ документальныхъ данныхъ въ рукахъ, не встръчая людей, которые могли бы возобиевить въ мое
памяти недостающія мить свъдбайл. Воспоминавий заграгивають лишь события, коихъ
я быль свидътелемъ и которыя связаны съ моей служебной дъягельностью. Это надобно имъть въ виду и не ожидать отъ записокъ болъе того, что онъ могутъ дать.
Никакихъ объясненій общихъ причинъ, создавшихъ революцію, торжество большевиковъ, или исторіи самой революціи, кромъ общихъ мимолетныхъ и неизбъжныхъ по
сему поводу замѣчаній, въ моихъ запискахъ читатель не найдеть не

Сумъю ли я быть объективно правдивымъ при изложени своихъ воспоминаний? Я считаю себя на это способнымъ. Ради правды, какъ я себъ ее представляю, я не буду покрывать промаховъ лицъ, какъ бы блияко они ко мить ни стояли. Это пногда — очень тякело. Но я передъ этимъ и раньше не остановливался и теперь пе остановливсь. Пустъ простятъ меня тъ, отвывы мои о которыхъ будутъ имъ не по душтъ; пусть они внаютъ, что ничего личнаго я въ свои писанјя не вносилъ.

Батумъ. Ноябрь-Декабрь 1920 г.

<sup>\*</sup> Настоящія записки представляють собою пересказь того, что мною было написано бол'є года тому назадть, когда я жилъ въ г. Сухумі. Мои старыя зам'єти остались въ г. Сухумі, когда я по распоряженію Грузинскихъ властей бълъ высланъ изъ предъловъ Грузіи. Я перебхалъ тогда въ г. Баку. То лицо, которое вялюсь привезти мои зам'єтки въ Баку, по дорогѣ, какъ онъ утверждаетъ, ихъ потерялъ. Я же подозуваво, что оть просто ихъ выкинулъ, боясь или натолкнувшись на обыскъ со стороны Грузинъ. Такъ или иначе, но старыхъ записокъ моихъ нѣтъ. Я рѣшилъ ихъ возобновить, считая, что отѣ могуть представлять нѣкоторый историческій пересх.

ство комиссаріаловъ отдѣльных в частей Петербурга, иначе говоря, учрежденій, замѣнявнимъ собою старыя полицейскія части, — я быль назначень комиссаромъ Литейной части, и это назначеніе принялъ.

Совёть рабочих депутатовь, собиравшихся вь зданіи Государственной Думы, сконцентрировляся ранёе образованія того государственнаго учрежденія, которое должно было представлять собою всю Россію и посить функціи государственной власти. Объ образованіи такого учрежденія шли въ то время только переговоры въ думскомъ комитетѣ. Мысли, которыя по этому поводу высказывались пѣкоторыми лицами, стоявшими во главѣ движенія, были настолько своесбразны, что показывали, какъ мало они въ то время попимали дѣйствительность. Лидеръ кадетъ П. Н. Милюковъ весьма въ этомъ отношеніи грѣшилъ.

Сверженіе императорской власти было лвиженіемь стихійнымь. Ни одна политическая партія, ни одно лицо не можеть сказать, что старое правительство было свергнуто ими. Очевиднымъ для всъхъ было одно: старая власть не можеть долбе существовать. Никто этой старой власти не хотблъ защищать, а думали только о томъ, какъ бы и къмъ ее замънить. Вотъ почему не удивительно, что такіе монархисты, какъ депутаты Шульгинъ и Гучковъ, взяли на себя починъ (удивительно только то, что они взяли на себя эту роль, никъмъ на то не уполномоченые) поъхать къ царю и потребовать отъ него отреченія отъ престола. То же стихійное движеніе заставило единственное въ Россіи представительное учреждение — Государственную Луму, по духу совершенно консервативную, въ дипъ особаго лумскаго комитета, взять на себя льдо учрежденія въ Россіи Временной Всероссійской Государственной власти. Но и это не сразу сдълалось. Помню, въ самомъ началъ революціоннаго движенія, въ залъ Государственной Думы ходили группами отдъльные депутаты и представители различныхъ политическихъ партій. Группа кадетъ, среди которыхъ былъ п П. Н. Милюковъ, весьма азартно доказывала, что никакой всероссійской власти нельзя устроить при условіи существованія Петербургскаго Сов'єта рабочихъ депутатовъ; двухъ властей не можетъ и не должно существовать, такъ убъждали кадеты. Я присоединился къ бесъдующимъ, и одинъ изъ молодыхъ кадетовъ (фамиліи его я не знаю) сталъ чуть ли не съ ибной у рта доказывать мив, что мивніе Павла Николаевича совершенно правильно. Однако онъ весьма быстро охладился, когда я его спросилъ, имъетъ ли — по его мнънію — Петербургскій Совіть рабочих депутатовъ претензію управлять всей Россіей и не ограничиваеть ли онъ свои функціи охраной интересовъ только рабочихъ, да и то только одного города Петербурга. Я самъ слышаль, какъ этотъ депутать сталь вследь засимь защищать мысль о необходимости немедленной организаціи всеросссійской власти, учрежденія, существованію котораго никакіе Совъты рабочихъ депутатовъ помъщать не могутъ.

Въ первые же дни засѣданій Совѣта рабочихъ депутатовъ былъ поднять вопрост, объ охранѣ Государственнаго банка и другихъ государственныхъ учрежденій. Однако, какъ только стало извѣстно, что думскій комптеть избраль для этой охраны своихъ комиссаровъ, Совѣть отъ этой роли пемедленно отказался — и безъ всякихъ преній. Было ясно и членамъ Совѣта, что это дѣло общегосударственной власти, на каковую роль въ это время Совѣть рабочихъ депутатовъ абсолютно не претендовалъ. Совѣть въ первое время своего существованія лесгда поддерживалъ Временное Правительство сноимъ авторите комъ извѣстной средѣ. Оговариваюсь, однако, что въ рядѣ отдѣльныхъ случаевъ

эту свою роль Сов'тть не всегда выдерживаль. Но эту роль не выдерживали и всякія другія политическія организацін. Происходило много недоразум'яній въ этомъ отношенін. Власть тогда многихъ увлекала, и границы, гдѣ эта власть не могла и не должна была проявляться, не только не соблюдались, но весьма часто и не понимались.

Думскій комитеть приступиль къ избранію состава Временнаго Правительства. Я быль тогда въ Государственной Думъ вмъсть съ пріятелемь своимъ гражданскимъ инженеромъ П. М. Макаровымъ, будущимъ помощникомъ комиссара Ф. А. Головина по управленію дворцовымъ в'єдомствомъ. А. Ф. Керенскій подошелъ къ намъ и обратился къ намъ съ просьбой высказать свое митие по поводу того, принять ему предложение комитета, войти въ составъ Временнаго Правительства въ качествъ Министра Юстиціи пли отказаться. Смущало его следующее обстоятельство: председатель Совета рабочихъ депутатовъ с.-д. Чхеидзе категорически отказался отъ сделаннаго ему предложения войти въ составъ Временнаго Правительства, причемъ, повидимому, отказъ этотъ, насколько я вспоминаю объясненія А. Ф. Керенскаго, носиль характеръ желанія отмежеваться отъ Временнаго Правительства какъ учрежденія, къ которому нельзя относиться положительно и которое онь считаль не отвітчающимь интересамъ рабочихъ массъ. А. Ф. былъ товарищемъ предсъдателя Совъта рабочихъ депутатовъ отъ партіи с.-р. Отказъ Чхендзе ставилъ Керенскаго, въ случат принятія имъ портфеля, въ изолированное положеніе въ Совъть и могь повліять на отношеніе къ нему рабочихъ массъ.

Обращеніе А. Ф. къ намъ носило характеръ, какъ мнѣ думается, только повърки его собственнаго убъжденія въ толь, что онъ долженъ принять сдъланное ему предложеніе портфеля Министра Юстиціи въ организующейся власти. Для меня и Макарова никакого вопроса въ толь, идти Керенскому въ составъ Временнаго Правительства или нѣть — не существовало. Естественный ходъ событій требовалъ, чтобы наиболѣе популярный членъ Государственной Думы вошелъ въ составъ образуемаго кабинета. Такъ мы ему и сказали.

Керенскій сталь въ этомъ случать выше партійныхъ интересовъ и вышель побъдителемъ. Онъ объявиль въ Совтт рабочихъ депутатовъ о своемъ ръшении вступить во Временное Правительство, поставилъ вопросъ о довъріи къ нему, призывалъ поддержать вповь организовавшуюся Государственную власть. Совтт рабочихъ депутатовъ вотировалъ ещу свое довъріе и черезъ него пріялъ Временное Правительство. Чхендзе промахнулся.

Въ основъ дъятельности Чхендзе инкогда не лежала любовь къ Россіи. Съ паденіемъ монархической власти и при необходимости создать новую власть, консервативные элементы, враждебные идеъ народовластія, сами отошли въ сторону; опи даже не пытались претендовать на какую любо роль въ новомъ правительствъ. Если было возможно избраніе въ кабинеть А. И. Гучкова, то это объясняется тъмъ, что Гучковъ въ Государственной Думъ все же боролся съ той правительственной пеурядицей и тъми злоунотребленіями въ военной сферѣ, которыя привели Россію къ пораженію. На такикъ же основаніяхъ попалъ въ правительство и Львовъ въ качествъ оберъ-прокурора Правительствующаго Синода. Въ Думъ опъ боролся съ духовной рутиной и злоунотребленіями по управленію церковью. Но все же истинно консервативное, все, что только такъ или иначе могло носить характеръ вліянія на прежнюю русскую политику, должно было свестись на нѣть. Во главъ правительства должны были встать

и стали либералы, избранные по необходимости и по невол'в консервативной Думой. Избравъ правительство, думскій комитеть сділаль свое діло и умеръ естественной смертью. Какъ ни старались затібнь его оживить Родзянко и стоявшіе не у ділъ члены комитета, ничего не выходило — комитеть умеръ свосю смертью.

Когда составъ правительства былъ намѣченъ, и П. Н. Милоковъ въ густой толить собравчикся въ Государственной Думѣ партійныхъ работниковъ прочеленности избранныхъ, то списокъ этотъ былъ встрѣченъ общими симпатіями. Тогда же стало яснымъ, что наиболѣе популярными лицами въ новомъ правительствъ были Львовъ, предсѣдатель Совѣта Министровъ, и А. Ф. Керенскій. Имя Керенскаго было встрѣчено съ энтузіазмомъ. Оно ярче отражало побѣду народную.

Въ засѣданіи Совѣта рабочихъ депутатовъ Керенскій, хотя и былъ избранъ товарищемъ предсѣдателя, появлялся мало; опъ былъ занятъ въ комиссіи по оборонѣ (какъ было ея оффиніальное названіе — я не помию). Черезъ эту комиссію проходили всѣ распоряженія и принимались всѣ мѣры къ огражденію революціоннаго Петербурга отъ вторженія въ него и нападенія войскъ, предапимът старому правительству. Работы, крайне первной, въ этой комиссіи было сверхъ силъ. Во главѣ революціонныхъ войскъ стоялъ тогда членъ Государственной Думы полковинкъ Энгельгардть. Никогда никто пе зпалъсь какими намѣреніями подходили къ Петербургу вновь прибывавшія войскъ. Но таково было настроеніе всей русской армін, что съ прибытіемъ новыхъ полковъ приходилось только кричать «ура». Керенскій дошель въ своей работь до предѣловъ крайняго утомленія и расшатамности нервовъ, до состоянія близьсто къ истеріи. Когда онъ былъ назначенъ Министромъ Юстиціи, то въ первые дни пребыванія своего въ Министерствѣ, ему приходилось ходить, опиралсь на палку; до того отъ чувствоваль себа ослабъвшимъ.

Помню следующій эпизодъ изъ первыхъ дней революціи. Я находился въ зал'ть Таврическаго Дворца, когда туда привели арестованнаго Министра Юстиціи Щегловитова. Бъдиягу привели въ томъ видъ, въ какомъ застали при арестъ, то-есть въ сюртукъ, безъ пальто и шубы. И провезли такъ по улицамъ въ изрядный морозъ. Щегловитовъ отъ холода, а можетъ быть и отъ волненія, быль красень. Сконфуженный и похожій на затравленнаго звъря, огромный, опъ сълъ на предложенный ему стулъ. Кто-то далъ ему паппросу, которую онъ закурилъ. Толпа съ любопытствомъ на него глазъла. Зрълище несомнънно было очень любонытное. Вдругь раздались голоса: «Родзянко, Родзянко идеть». Предсъдатель Государственной Думы дъйствительно прибылъ и привътливо обратился къ Щегловитову, назвавъ его «Иванъ Григорьевичъ». Однако, руки ему пе подаль. Онь обияль его за талію и сказаль: «Пройдемте ко мив въ кабинеть». Но арестовавшіе Щегловитова солдаты, а можеть быть и матросы, и частныя лица запротестовали. Они де не им'ютъ права его отпускать безъ приказа Керенскаго. Въ это время раздались крики: «Керенскій, Керенскій идеть». Уливительный контрасть представляли собой встретившиеся Шегловитовъ и Керепскії. Первый — высокії, плотный, съдой и красный, а второй видомъ совершенно юноша, тоненькій, безусый и бліздный. Керепскій нодошелъ и сказаль Шегловитову, что опъ арестованъ революцюнной властью. Внервые было тогда сказано это слово, сказано, что существуеть революціонная власть и что приходится съ этой властью считаться и даже ей подчиниться. Это было

въ первые дни революціи. Кажется, 27 февраля. Щегловитова увели въ павильонъ Таврическаго Дворца, куда въ скоромъ времени стали пом'вщать и другихъ арестованныхъ.

А. Ф. Керенскій въ составъ кабинета съ самаго начала сталъ играть первенствующую роль. Это сказалось и въ томъ, что въ то время, когда искали людей для назваченія на различныя отвътственныя должности, кавдидаты, указанные Керенскимъ, почти всъ проходили. Чаще же происходило такъ, что кандидатовъ искали и не могли сразу найти, въ то время, какъ у Керенскаго былъ уже готовый на умъ. Популярнымъ Керенскій оказался и среди иностранныхъ представителей, которые по различнымъ вопросамъ считали нужнымъ заходить къ нему, хотя дъло относилось къ въдъйню другихъ министровъ. О частной публикъ и говорить нечето. Все потянулось къ Министру Юстиціи.

Кого же приглашалъ и кого указывалъ А. Ф. Керенскій и на какія должности и посты? Не только имена болтье или ментье популярныя до еще при условіи, чтобы эти популярныя имена были указны различными общественными и политическими организаціями, — такова была его политика. Такимъ пріємомъ онъ стремплся заручить дов'тріе массъ къ Временному Правительству. Въ извъстной степени и на первыхъ порахъ, мить думается, этотъ пріемъ достигалъ своей ціли. Тъмъ не ментье, онъ принесъ въ будущемъ весьма замътные отрицательные результаты. Ибо часто выходило такъ, что популярность не связывалась съ интересами дѣла. Популярный книжный человъкъ не являлся человъкомъ дѣла.

Немедленно по своемъ назначеніи Министромъ Юстиціп Керенскій пригласиять къ себъ въ товарищи А. С. Заруднаго, котораго очень любалъ и котораго очень любалъ и котораго очень любалъ и котораго отвъжденія, отъ которыхъ онъ ни при какихъ случаяхъ не отказался бы. — Второго товарища министра Керенскій просилъ указать ему Петроградскій Совѣть присяжныхъ повъренныхъ. Тотъ же Совѣтъ Керенскій просилъ указать ему и другихъ лицъ, коихъ пожелалъ бы Совѣтъ видѣть на отвътеленнахъ мъстахъ въ Министерствъ, въ Сенатъ и въ Судъ. Въ Совѣтъ Керенскій явился лично, назвалъ старшихъ своихъ товарищей своими учителями, совѣтами коихъ желаль бы пользоваться на своемъ новомъ посту и въ будущемъ. Все это произведо очень хорошее впечатлѣпіе. Щумпо и съ излишней восторженностью отзывался о Керенскомъ тогдашній предсѣдатель Совѣта присяжныхъ повѣренныхъ Н. П. Карабчевскій. Былъ созванъ Совѣть, дополненный приглашеніемъ наиболѣе популярныхъ въ сословіи лицъ, для обсужденія поднятыхъ Керенскимъ вопросовъ

Однако, среди Петербургскихъ адвокатовъ Совътъ не могъ никого назвать на постъ товарища Министра Юстиціи. Прошелъ первымъ кандидатомъ московскій присажный повъренный Тесленко, вторымъ былъ названъ я. Тесленко получилъ противъ меня на одинъ пин на два голоса больше. Зато едипогласно меня указали, какъ на кандидата въ директора 2-го Департамента Министерства Юстиціи, въдающаго назначеніемъ судей на всю Россію.

О результать выборовь предсъдатель Совъта Н. П. Карабчевскій сообщиль Керенскому. Въ душъ я очень досадоваль, что въ препроводительной бумагь не было сказано (а это, конечно, слъдовало сдълать), что вторымъ кандидатомь въ товарищи министра, хотя и не получивъ большинства голосовъ (голосовало, кажется, 29—30 человъкъ), былъ указанть я. Совъть проголосовалъ, между прочимъ, кого рекомендовать Керенскому въ качествъ чиновника озобыхъ порученій. Не смотря на мой протесть, что назначеніе чиновника озобыхъ порученій всегда дѣло личное министра, который въ такихъ случаяхъ стремится имѣть при сееб больте пли метъ болькато ему человъка, собраніе все же остановносовы выборъ этого лица и избрала А. А. Исаева, не запросивъ даже самого Исаева — хочетъ ли онъ получить это мѣсто или иѣтъ. Керенскій остался этимъ очень недоволенъ

Чиновникомъ особыхъ порученій онъ пригласилъ къ себѣ близкаго ему пріятеля еще со школьной скамы, присяжнаго повѣреннаго Сомова.

Тесленко не принялъ приглашенія, и на его м'єсто былъ назначенъ Г. Д. Скарятинъ, л'тыній кадеть, съ которымъ я былъ всегда въ большой дружбѣ, — человъть самой высокой моральной марки. Съ Заруднымъ я былъ тоже въ самыхъ хорошихъ отношеніяхъ и на «ты». Создавалась служба въ кругу лицъ, съ которыми имѣть дѣло было въ извѣстной степени наслажденіемъ, такъ какъ, если бы и были между нами разногласія, то только на почвѣ убѣжденій и взглядовъ, а не на почвѣ какихъ либо интригъ, взаимной вражды, недовѣрія или недоброжелательства.

Въ повыхъ условіяхъ политической жизни мнѣ, само собой разумѣется, работать очень котѣлось, и я съ большой охотой приняль приглашеніе на ностъ директора 2-го Департамента Министерства Юстиціи. Оть поста комиссара Литейной части я немедленно отказался. Комиссаромъ я быль очень недолго. За это короткое время особыхъ событій въ комиссаріатѣ не произошло никакихъ. Но работы тамъ было пропасть и самой разнообразной. Дѣятельность новыхъ полицейскихъ частей въ первой стадіи ихъ работы заслуживаетъ того, чтобы кто либо подробно ее описалъ. Присяжные писатели, вѣроятно, это сдѣлаютъ. Однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ комиссаровъ въ Петербургѣ былъ почтенный А. В. Иѣшехоновъ. Надо надѣяться, что онъ опишетъ исторію своей службы въ комиссаріатѣ.

При вступленіи моємъ на должность Керенскій предупредиль меня, чтобы я не быль слишкомъ мягкимъ, что мив придется весьма и весьма почистить въдомство. Это, конечно, мив было извъстно, и на это я шелть.

Директоромъ 2-го Департамента, котораго я долженъ былъ замѣнить, былъ тогда вѣкто Ивановъ \*. До назначенія его директоромъ департамента опъ былъ предсѣдателемъ Московскаго Окружнаго суда, а раньше однимъ изъ товарищей предсѣдател. Иетербургскаго Окружнаго суда. Это былъ человѣкъ сравнительно молодой, какъ говорятъ, богатый. Ивановъ — типичный карьеристъ. Какъ таковой, опъ, само собой разумѣется, долженъ былъ стоять въ оппозиціи къ адвокатуръ. Кто хотѣлъ сдѣлать при Щегловитовѣ карьеру, долженъ былъ игпорировать адвокатуру; дажс всякъя грубость, исякое беземысленное обрываніе въ судѣ адвоката не только сходило съ рукъ судебнымъ чинамъ, по даже до извѣстной степена поощрялось. Это шло со временъ Александра III, который, какъ ходяли

Касаясь довольно подробно Иванова, оговариваюсь, что дѣлаю это не съ точки артына общественнаго интереса, а скорѣе, если можно такъ выразиться, «вѣдомственнаго».

слухи, какъ-то и гдь-то написалъ замътку на всеподданнъйшемъ докладъ: «терпъть не могу этого сословия». На грубое отношение со стороны Ивапова наскониля я и адвокатъ М. В. Беренштамъ въ бытность въ Москвъ. Мы такъ въ
первый моменть были возмущены поведениемъ Иванова, что ръшили было написать на него жалобу Щегловитову. Но по русскому обычаю не сдълали этого,
и вотъ почему: грубый и незаконный отказъ исполнить нашу просьбу по любезности одного изъ товарищей предсъдателя Московскато Окружнато Суда нынъ
покойнаго старика поляка Доната (фамилию не помию) бытъ аннулировань.
Донатъ N. сознательно пошелъ противъ воли Иванова и исполнилъ наше законное требование въ выдачъ намъ безъ задержки исполнительнато листъ

Само собой разумъется, что когда судьба свела меня съ Ивановымъ, я и виду не показалъ, что я когда-нибудь съ нимъ встръчался и имълъ съ нимъ столжновеніе. То же было и съ его стороны, хогля я допускаю, что онъ меня могъ и не помнить. Въ Петербургскомъ Судъ мив тоже не приходилось съ нимъ встръчаться. То обстоятельство, что я занималъ его должность, гарантировало Иванова, что онъ при этомъ получитъ, если не повышеніе по службъ, то во всякомъ случав все же видный постъ. Словомъ, въ служебномъ отношеніи опъ

былъ застрахованъ.

Внѣшняя сторона службы не представляла никакихъ затрудненій. Дня два я принималь дѣла при Ивановѣ, и этого было совершенно достаточно, чтобы понять, въ чемъ суть предстоящаго дѣла. Но, если съ виѣшней стороны дѣло было просто, то по существу оно было труднѣйшимъ. А, кромѣ того, чего я никакъ не могъ предполагатъ, и до послѣдней степени утомительнымъ. Нельзя себѣ представить, что это за трудъ, принимать просителей, а ихъ приходила вереница съ 10 часовъ утра до 6—7 часовъ вечера. Послѣ пріемовъ я совершенно изнемогалъ. Новымъ служащимъ всѣмъ оказалось дѣла по горло. Достаточно сказатъ, что всѣ вновь назначенные, въ томъ числѣ и министры, въ какой-нибуль мѣсяпъ всѣ весьма замѣтно похудѣли.

Работа моя заключалась въ вълъніи служебнаго персонала всего судебнаго в'вдомства, хотя назначенія шли, конечно, непосредственно отъ министра. Затімъ на директора 2-го Департамента была возложена гражданская часть, то-есть, дача заключеній по всімъ, поступающимъ на заключеніе Министра Юстиціи вопросамъ гражданскаго права, статистика и часть денежныхъ д'ялъ. Первая задача была главнъйшей. Затъмъ я уже самъ позаботился, чтобы попасть въ нѣкоторыя законодательныя комиссіи, что я считалъ для себя отдыхомъ отъ своихъ обычныхъ служебныхъ занятій. Много сравнительно времени занималъ просмотръ входящихъ бумагъ по департаменту. Въ прежнее время всѣ входящія бумаги по министерству поступали на просмотръ министра. И это было правильно, но . . . только для мирнаго времени. Посл'т переворота нельзя себ'т представить, какое количество бумагь стало поступать въ министерство; однъхъ телеграммъ каждодневно прибывало столько, что еслибы министръ лично занялся ихъ просмотромъ, то ему не хватило бы времени на другія д'вла. Такимъ образомъ, трудъ просмотра поступавшихъ бумагъ былъ раздъленъ между товарищами министра и двумя директорами департаментовъ, къ неудовольствію А. С. Заруднаго, находившаго это вреднымъ отступленіемъ отъ существовавшихъ традицій.

Новой метлі: пришлось много поработать. Чистить щегловитовское хозяйство было дізломъ потому труднымъ, что все должно было идти изъ Петербурга, и изъ-за существованія закона о несміняемости судей. Облегчало положеніе въ этомъ отношени то, что при Щеловитовъ карьеру дѣлали лица исключительнаго типа. Это были люди, безусловно преданные существовавшей власти, что пе значить однако «преданные въ душѣ»; такіе, которые всполняли не только то, что приказывали сверху, по и догадывавшіеся о томъ, что хотѣли свыше имъ приказать; поди жестокіе, непавидѣвшіе все лѣвое и по программъ преслѣдовавшіе все лѣвое. Имена ихъ были болѣе или меите всѣмъ въ судебномъ мірѣ извъстны. Всѣ они при Щегловитовъ повылѣзли впередъ, а честное поневолѣ сприталось, то-есть продолжало служить, но замолкло, боясь репрессію къ чести судебнаго вѣдомства нужно сказать, что отрицательнаго элемента все же было сравнительно очень немпого, но онъ далъ окраску всему судебному вѣдомству. При щегловитовскомъ режимѣ сколько-пибудь талантливая молодеж на службу въ судъ не поступала. Это — несомићиный факть. Все это некало работы внѣ щегловитовскато суда. Молодежь шла въ адвокатуру, искала другихъ свободных профессії, можеть быть, поступала на службу въ другія вѣдомства, но Министеоства Юстиціи нзбѣлала.

Вице-директоромъ 2-го Департамента состоялъ — г. Ложеницынъ, человъкъ весьма толковый, умъвший прекрасно докладывать дъла; мастеръ въ этомъ дълъ. Но не на немъ лежало главное. Душою дела былъ начальникъ Отделенія Петръ Петровичъ Жемчужниковъ, молодой человъкъ, бывшій товарищъ прокурора Петербургскаго Окружнаго Суда. О немъ нужно сказать и всколько словъ. Жемчужниковъ началъ свою службу въ министерствъ при краткосрочномъ пребыванія на посту министра, сенатора А. А. Хвостова, дяди Министра Внутреннихъ Дълъ Хвостова. Съ Хвостовымъ я встръчался. Съ нимъ познакомилъ меня когда-то родственникъ его, тверской помъщикъ и земецъ изъ глубоко честныхъ правыхъ Ст. Дм. Квашнинъ-Самаринъ, избранный, не помню, земскимъ или дворянскимъ собраніемъ въ члены Государственнаго Совъта. А. А. Хвостовъ типичный бюрократь, но тоже изъ честныхъ. Школу бюрократическую онъ прошель блестящую. Какъ умпый и честный человъкъ, онъ хорошо понималъ, что юстиція на щегловитовскомъ лакейскомъ режимъ держаться не можеть; то-есть авторитеть ея должень падать, не говоря уже о томь, что и само дело юстицін не могло идти нормальнымъ путемъ. Онъ ръшилъ почистить въдомство. Себъ въ помощинки онъ пригласилъ своего дальняго родственника П. И. Жемчужникова, вполив надъясь на его предапность дълу. Онъ не ошибся. Жемчужинковъ изучилъ почти наизусть карьеру всъхъ служащихъ въ судебномъ въдомствъ; зналъ репутацію каждаго изъ нихъ. Въ этомъ отношеніи опъ былъ прямо незаменнымъ человекомъ. Само собой разумется, по возареннямъ своимъ Жемчужниковъ быль консерваторъ, въ чемъ открыто признавался, но опъ пикогда никого не прикрываль за правизиу. Я съ нимъ на служебномъ поприщф сдружился и посмъивался надъ инмъ, увъряя его, что онъ самъ помогаетъ миъ удалять изъ въдомства всёхъ консерваторовъ. На несчастіе Жемчужникова это оказывался наихущий служебный элеченть.

Чиновникъ, чинуша — въ представлении пезависимыхъ обывателей — естъ что-то не особенно заслуживающее укаженія, несмотря на то, что вся Россія покрыта чиновничествомъ. Чиновникъ, по свойству своему, по служебному своему положенію, обязанть изполнять только то, что прикажеть ему выше его стоящее начальство. Онъ можеть иміть, если хочеть, свое митыйе, свои убъжденія, по долженть деркать ихъ при себ Б. Его обязанность — излагать чужія мысли. И это — его профессія, какъ профессій приказчика — продавать чужое добро. Кузьма Прутковъ удивительно тонко обрисовать чиновника въ своемъ афорнамъ:

«чиновижь подобень стальному перу». Определение совершение верное: не чиновникъ пишетъ, но имъ пишутъ. – Конечно, чиповникъ чиновнику рознь, и бъда начальствующихъ лицъ, попадающихъ въ лапы чиновниковъ, ведущихъ свою служебную игру въ ущербъ дълу. Я потому заговорилъ о чиновникахъ, что весьма недавно встретиль пріятеля по сословію, известнаго присяжнаго повереннаго Т., который сказаль мив, что я, занявь пость сначала директора департамента, а затъмъ и товарища министра, сталъ, по его митию, самымъ зауряднымъ бюрократомъ, находившимся въ подчинении своихъ же подчиненныхъ, слушаясь только ихъ советовъ, а не советовъ товарищей по сословію, и въ ущербъ, конечно, дълу. Адвокаты всей Россіп помимо всякихъ просьбъ, обращенныхъ къ нимъ, приняли самое живое участіе въ д'ял'я обновленія суда. Въ министерство поступало много всякихъ бумагъ со стороны адвокатуры, въ которыхъ бывшіе товарищи по сословію писали о встать недостатьсях в местнаго суда. Конечно. дъло клонилось къ необходимости убрать того или иного судыю. Адвокатура въ этомъ отношении принесла много пользы. Но тъмъ не менъе, оказалось весьма и весьма необходимымъ относиться къ ея отзывамъ о лицахъ крайне осторожно. Оказалось, въ этихъ отзывахъ игралъ довольно сильную роль личный элементъ. Туть сказывалось, повидимому, и недовольство проигрышемъ дъла, въ которомъ винили отдельныхъ судей, несимпатія къ лицу, словомъ, нечто, стоявшее вне общественнаго интереса. Были случан, когда отрицательный отзывъ о судьъ, данный целой группой присяжных поверенных, заменялся затемь отзывомъ положительнымъ объ этомъ же лицъ. Таковъ случай — съ прокуроромъ Тифлисской Палаты Кисилевскимъ, о чемъ я буду говорить ниже. Лично я, хотя по профессіи и давнишній адвокать, состояль неоднократно членомь Сов'ята Присяжныхъ Повъренныхъ и принималъ ближайшее участіе во всъхъ адвокатскихъ дълахъ общественнаго характера, къ адвокатуръ относился довольно отрицательно, что многимъ изъ моихъ товарищей не особенно нравилось. Я, конечно, глубоко сочувствоваль тому, чтобы сословіе имьло свою автономію. Но изъ этой автономін я не д'влаль широкихъ выводовъ о правахъ адвокатуры; права были самыя скромныя. Этими скромными правами адвокатура въ лицъ ея главарей очень дорожила и гораздо больше, чъмъ слъдовало. Боясь потерять автономію, почтенные главари адвокатуры готовы были въ иныхъ случаяхъ фактически отказаться отъ многихъ правъ по автономіи лишь бы и то только номинально сохранить ее. Адвокаты поступали такъ, какъ поступаль и поступаеть всегда средній обыватель и обывательскія политическія партін, ибо и по существу своему адвокать за ръдкими исключеніями есть всегда превосходиташній образецъ обывателя-буржуя. Но какъ бы я отрицательно не относился къ адвокатуръ въ ея цъломъ, я все же дорожу тъмъ, что принадлежу къ сословію присяжныхъ повъренныхъ. Адвокатура, какъ сословіе, имъеть много привлекательныхъ сторонъ. Даже по составу своему она выше другихъ сословныхъ организацій или другихъ сословій, необъединенныхъ въ организаціи. Большинство адвокатовъ люди безукоризненно честные. Между ними много выдающихся талантливых: людей, видныхъ общественныхъ дъятелей. А за послъднее время и въ политическомъ отношении адвокатура выдвинулась впередъ и сыграла значительную политическую роль въ Россіи. Достаточно упомянуть, что еще во времена Плеве адвокаты подъ сурдинку не побоялись и сумъли организовать съвздъ русскихъ адвокатовъ со всей Россіи и на этихъ съвздахъ выработали основныя положенія необходим вішихъ въ Россіи политическихъ реформъ. Политики-адвокаты были въ большинствъ своемъ политическими залинтниками, не

им вышими не только крупных в заработковъ, по иногда и сколько-нибудь достаточныхъ. Имъ приходилось вздить по всей Россіи и Сибири по политическимъ защитамъ на средства, жертвуемыя частными лицами, а чаще на средства, собираемыя по раскладкъ между собою. Адвокать въ силу того, что въчно оперируеть съ законами и что работа его заключается въ логическихъ построеніяхъ, болье всякаго другого приспособленъ къ политической дъятельности. На это его даже наталкивають другіе, ибо кому же, какъ не адвокату, въ эпохи конструпрованія новой власти взять на себя законодательную работу. Неудивительно, что въ моменты переворота адвокаты вылъзають на верхъ. Но къ сожальнію, адрокаты внесли въ общее россійское дьло массу легкомыслія и обывательщины. Нужно было относиться съ крайней осторожностью, какъ я выше сказаль, ко всякой ихъ рекомендаціи того или иного гражданина на ту или иную должность. Всъ такія рекомендаціи принимались на верху конечно въ расчеть, но полной въры имъ не давалось. Это тоже весьма многимъ не нравилось, и указаніе  $\Gamma$ , на мой бюрократизмъ является отголоскомъ этого недовольства. Само собою разум'вется, я правильности зам'вчанія Г. на мой счеть не признаю. Такъ или иначе, во главъ Министерства Юстиціи сталъ Керенскійадвокать, товарищемъ его А. С. Зарудный, хотя и бывшій товарищъ прокурора, а затемъ и чиновникъ Министерства Юстици, но все же адвокатъ, другой товарищь Министра Г. Д. Скарятинъ, бывшій членъ Виленской Судебной Палаты, адвокать; я — директоръ 2-го Департамента — адвокатъ. Въ провинціи на первыхъ же порахъ на должности прокуроровъ Судебныхъ Палатъ и Окружныхъ Судовъ были назначены адвокаты. Словомъ, адвокатура въ судебномъ въдомствъ, да и не въ одномъ судебномъ въдомствъ, заблистала. Это вскружило головы многимъ присяжнымъ повъреннымъ. Ни одинъ присяжный повъренный, претендовавшій на полученіе какой либо должности, не мииль себя достойнымъ должности ниже товарища оберъ-прокурора Правительствующаго Сената. На эту должность претендовали, казалось, самые скромные по своему общественному положение прислжные повъренные, а иногда даже и очень молодые. Какъ характерный примъръ привожу слъдующее. Ко мнъ на пріемъ пришелъ весьма недавно принятый изъ помощниковъ присяжнаго повъреннаго въ присяжные повъренные - нъкто К., состоявшій фактическимъ помощникомъ у Н. П. Карабчевскаго. Онъ сказалъ мнъ, что такъ какъ ему извъстно, что будетъ нъсколько вакансій на должность товарища оберъ-прокурора Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго Сената, то онъ весьма быль бы не прочь запять такую должность, что по своимъ познаніямъ онъ вполн'в ея достоинъ, и что на мысль занять эту должность его натолкнулъ Н. П. Карабчевскій. Еще до свиданія съ К. я встр'ьтился съ Н. П. Карабчевскимъ, который съ своей стороны замолвилъ слово за К., но понимая, что домоганія К. далеко не скромны, прибавиль, что опъ просить за К. по желанію последняго и что въ просъбъ похлопотать за него опъ не могъ ему отказать. Что миъ было дълать? Я решился быть съ К. вполие откровеннымъ и заявилъ ему, что должность товарища оберъ-прокурора Сепата очень крупный въ служебномъ отношени пость, что этого м'юста добиваются судебные чины посл'в весьма продолжительнаго судебнаго стажа, и что было бы весьма несправедливо лишать безупречныхъ по службъ судебныхъ дъятелей надежды на получение этого мъста, назначивь на должность товарища оберъ-прокурора очень еще молодого присяжнаго повъреннаго въ силу того только, что онъ присяжный нов'тренный. «Я знаю, сказаль я К., что при иныхъ обстоятельствахъ приходится

поступаться этимъ началомъ, что иногда это является требованіемъ полнтическаго момента. Въ силу этой пеобходимости бывшій директоръ 2-го Департамента Ивановъ долженъ былъ уйти, и на его мъсто назначенъ я. Дъло случая, что попалъ въ директора Департамента именно я; но кто-инбудь долженъ же быль занять эту должность; у меня было изкоторое политическое прошлое, меня и пригласили. Но скажите мит, какія же ваши общественныя заслуги, чтобы претендовать на запятіе отв'єтственной должности, и почему эта должность требуеть непременно человека съ общественнымь прошлымъ». Я сказалъ К., чтобы онъ пикакъ не разсчитываль на удовлетворение своего желанія. — А просьбъ подобнаго рода было не мало. Воть почему показалось заслуживающимъ полнаго вниманія случай, когда два молодыхъ присяжныхъ поверенныхъ, два уголовныхъ защитника съ довольно большой, но мелкой практикой — Бессарабовъ, талантливый ораторъ, и Данчичъ, съ хорошо повъщеннымъ языкомъ, попросили принять ихъ на скромную должность товарищей прокурора Петроградскаго Окружнаго Суда. Ихъ конечно приняли, такъ какъ вакансін оказались своболными.

Занявт, должность, я рішиль, что я буду держаться принципа оставленія на м'встахъ вс'єхъ старыхъ діятелей, и только тогда зам'внять посліднихъ, когда въ этомъ будеть прямая необходимость. Политика революціоннаго правительства никого не должна была безъ нужды обижать. На первыхъ же порахъ пришлось заняться высшими чинами судебнаго міра. Зд'єсь попеволь не приходилось очень церемониться. Новая власть должна была проявить себя такъ, чтобы общество могло сказать — власть въ надлежащихъ рукахъ. А для этого приходилось зам'внять вс'єхъ старыхъ ставленниковъ старой власти, заниманнихъ высокіе отв'єтственные посты какъ въ столиці, такъ и въ провинціи и зарекомендовавшихъ себя отрицательно. Жаліть объ этомъ не приходилось, такъ какъ въ большинств'є случаевъ это было вічто прямо невозможное. И старые служави щегловитоската пошиба очень хорошо понимали, что ихъ время прошло, и безпрекословно сами уходили въ отставку даже тогда, когда занимали должности несм'вняемыхъ судей. Но были и такіе, которые весьма и весьма упивались.

Правительствующій Сенать находился (обидно говорить теперь — «находился» вибото «находится») въ вѣдъни Министерства Юстиціи; черезъ Мінистры Юстиціи: проходили всё назначенія по Сенату. Въ силу историческихъ событій два департамента Сената, уголовный кассаціонный и гражданскій, запимали особое ибето среди другихъ департаментовъ. Всё сенаторы могли быть тякъ какъ эти сенаторы сиптались все же судьями и слѣдовательно были несмѣняемы Но законъ опредѣленно этого положенія нигдѣ не проводилъ; это быть лишь выводъ, дѣлаемый на основаніи толкованія судебныхъ уставовъ. Между тѣмъ сенаторовъ кассаціонныхъ департаментовъ ихъ особое положеніе скорѣе обижало, — точно они были не настоящіе сенаторы. Такъ или шначе, отъ новой высшей власти зависѣло принять то или иное толкованіе для опредѣленія судьбы сенаторовъ названныхъ департаментовъ. Особой остроты это положеніе однако не имѣло: сенаторы были послушны; безпрекословно уходили тѣ, которымь было сказано, чтобы они подали въ отставку.

Въ Сенатъ было два знаменитыхъ департамента, характеризовавшихъ Сенатъ съ отрицательной стороны — первый административный и уголовный кассаціонный. Первый департаментъ состояль большей частью изъ лицъ администра-

тивнаго въдомства, изъ бывшихъ высшихъ чиновъ Министерства Внутраннихъ Дълъ, бывшихъ губернаторовъ и проч. Между ними попадались лица даже безъ высшаго образованія. Это были ставленники старой власти, безпрекословно дълавшіе все то, что ичъ прикажетъ высшая власть. Изъ этото департамента новой властью была исключена (черезъ меня) больше чъмъ половина сенаторовъ и замънсна новыми лицами, занимавшими общественные посты, или ставшіе такъ или иначе во главъ общественнаго движенія, какъ уважаемые общественные дъятели. Сюда попало много провицціаловъ.

Объ уголовномъ кассаціонномъ департамент В Правительствующаго Сената стопть сказать два слова. Самая простая и правильная характеристика стараго дореволюціоннаго уголовнаго кассаціоннаго денартамента — это назвать его пеправосуднымъ; дъйствительно тамъ дълали, что хотъли, не считаясь съ закопомъ, и даже въ отношени не однихъ уголовныхъ политическихъ дѣлъ, по и простыхъ уголовныхь; а о политическихъ и говорить не стоить. Лостаточно сказать, что «честныхъ» сенаторовъ уголовныхъ (ихъ все же было не мало) оть участія въ разсмотр'вній дівль политическихъ старались устранять и садили на дъла, инчемъ не связанныя съ политикой, напримеръ, по нарушеню акцизныхъ правиль и т. д. Такъ поступили съ сенаторомъ З. Былъ такой столь, дівла изъ котораго поступали на раземотрівніе присутствія въ составъ сенаторовъ Гредингера, Глищинскаго и Бахтіарова. Этотъ столъ считался прямо безнадежнымъ. По крайней мъръ я, если ко миъ обращались кліенты, діла которыхъ находились въ этомъ столів, предупреждаль ихъ, что какъ бы правильно и законно дъло ихъ ни было, предсказывать исхода его при разсмотръпін его въ составъ указанныхъ сенаторовъ невозможно. Я не пишу характеристики гг. сенаторовъ, но долженъ сказать, что со вступленіемъ новой власти сепаторт Гредингеръ подалъ прошеніе объ отставкъ, не ожидая, чтобы его попросили объ этомъ. Глищинскій тоже лично подаль такое прошеніз; онъ отлично понималь, что оставаться на служб'в онъ не можеть. Но онъ до крайности меня удивилъ своимъ поведеніемъ: при свиданіи со мной на глазахъ у него были слезы; онъ увърялъ, что и при новомъ режимъ онъ могъ бы съ честью служить, хотя и знаеть, что такое его заявление останется безъ последствій. Одинъ только сенаторъ Бахтіаровь ни въ какіе переговоры не вступалъ и шикакихи прошеній объ отставкі не подаваль.

Когда Керепскій въ качествъ Министра Юстицін посътиль Сенать, то онъ обратился съ привітственною рѣчью къ представлявішимся ему сенаторамъ; въ своей рѣчи онъ однако не упустиль случая указать на отрицательную роль, которую пграль при старомъ режимъ уколовный кассаціонный департаменгь. Намекъ быль ясный, и многіе сенаторы уголовники поняли, что часъ ихъ пробиль. Они уходили безпрекословно, а если и старались кой-когда убъдить новую власть въ томъ, что, какъ сенаторы, они остаются и теперь годными, то одного указанія на то, что они, столь видные дѣятели стараго режима, своить участіємъ въ новой власти, могуть подорвать довъріє къ ней, дѣлало то, что они уже больше не настанвали на своемъ желаніи. Несомнѣнно, весьма многихъ пль пихъ утѣшала мысль, что ихъ признавали видными дѣятелями стараго режима; а иѣкоторыхъ это признаніе даже умиляло.

Какъ указанно выше, съ сенаторомъ Бахтіаровымъ вышла заминка. Бахтіаровъ оказался человъкомъ принцинальнымъ, и безъ борьбы отъ своихъ правъотказываться пе хотелъ.

Какъ судья онъ былъ, на мой взглядъ, никуда не годный человъкъ. Но правыхъ взглядовъ онъ держался не по приказу, а bona fide; по принципу — онъ отъ левыхъ не ждалъ ничего хорошаго. «Если говорять левые — значить, ложь». Убъждать его въ чемъ либо было безполезно: онъ просто не слушаль того, что говорять адвокаты л'явыхъ; л'явый — всегда виновать. Такова въ грубой формъ характеристика Бахтіарова, какъ судьи. Я къ нему относился очень отрицательно. Меня возмущало то спокойствие, съ какимъ Бахтіаровъ и компанія его отправляли людей на каторгу за ихъ убъжденія; точно дълали дъло и притомъ дъло святое. Совъсть у нихъ при этомъ оказывалась чиста, какъ горній хрусталь. Я думаль, что если ты давишь людей, то сиди въ своей мрачной конуръ и на свъть Божій не показывайся. А Бахтіаровъ быль веселый челов'єкъ и любитель легкаго веселаго флирта. Это быль постоянный поститель маскарадовъ приказчичьяго клуба. Сенаторы, товарищи Бахтіарова по служов, въ томъ числв и честные, относились, однако, къ Бахтіарову дружелюбно. По крайней мірів, когда было рішено удалить его, то за него была масса ходатайствъ — дескать, нельзя удалить со службы такого хорошаго человъка, это будеть несправедливо. Но удалить его ръшилъ Керенскій, и этому рѣшенію я вполнѣ сочувствоваль. Какъ сдѣлать это?! Бахтіаровъ прошенія объ отставкі не подаваль. Я объясниль тогда Керенскому, что власть можеть не делать различія между сенаторами старыхъ департаментовъ и кассаціонныхъ, и въ такомъ случа в Бахтіарова можно удалить, какъ всякаго сенатора стараго департамента. Я, однако, предупредилъ Керенскаго, что онь встр'ятить, можеть быть, сильный отпорь, если эта м'вра будеть проведена въ отношении сепаторовъ кассаціонныхъ департаментовъ. Сенаторъ Бахтіаровъ быль удаленъ, но отпоръ быль данъ, и настолько сильный, что Керенскій вынуждень быль признать удаленіе Бахтіарова ошибкой, и посл'ядній вновь быль водворень въ своемъ званіи. Бахтіаровъ въ концѣ концовъ все-таки сдѣдалъ уступку: онъ ушелъ изъ кассаціоннаго департамента и перешелъ въ общее собраніе, то-есть сталь сенаторомь на поков.

Интересно отмѣтить слѣдующее. Новая власть родилась неожиданно. Она упала какъ снѣгъ на голову всѣмъ старымъ чиновникамъ. Казалось бы, со стороны послѣднихъ новая власть должна была встрѣтить, если не отпоръ, то по крайней мѣрѣ недружелюбное отношеніе. Но таково было презрѣніе къ старой власти и такія надежды возлагались на новую власть, что не только не было замѣтно со стороны чиновниковъ недружелобнаго отношенія къ новой власти, а наоборотъ чувствовалось самое предупредительное отношеніе, связанное съ желаніемъ помочь новой власти въ ея новой дѣятельности. Такое отношеніе не можеть быть объяснено гутаперчевой душой чиновника; слишкомъ ясны были признаки довѣрія къ новой власти, и достаточно краснорѣчивыхъ данныхъ для установленія этого обстоятельства.

Когда Временное Правительство пало, въ зданіи Сената собирались сенагоры и чины прокуратуры для обсужденія вопроса о томъ, какъ помочь Временном правительству въ возстановленіи его власти. Когда я уже быль не у дълъ, ко мит по этому же поводу приходили на частную квартиру нѣкоторые изъ оберъ прокуроровъ сената. Первоприсутствующій гражданскаго касс. депратамента Ганскау бываль часто въ Министерствъ Юстиціи и въ своемъ обращеніи съ новой властью быль всегда очень прость и дружелюбенть. Другой сенаторъ первоприсутствующій крестьянскаго департамента, уважаемый всёми и далеко стоящій отъ политики сенаторъ Тимофеевскій, всего достигній въ своей карьеръ, одина-

ково готовый выйти въ отставку и продолжать свою службу, быль со мной въ самыхъ дучинхъ отношеніяхъ, какъ и съ Г. Д. Скарятинымъ. Онъ всегда съ охотой посъщалъ меня, о чемъ я сужу съ его же словъ, и всеми силами отстанвалъ «своихъ» сенаторовъ, которыхъ въ силу повыхъ требованій приходилось изъ сената удалять. Помню такой случай: предположено было удалить одного сенатора изъ бывшихъ администраторовъ нъкоего Х. Тимофеевскій стояль горой за него. Вопросъ не быль еще окончательно ръщенъ, когда вновь назначенный товарищъ оберъ-прокурора Синода А. В. Карташевъ, одинъ изъ самыхъ крупныхъ людей нашего времени, попросилъ Керенскаго оставить въ Сенатъ Х., такъ какъ опъ хорошо его знаеть за вполив хорошаго двятеля. Этой рекомендацін для оставленія Х. сенаторомь было совершенно достаточно. Когда Тимофеевскій пришель въ министерство, я хотъль его обрадовать и сообщиль ему о судьбъ X., упомящувъ, что хорошій отзывъ о немь даль Карташевъ. «Ну и слава Богу, сказалъ Тимофеевскій, я радь за Х., и хорошо, что за него поручился товарищъ оберь прокурорь Синода, если ручательство первоприсутствующаго для Вась недостаточно». Эти ехидныя слова были сказаны самымъ дружелюбнымъ тономъ и не носили скрытой обиды или желанія уязвить. Тимофеевскій былъ просто остроумный человъкъ. Тотъ же Тимофеевскій неоднократно выражаль свое удовольствіе, что «съ нами», т.е. представителями новой власти можно свободно беседовать о деле, тогда какъ къ бывшей власти не всегда можно было и подступиться.

Уже послѣ, когда наступилъ періодъ монхъ скитаній, миѣ пришлось встрѣтить нѣкоторыхъ бывшихъ дѣятелей судебнаго вѣдометва. Встрѣчи были всегдамыя теплыя. Вспоминали добромъ. Насколько довѣряли новой власти, сказалось и въ слѣдующемъ маленькомъ фактѣ. Послѣ паделія Бременнаго Правительства я встрѣтилъ однажды на улицѣ двухъ бывшихъ чиновниковъ Государственнаго Совѣта, работавшихъ при Совѣтѣ Министровъ Временнаго Правительства. Когда опи узнали, что члены Временнаго Правительства собираются на совѣщанія въ частной квартирѣ, они предложили свои услуги въ качествѣ секретарей этихъ совѣщаній. Никто ихъ объ этомъ не просилъ, это было собственное ихъ стремленіе. Ихъ работу тогда приняли съ благодарностью, и они являлись на совѣщанія, приведи на нихъ еще и другихъ товарищей.

По патурт я не ръзкій человъкъ; на своемъ посту мит не приходилось жальть объ отомъ и проявлять ръзкость. Напротивъ, я со встми старался говорить съ возможной мягкостью, хотя и совершенно откровенно. Сколькимъ сенаторамъ мит пришлось въ глаза говорить, что отъ нихъ требуется отставка, и ни одинъ при этомъ не выразиль мит своего неудовольствія или какой-либо претензіи по отому новоду; они хорошо понимали, что не ради исполненія только своего желанія я требую ихъ отставки. По были конечно и недовольные. Были, правда, и очень непріятныя встрічи съ иткоторыми провинціальными предсідателями Окружныхъ Судовъ. Это были большею частью сравнительно молодие люди, уситвины суділать хорошую щепловитовскую карьеру. Помим хорошю одного съ чрезвычайно плохой репутаціей и, само собой разумітетя, охранника въ душіт — предсідателя Бакинскаго Окружнаго Суда по фамиліи (если не ошибаюсь) Кудрявцевъ. Кудрявцевъ легко согласился подать въ отставку, по вмітст сътямъ прочиль, если возможно, озтавить его на службъ. Онъ ципично сказалъ,

что при новой власти онъ совершенно применится къ тактике и требованіямъ поваго Правительства. Само собой разумъется, услуги его не были приняты. Другой случай былъ не столько непріятенъ, сколько комиченъ. Въ Петербургъ явился по вызову Министра Юстицін старшій предсъдатель Омской Судебной Палаты Едличко. Этоть вызовъ быль сдъланъ ради интересовъ самаго Едличко, ибо, какъ стало извъстно въ Петербургъ - съ момента революціи «видныхъ дъятелей стараго режима» въ г. Омскъ мъстной революціонной властью посадили въ тюрьму, въ томъ числъ и г-на Едличко. По требованию изъ Петербурга его немедленно освободили и отпустили въ Петербургъ. Я лично не зналъ Едличко, но слышаль о немъ весьма много. Это быль суровъйшій человъкъ. Само собой разумьется, строгій судья въ отношенін политическихъ, близкій пріятель вс'яхъ м'єстныхъ властей. Даже канцелярія Судебной Палаты его ненавидъла (мнЪ лично на него жаловались капцелярскіе служащіе, когда я былъ по одному гражданскому дълу въ Омской Судебной Палать), онъ завель у себя въ Палатв такой порядокъ, что ни одинъ служащий не смъть ин опоздать на службу, ни раньше уйти. Въ служебные часы вся капцелярія должна была сильть на мъсть, никто не смъль ни курить, ни спросить себъ стакана чаю. Словомъ — это была гроза. Едличко подлежалъ увольненю. Но это былъ упоривишій человыкь; прівхавь въ Петербургь — онъ ежедневно ходиль въ Министерство, являясь на пріемъ ко миж и къ товарищамъ Министра. Отъ него было очень трудно отделаться. Въ известномъ смысле это быль честный человъкъ и весьма дъятельный. На послъдиее качество свое онъ постоянно ссылался и увъряль, что имь всегда всъ были довольны, какъ судьей, и даже любили. Въ доказательство послъдняго онъ приводиль слъдующій примъръ: въ одной изъ сессій, гд'ь онъ предсъдательствовалъ (не помню, гд'в это было и по простому ли уголовному дёлу или политическому), адвокаты выразили ему свою признательность и поднесли въ знакъ этой признательности — серебрянный подстаканникъ. Этотъ серебрянный подстаканникъ пе разъ служилъ ему аргументаціей въ его пользу. А я думаль, «чорть бы драль нашихъ адвокатовъ, всякому готовы покадить, если имъ въ процессъ не напакостили». Подстаканникъ на меня не производиль, однако, никакого впечатленія. Случайно ми'в пришлось встретить одного изъ представителей-туземцевъ Алтайскаго Округа. Я спросиль его, какъ онь относится къ Едлико. Представитель даль такой отзывъ: «Я добрый человъкъ, по если бы было въ моей власти, то я бы его повъсилъ». Словомъ, Едличко не повезло въ отзывахъ о немъ. Миб пришлось чуть ли не въ десятый разъ сказать ему, что на службъ его оставить не могутъ. Какъ я упомянулъ, Едличко былъ упорпый человъкъ, но онъ оказался и не безъ нъкоторой наглости. Воть что онь мив ответиль: «Я въ отставку не подамь, а прошу Васъ, переведите меня сначала въ другой судебный округъ, и тогда, подумавъ, можеть быть, я и подамъ въ отставку съ новаго мъста». Словомъ, Едличко продиктоваль мить свои условія дальнтвішей своей службы. Я ему объясниль: «Какъ Вамъ, такъ и мит хорошо извъстно, что Вы, какъ судья, несмъняемы. Принципъ несмъняемости судей признанъ въ силъ и новымъ правительствомъ: следовательно, если Вы сами не подадите въ отставку, Вы въ праве продолжать свою службу, но, - прибавиль я, па прежнемь мъстъ. Такъ какъ Вы настанваете на продолжение Вашей службы, то я прошу Васъ немедленно отправиться на мъсто Вашей прежней службы въ г. Омскъ». Едличко довольно хитро на меня посмотрелъ (хитрость, однако, не была веселаго характера), попросилъ у меня листь бумаги и туть же написаль прошеніе объ отставкь. Онъ хорошо повималь, что возврать въ Омскъ, гдф его такъ любили, что посадили въ тюрьму, не сулить ему въ будущемъ инчего пріятило. Такъ или иначе, отъ службы Едличко въ судебномъ вѣдометъ мы пабавились.

Много заботъ причинялъ намъ предсъдатель Петроградскаго Окружного Суда Рейнботъ. Это быль дълавшій карьеру судебный діятель; человіжь несомпенно даровитый, но принципально не особенно чистый, т. е. ради карьеры способный покривить въ изкоторыхъ случаяхъ душой. Къ адвокатамъ онъ не относился прямо враждебио, но поскольку требовала та же карьера, въ достаточной степени препебрежительно. Ему, конечно, следовало самому догадаться уйти съ отвътственнаго и виднаго поста, когда у власти стали новые люди, по онъ «не догадывался», а мы его не трогали, такъ какъ онъ въ извъстной степени быль въ этомъ отношения застрахованъ. Сравнительно незадолго до революція въ Петербургскомъ судъ подъ его предсъдательствомъ судили адвокатовъ за воззваніе ихъ по делу Бейлиса. Это былъ по существу своему гнуспейшій процессъ. Участники въ преследовании адвокатовъ не могли заслуживать довтрія со стороны новой власти, по пресл'єдованіе Рейнбота носило бы характеръ мстительнаго отношенія къ нему, ибо большинство адвокатовъ, которые были привлечены по делу Бейлиса къ уголовной ответственности, стояли ныне у власти. Это и удерживало насъ устранить съ мъста Рейнбота. Припоминается, что въ концъ концовъ его перевели въ сенатъ на мъсто товарища оберъпрокурора уголовиаго кассаціоннаго департамента, что являлось повышеніемъ по службъ.

Упорное пежеланіс выходить въ отставку, хотя на словахъ и выражалась въ томъ готовность, прооявли и въкоторые предсфатели провинціальныхъ Окружныхъ Судовъ и члены Окружныхъ Судовъ. Это заставило меня подиять вопросъ объ отмънт на очень короткій срокъ принципа несмъняемости. Въ этомъ вопросъ, возбужденномъ при Министръ Юстиціи Переверзевъ, я потерпъть фіаско. Бол'єв подробно объ этомъ я скажу шже.

Для ознакомленія съ д'іятельностью служебнаго персонала служило такъ называемое «дѣло» (досье) о каждомъ чиновникъ. Эти досье подчасъ носили чрезвычайно интересный характеръ. Въ «дѣлѣ» отмъчалось не только ходъ службы діятеля, но и всі: свіздінія о немъ, хотя бы сторонняго характера. Шегловитовъ, повидимому, весьма любиль собирать о человъкъ всю его подноготную. И я думаль, что «д'вло» Министерства Юстиціи подчась мало отличалось оть «дѣла» охраннаго отдѣленія; оно было даже шпре по содержанію. Боже сохрани, было бы скрыть отъ Щегловитова какія либо сплетни относительно служебнаго лица или о случившемся съ инмъ скандалъ. Всякій подобный случай по требованию Щегловитова подвергался подробному разсл'ядованию, иногда тайному. Мнъ приходилось всю эту литературу прочитывать, прежде чёмъ им'ять общение съ тъмъ или инымъ лицомъ судебнаго въдомства, который являлся ко мнъ на пріємъ. И вотъ — приходило ко мить служебное лицо, человъкъ серьезный, обстоятельный, щеголеватый, я слушаль его, а въ головъ вертълась мысль: «а мить, братъ, извъстно, что ты подозръваещь и не безъ основания свою жену въ изм'внахъ теб'в; все, брать, прописан въ твоемъ досье».

Бесѣдовать съ Керепскимъ о дѣлахъ было чрезвычайно трудно: его почти никогда пельзя было захватить; у него никогда пе было ни одной съободной минуты. Я сталъ ходить къ нему рано утромъ, когда онъ вставалъ и пшлъ кофе. Тутъ на лету происходили у меня съ нимъ всѣ переговоры. Керепскій — «быстрый разумомъ Невтонъ», схватывалъ предметь бесѣды на лету, и потому пе требовалось много времени па рѣшеніе текущихъ вопросовъ. Чуть ли не все время Керенскаго занимали его разъѣзды съ визитами по различнымъ организациямъ и выступленія съ рѣчами въ разныхъ собраніяхъ. Популярность его была огромпа и все росла. Я уже замѣтилъ, что необходимость заставляла Керепскаго проводить такъ время. Публичное слово имѣло тогда громадное значеніе, и много недоразумѣній было сведено на нѣтъ благодаря однимъ публичнымъ выступленіямъ Керенскаго и другихъ; но, конечно, такая ѣзда пли такое времяпрепровожденіе отражалось отрицательно на дѣтельности Керенскаго, какъ Министра Юстиціи. Тѣмъ не менѣе, Керенскій все же всюду поспѣвалъ и не меньше другихъ министровъ занимался дѣломъ.

За Керенскимъ создалась слава, и вполнъ имъ заслуженная, большого ора-

тора. Онъ умълъ зажигать сердца.

Керенскій, какъ талантливый защитникъ, зарекомендоваль себя въ адвокатуръ съ первыхъ же своихъ выступленій. Но какъ ораторъ онъ имъть много

отрицательныхъ сторонъ.

Онъ всегда слишкомъ нервничалъ. Не безъ основания его называли неврастеникомъ. Онъ обладалъ громкимъ и излишне резкимъ голосомъ, и въ речахъ его всегда слышались высокія крикливыя ноты. Онъ никогда не говорилъ спокойно, и это слушателей иногда раздражало. Вообще, слушать его было довольно тяжело. Таковъ онъ былъ и въ своихъ первыхъ думскихъ выступленіяхъ. Но только на первыхъ порахъ. Въ последнюю же сессію 4 Государственной Думы онъ почти преобразился; уже не было въ его ръчахъ ни крика, ни излишней нервности. Онъ едълался настоящимъ ораторомъ, слушать котораго было удовольствіемъ и слушать котораго собирались вся Дума, каковой чести изъ думскихъ ораторовъ удостоивались весьма немногіе. Керенскій произнесъ въ Думѣ нѣсколько великолъпныхъ ръчей незадолго до революціи. Я помню, что даже Милюковъ, несомивниный и крайній недоброжелатель Керенскаго, поздравиль его за блескъ одного изъ его выступленій. Ръчи же Керенскаго за время революцін всегла сопровождались его тріумфомъ. Керенскій отличился, когда, какъ премьеръ Временнаго Правительства, выступилъ въ Московскомъ Государственномъ совъщании. Объ его заключительной ръчи много писалось; Керенскій въ этомъ своемъ заключительномъ словів, если можно выразиться, сделаль проскачку. Неожиданно, нарушая программу речи, онъ впалъ въ лирику, внесъ въ свою ръчь ноту какого-то отчаянія. Это всѣхъ поразило, и кто-то изъ слушателей громко воскликнулъ: «Не надо, не надо». Во время Московского Сов'ящанія я жилъ у прокурора Московской Судебной Палаты Сталя, у котораго остановился и милъйшій, нынъ покойный, князь Крапоткинъ. Крапоткинъ признавалъ за Керенскимъ величайшій даръ слова. Онъ кром'в того сказалъ, что не знаетъ въ Европ'в другого такого челов'вка, который сум'яль бы съ такимь ум'вніемь вести публичное зас'яданіе, состоящее изъ 4 тысячъ слишкомъ человекъ. Говорить въ такомъ собрани, конечно, составляло огромную трудность. Керенскій, произнося р'ячь, каждое свое слово отчеканиваль, и оно слышалось въ любомъ мъстъ театральной залы. На каждомъ абзацъ своей ръчи опъ останавливался, давалъ слушателямъ время воспріять его мысль. Таковь постоянный способъ говорить рѣчи у Ф. И. Родичева. Керепскій приміниль этоть способъ въ надлежащей обстановкъ. Сообразно случаю Керепскій говорилъ свою рѣчь чрезвычайно торжественно и языкомъ, клюмь писали въ старину законы. Это было очень красиво. И все же нашелея какой-то профессоръ изъ кадетъ, пріфхавиній съ Юга Россіи (фамилію его не знаю), который громко заявляль, что онъ слышаль о Керепскомъ, какъ о крупномъ ораторскомъ талантъ, и удивляется такой его репутаціи, ибо Керенскій поклааль себя въ Сонъщаніи абсолютно не ораторомъ.

Скажу еще ифсколько словь о двухъ ръчахъ Керенскаго. Крайніе лъвые элементы, хотя и участвовали въ Московскомъ Государственномъ Совъщани, однако остались имъ очень недовольны. Они находили, что въ немъ не сказался вь достаточной степени демократическій духъ. Правильнье сказать, что выразителемъ этого духа (а это и не нравилось крайнимъ лъвымъ) были не только крайніе л'явые, но и правые, каковыми считались всів, стоящіе правіве соціальдемократовъ и соціаль-революціоперовъ. Поэтому, по инипіативѣ дѣвыхъ, было созвано второе совъщание (я не номию порядка избрания членовъ этого собранія), которое собралось вь Петербургів въ зданін Александринскаго театра. Въ то время Временное Правительство уже не пользовалось той популярностью, какою пользовалось въ первый періодъ своей д'аятельности; Керенскій уже им'алъ много враговъ. Совъщание въ Александринскомъ театръ было явно настроено противь него. Керепскій своей річью въ Александринскомъ театрів подняль престижь Временнаго Правительства, онъ почти заставиль Совъщание стать на сторону Временнаго Правительства, хотя собраніе по настроенію до річн Керепскаго не думало стать на этоть путь. Этой ръчи Керенскаго лично я не слыхаль, но мит разсказывали, что онъ превзошель себя, и было похоже на то. что онь являлся укротителемь посаженныхъ въ клътку звърей. Третья, на мой взглядъ, и тоже замъчательная ръчь Керенскаго была имъ произпесена въ Сэвът в Республики, почти наканунъ паденія Временнаго Правительства и торжества большевиковъ. Тогда кадеты явно стояли противъ Керенскаго, хотя настроеніе это имъло скорѣе личный характеръ. Повидимому, кадеты отдѣляли Керенскаго оть Временнаго Правительства; Корииловская исторія уже сыграла тогда свою роль. Всъ, стоявшіе правъе кадеть, а таковыхъ было не мало въ Совъть Республики, а также часть соціаль-демократовъ и лъвые эсеры были всъ настроены противь Керенскаго. Въ Совъть былъ внесенъ, если не ошибаюсь, кадетами запросъ, что думаеть дълать Правительство въ виду явной опасности большевизма. Керенскій отв'ячаль, что Правительство приготовилось встр'ятить большевиковъ, что имъ подготовленъ отпоръ (какъ извъстно, войска предназначенные къ отпору, перешли затъмъ на сторону большевиковъ, чъмъ обезпечили торжество последнихъ). Закончилъ свою речь Керенскій призывомъ не винить ин въ чемъ обезсилениаго грязнаго, худо одътаго, обмызганиаго русскаго солдата. Финалъ ръчи былъ произнесепъ съ большимъ подъемомъ. онять вст, кромт лівыхь эсеровь, оказались на сторонт Керенскаго, а кадеты сдълали Керенскому овацио, анилодируя ему, вставъ со своихъ мъстъ. Это была та ръчь, о которой клдеть Степановъ, пынъ тоже покойный, въ своихъ восноминаніяхъ говориль, что «воть вышель на кафедру кривляться великій человъкъ». Другой кадеть прис. нов. Мандельштамъ въ своихъ воспоминаніяхъ тоже высклаался объ этой рачи отрицательно, забывая объ оваціяхъ, сдаланпыхъ Керенскому его же собратиями по парти. Я хорощо зналь Степанова; это быль честивний и мильний во встур отношенияхь человыхь, по онь быль

ярымъ кадетомъ, т.е. послушивішимъ рабомъ кадетской партіи. Степановъ много вреда принесь въ посліднее время своей діятсльностью, когда поддерживаль геп. Деннкина тамъ, гді его слідовало учить пе ділать гого, что послідній дізаль. Но отзывъ Степанова о Керенскомъ тіямь непріятитье, что

Степановъ былъ въ свое время пріятелемъ Керенскаго.

Популяренъ Керенскій былъ во всёхъ кругахъ, даже юмористическіе журналы, поднимавшіе такъ или иначе на сибхъ Министровъ или остря надъ шим, не трогали одного Керенскаго, т.е. не задъвали его. При канцеляріи Новаго Правительства работали чиновники, состоявшіе при Государственномъ Совѣтъ. Это были почти все сыновья крупныхъ же чиновниковъ и богатыхъ людей; молодые люди, дѣлавшіе больщую карьеру. Само собой разумѣется, какъ принадлежащіе къ кругу блестящихъ старыхъ чиновниковъ, они всѣ были консерваторы по направленію. Нужно было слышать ихъ отзывы о Керенскомъ. Они называли его блестящимъ. Все умное, оригинальное, свѣжее исходило въ засѣданіяхъ Временнаго Правительства, по ихъ мвѣнію, отъ Керенскаго. Это замѣчалось чиновниками и цѣнилось ими. Отрицательнаго отношенія среди нихъ къ Керепскому не было. Это мпѣ лично извѣстно.

Мић приходится останавливаться на личности Керенскаго потому, что теперь, когда я пяшу свои зам'ятки, ния его одіозно. Н'ять лица, которое походя не ругало Керенскаго. Даже эсеры, къ партіи которыхъ принадлежитъ Керенскій, и тѣ не останавливались передъ оханваніемь посл'ядняго. Явленіе это заслуживаетъ вниманія, и я на немъ вкратц'ю остановлюсь, хотя для этого

приходится забъжать впередъ.

Года два тому назадъ, когда я жилъ въ г. Тифлисъ послъ выхода моего изъ тюрьмы, куда меня здорово-живешь засадило Грузинское Правительство, я сталь заниматься частной газетной работой въ эсеровскомъ партійномъ органъ «Знамя Народа». Помню, что въ одной изъ своихъ статей я упомянулъ о Керенскомъ, отозвавшись о немъ съ положительной стороны. Редакція вычеркнула этоть отзывъ, главнымъ образомъ изъ боязни не угодить читающей публикѣ. Меня это удивило, и я сказаль заправиламъ газеты, что, по моему мн внію, тогда только наступить нормальное политическое положение или тогда умы человъческіе придуть въ нормальный порядокъ, когда къ деятельности Керенскаго въ Временномъ Правительствъ перестануть относиться только отрицательно. Это не значило, однако, по моему мнѣнію, что Керенскій всегда въ политикъ правильно поступалъ, хотя онъ иногда былъ вынужденъ дъйствовать въ извъстпомъ направлении, ныи в считающемся неправильнымъ; вообще, я считаю, что за политику Временнаго Правительства должны нести отвътственность всъ лица, входившія въ составъ кабинета, а не одинъ Керенскій; все Правительство пъликомъ, ибо это Правительство вовсе не состояло изъ однихъ ставленниковъ Керенскаго, и не изъ мальчиковъ, состоявшихъ у него на побъгушкахъ. Керенскій ничего едиполичной властью не делаль, а все, что делалось, исходило оть имени Временнаго Правительства, то-есть отъ всёхъ лицъ, въ него входившихъ. Действительно колоссальная популярность Керенскаго давила всёхъ и вмёсте съ тъмъ избаловала его. Понятно поэтому, что съ мнъніемъ Керенскаго всъ должны были такъ или иначе считаться. Идти противъ Керенскаго никто не хотълъ. ибо это связывалось съ вопросомъ о потери своей собственной популярности. Въ послъднемъ Керенскій конечно быль нисколько не виповать, это была отрицательная сторона товарищей его по Совъту Министровъ.

Во время управленія Керенскаго Манистерствомь Юстицін въ столовой Министра къ часу завтрака собиралось довольно много народу. Это быль часъ отдохновенія и общей бес'єды. Къ этому часу являлись съ визитами близкіе ему партійные д'ятели, эмигранты, верпувшіеся въ Россию, бывшіе политическіе ссыльные и иностранные гости. Изъ иностранцевь бываль чаще другихъ французскій Министръ Тома. Приходила В'єр. Ник. Фигнеръ, а по прізздів въ Петербургъ въ квартиръ Министра поселилась сама бабущка русской революцін, Брешко-Брешковская, которая повидимому очень тепло относилась къ Керенскому. О ней я хочу сказать пъсколько словь. Это быль очень симпатичный и милый человъкъ, по облику своему напоминавлий хорошихъ нашихъ бабущекъ изъ старыхъ пом'вщицъ. Она была очень прив'втлива; со встин своими знакомыми, даже когда ей представляли новое лицо, она, здороваясь, непременно пеловалась и всемъ говорила «ты». Это целование походило у ней на какой то обрядъ. Въроятно такая привычка была присуща всъмъ ссыльнымь политическимъ. Они могли встръчаться въ ссылкъ, какъ знакомые, только съ такими же политически пострадавшими, какъ и они сами, считались между собою близкими и при встръчахъ должны были цъловаться. Я, помню, защищаль одну барышию, обвинябшуюся въ томъ, что она принадлежала къ партіи с. д. и состояла въ Петербургскомъ комитетъ. Ее оправдали. Передъ уходомъ изъ Суда она со всъми осужденными, прощаясь, перецъловалась. Словомъ, это былъ обычай, которымъ вообще дорожили. Такъ какъ бабушка жила въ Минисгерствъ, и я каждый день съ ней встречался, то и цёловаться съ ней приходилось каждый день, что мит казалось не столько излишнимъ, сколько неловкимъ; мит казалось, что и ей должно же это надоъсть. Я поэтому сталь съ ней издали здороваться. Съ бабушкой мив приходилось неоднократно бесъдовать, но врядъ ли она знала, кто съ пей говорилъ. Народу къ пей приходило множество, и врялъ ли ее особенно интересовало, кто съ ней здоровается. Бабушка прекрасно говорила; у нея была отличная дикція. Річь ея, произнесенная въ Московскомъ Государственномъ Совъщанін, показала, какъ она умъеть владьть словомъ, и какъ она умъетъ говорить, не напрягая голосовыхъ связокъ, такъ, чтобы ее слышали. Но не вст ее любили изъ тъхъ, кто ее помнилъ молодой. А такъ вообще она была привлекательнъйшей старушкой. Въ шутку я называлъ ее «Чортовой бабушкой» и воть почему. Однажды бесёдуя съ ней о земельномъ вопрость, проблему котораго она кстати сказать разръщала весьма радикально, я сказаль ей, что всего лучше было бы назначить Министромъ Земледелія А. В. Пешехонова. «Хорошій челов'єкъ, очень хорошій, и министромь пусть его назначать, но только пусть онъ перем'инть свою земельную программу». Такая наивность въ бабушк в была довольно удивительна. Когда же при продолжени разговора и уноминуль о крестьянскихъ безпорядкахъ и замътиль, что крестьянскіе союзы сыграли въ свое время положительную роль, такъ какъ гдъ они были учреждены, тамъ не было разгромовъ помъщичьихъ имъній, она сказала: — «Да какіе же это были разгромы, въдь помъщикамъ говорили, чтобы они уважали, громили въдь только тъхъ, которые не хотъли уважать». Воть какіе взгляды были у бабушки. Помию, что при этомъ разговор'в присутствовалъ Керенскій, который, см'ясь, сказаль: «воть и фади съ такой бабушкой по Poccius.

Однимъ изъ первыхъ дѣлъ, имѣвшимъ государственное значеніе, въ обсужденіи котораго, хотя и пе оффиціально, я принялъ участіе по вступленню моемъ въ министерство, быль вопросъ о смертной казни. Резолюцію объ отмінів смертной казни составляли А. С. Зарудный и проф. Чубинскій. Они, конечно, стояли за отмѣну смертной казни, но дѣлали исключеніе для примѣненія ея во время войны. Я стоялъ за полную ея отмѣну. Керенскій тоже всталь на ту же точку зрѣнія и о томь, что Временное Правительство стоить за полную отмѣну смертной казни, объявиль на одномъ изъ политическихъ публичныхъ засѣданій въ Москвѣ. Какъ навѣстно, полная отмѣна смертной казни въ отношеніи и военнаго времени была затѣмъ тѣмъ же Временнымъ Правительствомъ отмѣнена, что я лично всегда считалъ большой ошибкой. Но Керенскій сдѣлаль впослѣдствіи еще большую ошибку, когда гдѣ-то сказаль, что онъ въ качествѣ Верховнаго Главнокомандующато никогда на практикѣ примѣнять ее не станеть. Тогда и огорода городить не слѣдовалю. Керенскій союмъ признаніемъ и себя, и Времепное Правительство сильно въ то время дискредитироваль.

Особый и совершенно понятный интересъ представляли дъла такъ называемой охранки. Была создана комиссія, которая занялась приведеніемъ въ порядокъ дълъ Департамента полиціи. Знающихъ эти дъла было нъсколько человъкъ; во главъ ихъ стояли литераторы Щеголевъ и Бурцевъ, бывшие редаторы журнала «Былое». Порядокъ въ разрозненныхъ дълахъ, архивъ которыхъ былъ перенесенъ въ нижній подвальный этажъ Министерства Юстиціи, быль очень быстро наведенъ, что однако потребовало много труда. Но все же наисекретнъйшія дъла, повидимому, были либо скрыты, либо своевременно заинтересованными въ нихъ лицами уничтожены. Последнее вполне возможно, такъ какъ въ первые дни революціи толпа народа устремилась къ департаменту полиціи, ворвалась въ зданіе и принялась жечь все, что попадалось ей подъ руки. Весьма въроятно, помогли толпъ жечь дъла опытные руководители, заинтересованные въ уничтожении и вкоторых в документовъ. Въ первые дни революции дважды поджигали Петроградскій Окружный Судь. Одинъ разъ какъ-то отстояли судь, но при второмъ поджогћ его спасти не удалось. Не было абсолютно никакого основанія ни съ точки зрѣнія общественнаго интереса, ни съ точки зрѣнія революціоннаго жечь дела Суда. Однако ихъ сожгли. И туть вероятно помогали руки заинтересованныхъ лицъ. Этими заинтересованными лицами могли быть только уголовные, очугившиеся на свободъ. Правда, могь быть интересъ подожигать и уничтожать со стороны техъ, которыхъ подзадариваль къ этому духъ разрушенія вообще. И такой духъ существоваль, но расцвъль онъ въ опоху большевизма.

Стремленіе создать популярность новой власти заставило Керенскаго принять близкое участіє въ дѣлахъ печати. Нужно было, чтобы печать всегда была подърукой, чтобы сообщать политическія новости и все, что совершалось новымъ правительствомъ. Было создано особое бюро печати при Министерствъ Юстиціи. Этому бюро было поручено собирать все интересное, что могло им'ять какой либо общественный интересть, либо интересъ минуты. Составлялись особые бюллетени, которые каждодневно передавались Керенскому. Это бюро печати им'яло повидимому пропасть работы и не малое число служащихъ. Пом'ящалось оно въ отд'яль-

ныхъ для сего компатахъ ввартиры министра. Конечно, все это стоило большихъ депетъ, чте не особенно правилось Зарудному, которому затъя Керенскаго вообще не особенно была по вкусу. Бюро это работало до того времени, пока Керенскій былъ Министромъ Юстиціп. Когда же онъ былъ назначенъ Военнымъ и Морскимъ Министромъ п перебхалъ въ повое помъщеніе, то бюро печати при Министротъв: Юстиціп постепенно захиръло и затъмъ было ликвидировано.

Новое Правительство ознаменовало себя созданіемъ массы законодательныхъ комиссій. Особенно много было работы въ Министерств'в Внутреннихъ Дель, на долю котораго пришлось пересматривать и создавать новые законы по административному управлению страной. Все земское и городское законодательство подлежало переработкъ. Я получилъ приглашение участвовать въ комиссии по земскому законодательству. Эта компссія им'вла — въ свою очередь — массу подкомиссій. Я попробоваль посвіцать ихъ. Но мив это не удалось, такъ какъ это могло отнять у меня все время. Пришлось бросить это дёло. Въ то время очень увлекались созданіемъ административнаго суда. А такъ какъ Министерство Внутреннихъ Дълъ было очень заинтересовано въ создани этого органа, то опо взяло на себя трудъ созданія новаго закона. Административный Судъ долженъ быль составлять органическое пълое съ обыкновеннымъ судомъ; каждый Окружный Судь должень быль имъть свое административное судебное отдъление, административные судьи должны были войти въ корпорацію обычныхъ мировыхъ (или назначенныхъ) судей, пли членовъ Окружныхъ Судовъ. Миъ случайно пришлось познакомиться съ проектомъ закона объ учрежденіи административнаго суда Мипистерства Внутреннихъ Дълъ. Онъ мнъ показался очень плохо написаннымъ; писали его люди, мало знакомые съ судебными установленіями. Я указаль на это Керенскому и просилъ его создать свою комиссію для выработки закона, столь близкаго Министерству Юстиціи. Компссія была создана. Въ нее вошли нъкоторыя изълиць, участвовавшихъ въ такой же комисси при Министерствъ Внутреннихъ Дълъ. Весьма многое было передълано въ прежнемъ проектъ, но одинъ, на мой взглядь, крупный недостатокъ проекта остался въ силъ. Какъ я сказаль, идея созданія административнаго суда весьма многихь прельщала. Благодаря этому, новому закопу стали придавать большее значение, чъмъ онъ заслужилъ. Пришли къ убъжденію, что всякая жалоба на ръшеніе Окружнаго Суда по административному отдълению подлежить разсмотрънию только высшаго судебнаго органа въ Россіи, то-есть Сената. Судебную Палату нашли для этого педостаточно авторитетною. Повторили ту ощибку, которая имълась уже въ старомъ строт относительно коммерческихъ судовъ, у которыхъ аппеляціонной инстанцісй являлся непосредственно Сепать. Мое мивніе о неправильномъ иглорированіи Судебной Палаты въ качеств'в апелляціонной инстанціи не было признано заслуживающимъ уваженія. Я, однако, не терялъ надежды добиться своего; существоваль такой порядокь работь въ комиссияхъ: после принятия комисстей окончательнаго текста проекта новаго закона, таковой отпечатывался на машинкъ, а коніи съ него разсылались всъмъ членамъ комиссін, которые въ правъ были сдълать свои замъчания на проектъ закона. Проектъ вмъстъ съ замъчаніями отдільных в членовъ комиссін отсылался затімъ въ Совіть Мипистровъ, гді; разсматривался и получаль силу закона. Я думаль внести свое замъчание о неправильности принятаго порядка жалобъ на ръшение административныхъ судовъ при передачь проекта закона въ Совъть Министровъ. Однако,

вопреки обычаю, на этотъ разъ проектъ законь не былъ разосланъ членамъ комиссіи, а прямо попалъ въ Совътъ Министровъ. Спрошенный мною по этому поводу директоръ 1-го Департамента Министерства Юстицій Мордухай-Болтовской, въ въдъйни которато находился законодательный отдълъ, объяснилъ мить, что члены кактъ старой, такъ и новой комиссіи настолько были довольны новымъ проектомъ закона и такъ стремились къ скоръйшему признанію за нимъ силы закона, что ръщили не терять время на исполненіе, по ихъ митьнію, пустой формальности, какъ разсылки проекта, окончательно принятаго комиссіей. Такимъ образомъ я потерпълъ фіаско въ своемъ домоганіи.

Въ Министерствъ Юстиціи было создано по иниціативъ А. С. Заруднаго другая чрезвычайно важная комиссія — комиссія по пересмотру судебныхъ уставовъ Императора Александра II. Въ созданіи этихъ уставовъ, какъ изв'єстно, играль огромную роль сепаторъ Зарудный, отецъ Александра Сергъевича. Естественно, что сынъ хотъль возстановить уставы въ томъ видь, къ которому такъ стремились отецъ его и первые создатели устава, и отъ проведения въ каковомъ составителямъ приходилось въ накоторыхъ случаяхъ отказываться противъ своего желанія. Кром'є того, уставы были еще испорчены разными новеллами поздивание происхожденія. Предсвателемь этой комиссіи быль избрань товарищъ Министра Юстиціи А. С. Зарудный. Конечно, это было для него чрезвычайно лестно, но онъ былъ недоволенъ, такъ какъ главная работа по исправленію уставовь должна была происходить вь многочисленных в подкомиссіяхь, а не въ пленарномъ собраніи огромной по составу комиссіи. Въ комиссіяхъ же были свои предсъдатели. Задуманная работа была чрезвычайно общирна. Я считаль это ея гръхомъ. Такая работа пеобходима и хороша для мирнаго времени, а мы жили въ горячее время, когда нужны были быстрыя измъненія законовъ, несоотвътствующихъ времени. Мить казалось болье пълесообразнымь въ первую очередь заниматься исправленіями частичными, дабы скор'ве внести въ законодательство необходимыя новшества. Но и къ такого рода измъненіямъ не было, повидимому, большой склонности у большинства членовъ комиссіи. Пульсъ жизни не особенно четко бился у старыхъ, хотя и чрезвычайно добросовъстныхъ. сенаторовъ и профессоровъ юриспруденціи. А кромъ того, и А. С. Зарудный быль ивсколько виновать въ своемъ преклонении передъ уставами. Напримъръ, въ старыхъ уставахъ была проведена совершенно правильная мысль, что всякое преступленіе, въ томъ числъ и государственное, должно было быть разсматриваемо при участіи присяжныхъ засъдателей. Но уставы сохранили дъленіе преступниковъ по рангамъ. Поэтому одео п то же преступление могло разсматриваться либо въ Окружномъ Судь, либо въ Судебной Палать, либо, наконець, въ Сенать. Для новаго времени такое разл'ядение отвътственности являлось чистъйшимъ вздоромъ. Но Зарудный не хотълъ мънять уставовъ и нашелъ въ этомъ отношении много сочувствовавшихъ ему. Следуетъ прибавить, что къ проведенію идеи суда, равнаго для всъхъ, Временное Правительство впослъдствіи склонилось, но провести этоть принципъ въ жизнь не усибло. А это имбло большое практическое значение.

Мит съ монин сотрудниками въ вопрост о назначени на службу лицъ судебнаго въдомства много пришлось перебрать (и при томъ безполезно) фамилий. чтобы отыскать подходящее лицо для занятия должности предстадателя Петроградскаго отыскать Суда на вакантное мъсто послт Рейнбота. Необходимо было назначить очень опытнаго и даже талантливаго предсъдателя въ виду предстоящих громких судебных процессовъ. Достаточно упомянуть процессъ бывшаго Военнаго Министра Сухомлинова или предстоящій процессъ большевиковъ. Но острота вопроса отпала, когда рѣшено было судить Сухомлинова въ Сенатъ, гдъ предсъдателемъ присутствія былъ Таганцевъ-сынъ, очень опытный и умъ-

лый судья.

Но какъ бы пи была продуктивна работа комиссіи по пересмотру судебныхъ уставовъ, опа уситьла сдѣлать только иткоторую подготовительную часть возлюженной на нее работы. Для приданія простоты составу этой комиссіи (другого подходящаго слова не нахожу), Зарудный пригласилъ для участія въ ней иткоклькихъ лицъ не судебнаго міра: въ томь числт нынть покойнаго шлиссельбуржца германа Лопатина. Лопатинъ былъ очень доволенъ, какъ прошосходила работа въ комиссіи; его не то радовало, не то поражало, что въ засѣданіяхъ комиссіи все происходить чинно и гладко, а не такъ, какъ въ политическихъ собраніяхъ, съ ихъ горячими дебатами, подчасъ съ криками и ссорами. Было бы въ самомъ дѣлѣ любопытно посмотрѣть, какъ бы наши сенаторы стали кричать при спорахъ!..

Однимъ изъ первыхъ назначеній по Министерству Юстиціи было назпаченіа на должность прокурора Петроградской Судебной Палаты присяжнаго повъренато П. Н. Переверзева. Самъ по себъ милый человъкъ, «душа человъкъ», веселый и экспансивный, Переверзевъ производиль на всъхъ очень хорошее впечатлѣніе. Онъ пользовался хорошей репутаціей, какъ ораторъ. И дъйствительно, опъ владѣетъ свободно рѣчью, имѣетъ хорошій голосъ. Насколько я могу судить, рѣчи его, однако, никогда не были програмны, но мысли, имъ высказываемыя, были мѣтки, и рѣчи его съ внѣшней стороны были не безъ блескъ. Помию, что въ революціонное время онъ прѣхалъ въ Петербургъ съ какого-то фронта, гдѣ завѣдывалъ врачебнымъ поѣздомъ имени Петербургскихъ присяжныхъ повъренныхъ. Явился онъ въ Министерство Юстиціи, одѣтый въ форму, соотвътствующую военному образцу, и, какъ оказалось, подъѣхалъ къ Министерству верхомъ. Онъ понравился даже П. П. Жемчужникову. Какъ онъ служилъ въ должности Прокурора Палаты, я не знаю.

Работы у него койечно быль полоть роть. Ему хотьлось, какъ онъ говори, мувть при себб своихъ людей. Поэтому онъ просиль прикомандировать къ нему Бессарабова и Данчича. Прособа его была, конечно, исполнена, и оказалось, что Данчичь и Бессарабовъ поступили дальновидно, удовольствовавлинсь на первыхъ порахъ скромною должностью, они вскорѣ получили повышеніе. Переверзеву очень много пришлось возиться съ бывшими министрами, тыми, которые были арестованы. Часть ихъ онъ вдругъ здорово-живешь въ какомъ-то порывѣ выпустить изъ заключенія, то-есть сдълаль это, не посовѣтовавнись ин съ кѣмъ, чѣмъ поставиль въ очень неловкое положеніе Керенскаго, который по этому поводу, раздраженный, сдълаль ему весьма серьезный репримандъ, кричалъ на него, какъ разсказывалъ Переверзевъ Выпущенныхъ лицъ Переверзевъ помедленно пришлось водворить въ тюрьму. Онь былъ этимъ достаточно скенфуженъ.

Во время своего прокурорства Переверзеву пришлось участвовать въ очень серьсэпохъ дът; именно въ Кронштадтскомъ. Керепскій командироваль его туда, въ качествъ представителя власти, чтобы убънтъ короштадтскій Совъть

рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ выпустить изъ тюрьмы арестованныхъ матросами морскихъ офицеровъ. Подробности этого дела у меня изгладились изъ памяти. В вроятно, кто либо изъ близко стоявшихъ къ этому событно его опишеть. Помню, однако, следующее. Кронштадтскій Советь рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, хотя и стояль въ оппозиціи Временному Правительству, однако, сравнительно быль мирно настроень, то-есть онь признаваль Временное Правительство, какъ высшую власть въ Россіи, и готовъ былъ подчиниться ему. Но «краса и гордость революціонной Россія» — матросы, будущіе большевики, были далеки оть этого настроенія, и съ своей «красої» собственный ихъ Совѣть, повидимому, справиться никакъ не могь. Переверзевъ долженъ былъ пофхать въ Кронштадтъ и уговорить матросовъ перестать делать оппозицио власти, то-есть по-просту бунтовать. Переверзеву пришлось, повидимому, испытать много непріятностей въ Кронштадтъ. Достаточно упомянуть, что во время его ръчи въ собраніи матросовъ многіе матросы, а можеть быть и солдаты, демонстративно передъ его носомъ щелкали ружейными затворами. Переверзевъ велъ себя храбро. Но сдълалъ какой-то промахъ, что-то объщалъ, чего то по своему об'єщанію не исполниль, словомь, сл'єдаль какую-то тактическую ошибку, всл'єдствін которой ему пришлось покинуть Кронштадть и даже, насколько я помню, при условіи, что правительство его снова въ Кроншталть не пошлеть.

Теперь, оглядываясь назадъ, надо признатъ, что Временное Правительство сдълало крупитвипую ошибку въ своихъ спошеніяхъ съ Кроиштадтомъ. Политическое положеніе тогда не было понято, не уразумѣть его и делегатъ Правительства Переверзевъ. Ошибки не было въ томъ, что послали «убѣждатъ». Какъ я раньше говорилъ, «слово» тогда имѣло громадный вѣсъ; и значеніе «слова» нужно было испытатъ и въ Кроиштадтскомъ дѣлѣ. Но разъ «слово» не дало результата, необходимо было употребить средства до военныхъ дѣйствій включительно для наведенія порядка въ Кроиштадтъ, что было равносильно наведенію порядка въ самой Россіи. Въ то время войско еще стояло на сторонъ Временнаго Правительства, и приказъ идти на взбунтовавщійся Кроиштадтъ могь бы имѣть успѣхъ. Такъ надо полагать, ибо антиправительственное

движение въ войскахъ все же пачиналось.

Новому Правительству волей-неволей приходилось заняться судьбой эксьправителей Россіи въ лицѣ ея бывшихъ министровъ и другихъ отвѣтственныхъ лицъ. Была создана особая чрезвычайно-слъдственная комиссія для выясненія вредной и преступной д'вятельности этихъ лицъ съ темъ, чтобы по выяснени этой дъятельности либо привлечь эксъ-министровъ къ уголовной отвътственности. либо реабилитировать ихъ передъ новымь строемъ и отпустить съ миромъ. Предсъдателемъ этой комиссін былъ назначенъ московскій присяжный повъренный Н. Конст. Муравьевъ. Муравьевъ самъ редактировалъ указъ о своемъ назначеніи, въ которомъ опредълялись права его какъ товарища министра. Упоминаю объ этомъ потому, что Муравьевъ очень заботился о своемъ служебномъ положеніи. Независимости его, какъ предсъдателя названной комиссіи, ничего вообще не угрожало, почему стремление его получить должность съ правами товарища министра было лишь данью его самолюбію или честолюбію. Муравьевъ очень энергично повелъ свое дъло. Мнъ, какъ директору 2-го Департамента, приходилось очень считаться съ его д'вятельностью. Муравьевъ — популярный уголовный защитникъ по политическимъ дёламъ, зналъ почти всю Россію и хорошо

познакомился съ дфятельностью судебныхъ чиновъ. Въ свою комиссію онъ постарался собрать весь цвъть судебной администраціи, хотя были, конечно, и ошибочки съ его стороны. Мив постоянно приходилось вызывать въ Петербургъ провинціальныхъ д'ятелей для пополненія чрезвычайной сл'ядственной комиссіи и дълать въ виду этого множество перемъщеній. Въ своихъ требованіяхъ Муравьевъ быль очень настойчивъ, хотя противод биствія ему я никогда не чинилъ. Но всякая медленность въ исполнении его требований раздражала Муравьева, и опъ немелленно приходиль ко мив за справкой, въ чемъ заключаются затрудненія для вызова необходимаго ему лица. Въ числъ ошибочныхъ назначений я считаю приглашение въ комиссио судебнаго следователя по особо важнымъ деламъ Середу, того самаго Середу, который вель следствіе по адвокатскому Бейлисовскому процессу. Середа вель это дело самымъ предосудительнымъ для судебнаго дъятеля способомъ. Кромъ того, какъ я слышалъ, въ его судебномъ прошломъ, быль ноступокъ крайне позорный, когда онъ, явившись подъ видомъ якобы защитника, допросиль нужнаго ему по политическому делу подследственнаго, находившагося подъ арестомъ. Но въ Щегловитовскомъ періодъ управленія Министерствомъ Юстиціи подобный поступокъ не быль въ диковинку. Я помню, въ одномъ изъ обвишительныхъ актахъ по Варшавскому Округу была сдълана прямая ссылка на то, что обвиняемый изобличенъ признаніемъ, сдѣланнымъ имъ фальшивому защитнику въ то время, когда въ состаней тюремной камерт сидъли посаженные тула спеціально для полслушиванія ничемь не стеснявшіеся аленты охранки. Достойно замъчанія, что и судебные дъятели не постыдились сообщить объ этомъ факть въ обвинительномъ акть. Мнь удалось отвратить назначение Середы въ слъдственную Муравьевскую комиссию. Удалить же Середу изъ судебныхъ следователей, какъ несменяемаго судью, было нельзя. Входить же съ Середой по этому поводу въ какіе либо переговоры мив не хотьлось.

Комиссія Муравьева была очень многочисленна по своему составу. Я не имълъ ръшительно никакого касательства къ чрезвычайной слъдственной комиссін и мало ею интересовался. Муравьевъ часто тэдилъ къ Керенскому и докладываль о томъ, чего эта комиссія достигла. Керенскій не былъ доволенъ успъхами этой комиссии; повидимому, онъ не совсъмъ былъ доволенъ и дъятельностью Муравьева. Но врядъ ли можно было кого либо винить въ томъ, что комиссія по существу не достигла цели, ради которой была создана. Она и не могла достичь ея, ибо цъль эта была недостижима. Я полагаю, что и Керенскій, и Муравьевъ должны были это понять съ момента ея образованія. Совершение какихъ преступлений можно было приписать бывшимъ министрамъ?! Еслибы последних можно было привлечь ке уголовной ответственности за преступленія, подобныя совершеннымъ военнымъ министромъ Сухомлиновымъ, то конечно чрезвычайная слъдственная комиссія была бы у мъста, но что могли совершить бывшіе министры — максимумъ — неправосудіе, если д'яло касалось Щегловитова, неправильное лишение кого либо свободы, совершенное Министромъ Внутреннихъ Дълъ, казнокрадство, мадопиство и проч., каковыя преступленія не представляють изь себя чего либо ужасающаго, то-есть влекущаго чрезм'врное наказаніе. Между т'ємь, общество считало старых в д'ємтелей власти, и совершенно справедливо, злодъями по отношению къ русскому народу. Но злодъй не есть еще преступникъ, и не всякое злодъяние предусмотръно уголовными законами, въ особенности злодъянія, совершаемыя высшими міра сего. Нужно было взять быка за рога и всенародно объявить — старая власть преступна, по на нее изтъ по закону достаточнаго наказанія; а по сему, визсто

наказанія по закону, враги народа будуть изгнаны изъ Россіи. Преслѣдованіемъ старыхъ вельможъ въ уголовномъ порядкѣ новая власть ничего не достигла, а сѣла межъ двухъ стульевъ. Воть почему нельзя вишть ни Муравьева, ни комиссію въ томъ, что комиссія-гора родила мышь. Между тѣчъ общество безусловно было занятересовано въ томъ, какое же рѣшеніе вынесеть чрезвытайно-слѣдственная комиссія по дѣлу бывшихъ министровъ. Заинтересовань быль въ этомъ и Совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. Съ докладомъ по дѣламъ, производящимся въ комиссіи, насколько мић извѣстно, безъ вѣдома Министра Юстиціи (кто тогда былъ министромъ, я не помию, но помию, что меня это возмущало), Муравьевъ, боявшійся потерять свою популярность, являлся въ Совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. Какъ и что онъ доложилъ Совѣту, мић неизвѣстно, но факть этотъ былъ оповѣщень въ свое время въ газегахъ.

У революціонеровъ, въ томъ числѣ и у Керенскаго, существовалъ, искренній или неискрепній, я не знаю, но совершенно неосновательный страхъ передъ контръ-революціей. Даже во время государственнаго совъщанія въ Москвъ въ одной изъ своихъ ръчей Керенскій упомянуль объ обнаруженномъ контръ-революпіонномъ заговоръ. Дъло заключалось въ слъдующемъ: до правигельства дошли слухи, что производился какой-то денежный сборъ на освобождение Николая II, что существовала какая-то переписка по этому поводу, что ъздила куда-то какая-то дама, которую посвятили въ эту тайну и которая, испугавшись отвътственности, эту тайну кому-то разгласила. Въ этомъ, помнится миъ, и заключалось все д'вло. Керенскій поручиль разсл'єдованіе этого д'вла Московскому прокурору Судебной Палаты А. Ф. Сталю. Сдълаль онъ это распоряжение помимо Министра Юстиціи Заруднаго, который въ то время находился въ Петербургъ. Помню, что Зарудный такимъ распоряжениемъ Керенскаго остался крайне недоволенъ, а попутно и Сталемъ, не извъстившемъ его о данномъ ему поручении. Выяснилось, что контръ-революціонный сборъ действительно производился, но что дъло было чисто мошениическое, основанное на эксплоатации натріотическихъ чувствъ приверженцевъ стараго режима. Гора родила мышь и настолько маленькую, что прокуроръ Сталь быль нъсколько сконфуженъ результатами разследованія; ему казалось, что онъ допустиль ошноку, принявъ съ самаго начала шутовское дъло за серьезное. Я его утъщилъ, сказавъ ему, что даже въ такомъ видъ дъло требовало разслъдования. Меня это дъло заинтересовало, не потому, конечно, что оно было связано хотя бы и внъшне съ идеей контръ-револиции, а потому, что мить казалось, что за такое дъло могли взяться только мошенники довольно высокой пробы. Изъ дъла было видно, что заправилы его находились гдт-то близъ Москвы (одинъ изъ нихъ и былъ обнаруженъ), но что въ дълъ замъшаны были еще какіе-то почтенные чины, имъвшіе м'єстопребываніе на Минеральныхъ водахъ. Ми'ь очень хот'єлось вс'єхъ лицъ, замъщанныхъ въ вымогательствъ, обнаружить. Я стоялъ за то, чтобы дъло продолжать и послать на югь Россіи опытнаго следователя для разследованія всей сути дъла. Объ этомъ поговорили, но изъ этого ничего не вышло обрадовались, что контръ-революціонный заговоръ оказался пуфомъ. Обрадовалась, в роятно, такому финалу и маленькая шайка заговорщиковъ на карманы наивныхъ приверженцевъ стараго режима.

Какъ примъръ подозрительнато отношенія со стороны А. Ф. Керенскаго ко всему тому, что можеть носить характеръ контръ-революцін, можно привести

еще следующій факть. Генераль Калединь не пользовался дов'єріємь массь въ силу того, что опъ быль видной военной фигурой стараго режима. Я лично не быль знакомъ съ генераломъ Калединымъ, но я быль всегда увъренъ въ томъ, что опъ служить новому правительству честно, такъ какъ онъ открыто призналь его власть: а въ своей ръчи, произнесенной въ Московскомъ Государственномъ Совъщании, онъ высказалъ свое политическое credo, которое совпадало съ тъмъ, къ чему стремилась новая власть. Онъ связаль себя словомъ, и въ его устахъ это не было пустымъ звукомъ. Но такъ называемый пролетаріать въ лиц'в его представителей не в'вриль Каледину, можеть быть, просто не хотъль ему върить, что Каледина повидимому обижало. Распространились въ Петербург'в слухи о его контръ-революціонной д'вятельности на юг'в Россіи среди Доиского казачества, слухи ни на какихъ опредъленныхъ данныхъ не основанные. Однако, они возбудили подозръніе со стороны Керенскаго. Но до разслъдованія дъятельности генерала Каледина на мъсть дъло все же не дошло. Прокуроръ Новочеркасской Сулебной Палаты Ермоленко, нами же назначенный, телеграфироваль Керенскому и миж, что слухи о контръ-революціонной д'ятельности генерала Каледина носять характеръ провокаціонный, что благонадежность последняго вис сомисній. Это повидимому остановило Керенскаго отъ удаленія генерала Каледина оть занимаемыхъ ими должностей. Дъло не было начато, хотя было близко къ этому.

Подошло время, когда князю Львову пришлось изъ Временнаго Правительства уйти, а его мѣсто занять наиболѣе популярному человѣку въ Россін — Керенскому. Послѣдній въ то время уже занималь постъ военнаго и морского министра. Керенскій сталь искать замѣстителя себя въ Министерствѣ Юстиціп и остановился на П. Н. Переверзевѣ, занимавшемъ въ то время должность прокурора Петербургской Судебной Палаты. Повидимому, этотъ выборъ быль самому Керенскому по вкусу. По крайней мѣрѣ обращеніе его ко миѣ — хорошаго ли министра огъ нашелъ, выражало ожиданіе одобренія его выбору. Я промолчаль, пбо ничего сказать не могъ. Переверзевъ — давнишній и одинь изъ наиболѣе близкихъ миѣ приятелей. Противъ него говорить я не могъ. Но я зналь его за самаго неположительнаго человѣка, человѣка, который подъ вліяніемъ минуты могъ наговорить такого, что потомъ нельзя было найти выхода изъ его словъ, развѣ только, «мало ли что можно сказать», «не всякое лыко въ строку» и проч. Я удивляюсь и теперь, какъ Керенскій могъ не знать Переверзева съ этой стороны и какъ опъ не учель этого обстоятельства, встръчальсь съ Переверзевымъ не рѣже меня.

Переверзевъ сталъ министромъ. Въ то время уже поговаривали о необходимости назначенія двухъ новыхъ товарицей министра. Я не сомиввался, то однимъ изъ нихъ буду пазначенъ я. Такъ оно и вышло. Вторымъ товарищемъ министра пригласили популярнаго въ Харьковъ присяжнаго повъреннаго Б. Г. Вальца. Въ качествъ товарища министра я продолжатъ завъдыватъ монми отдълями, которые находились и раньше въ моемъ въдънін. На мое же мъсто директора 2-го Департамента былъ приглашенъ по выбору Переверзева общій же нашъ пріятель присяжный новъренный М. В. Беренштамъ. Керенскій не сочувствоваль этому назначенію. По многимъ основаниямъ я тоже не желалъ этого назначенія, хотя не имѣлъ основанія возражать противъ него. Я объясню, почему. Оговариваюсь, однако, что мить крайне непріятно писать о Переверзевъ

и Беренштамѣ, ибо мнѣ придется говорить о пріятеляхъ то, что мнѣ не правилось въ нихъ. Но я уже рѣшился, не скрывая, писать правду, поскольку эта правда будеть касаться общественныхъ вопросовъ.

Беренштамъ — до крайности самолюбивый человъкъ, нъсколько избалован. ный вниманіемъ къ нему нъкоторыхъ товарищей, по натуръ нъсколько грубоватый и чрезвычайно дорожащій своимъ независимымъ положеніемъ. Всѣ эти качества на мой взглядъ должны были мъшать ему въ оперировани надъ личностями служебнаго персонала. Беренштамъ при вступлении въ должность прямо заявиль мив, что онь желаль бы быть вполив самостоятельнымь въ назначени служащихъ. До извъстной степени это не было опаснымъ, такъ какъ всъ главныя назначенія уже до него состоялись. Но такое требованіе все же было неумъстно. Онъ заявилъ мнъ о немъ, какъ товарищу министра, завъдующему отдъломъ назначеній. Не знаю — говорилъ ли онъ на эту тему съ министромъ Переверзевымъ. Я этого не думаю. Въ такомъ случат претензія его являлась странной, ибо вси ришительно назначения идуть за подписью министра, и вси министры очень дорожать этимъ своимъ правомъ. И я не думаю, чтобы Переверзевъ могъ отказаться, хотя бы на словахъ, въ пользу Беренштама отъ этого своего права, тъмъ болъе, что онъ любилъ давать объщания устраивать на мъста. Я тоже не отказался отъ права имъть за собою окончательное ръшение вопроса въ назначении лицъ на службу, поскольку этотъ вопросъ находился въ стадіи ръшенія его въ канцеляріи. Беренштамъ жаловался потомъ мнѣ же, что я мъшалъ ему самостоятельно работать. Жалоба эта была, однако, несправедлива. Всъ вопросы и назначенія я ръшаль съ Беренштамомъ на чисто товарищескихъ началахъ; обо всемъ у насъ шли съ нимъ предварительныя бесты, и я ни разу не указывалъ Беренштаму о непремънномъ желанін моемъ назначить то или иное лицо на опредъленное мъсто.

У Беренштама не было мягкости въ обращении съ просителями, что, можеть быть, онъ ставить себя въ заслугу; я встречаль впоследствіи лиць, которыя говорили мить, что на своихъ пріемахъ онъ былъ въ достаточной мтърть генераломъ, то-есть мало церемонился съ просителями. Но онъ былъ въ нъкоторыхъ случаяхъ и безцъльно жестокъ. Въ своей практикъ я помню такой случай: пришель ко мнъ кандидать на судебную должность, бывшій правовъдъ, фамиліи котораго теперь не помню, и разсказаль миъ слъдующее: онъ служиль въ какомъ-то суд'є кандидатомъ на судебную должность, когда одинъ знакомый его матери, одинъ изъ болъе или менъе видныхъ чиновниковъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ предложилъ ей опредѣлить ея сына на службу въ Министерство Внутреннихъ Дълъ, гдъ онъ легко, по его словамъ, могъ бы составить себ'в карьеру. Мать, конечно, съ радостью на это согласилась. Оказалось, однако, что знакомый опредълиль его на службу въ Департаментъ полиціи. Реводюція застала его въ то время, когда опред'ьленіе на новую должность не было еще оформлено. Правовъдъ просилъ не увольнять его съ судебнаго мъста и увърялъ, что лично онъ никогда не имълъ въ виду и не желалъ служить въ Департаментъ полиціп. — Мнъ было все равно, говорилъ ли онъ правду или втиралъ мнѣ очки. Я просто не хотѣлъ придавать этому, ничтожному на мой взглядъ, случаю особаго значенія и портить дальи вішую службу начавшаго только служить молодого человъка. Я ему, однако, объяснилъ, что служебное его положеніе во всякомъ случать шатко, такъ какъ новое время не гладить по головкъ лиць, служившихъ или желавшихъ служить въ такой клоак'ь, какъ Департаменть полицін; что, если узнають, что онъ быль кан-

дитатомъ на службу въ Департаменть полиціи, то многіе могуть заявить претензію на назначеніе его на службу въ судь, гдь вакансій свободныхъ вообще довольно мало. Я сказаль ему, что переведу его на службу куда-нибудь въ глухую провинцю, гдъ о немъ пичего не знають. Я такъ и сдълалъ. Правовъдикъ остался этимъ ръшеніемъ очень доволенъ. Приблизительно такой же случай быль и при директорствъ Беренштама. Одинъ изъ служащихъ южнаго раіона весьма долго состояль въ своей должности безъ движенія. Его начальство за него хлопотало, но почему-то это ни къ чему не приводило. Онъ усталъ ждать и ръшиль, что если ужь дълать карьеру, то не слъдуеть останавливаться передъ поступленіемъ на службу въ департаментъ полиціи. По всъмъ видимостямъ это былъ шагъ съ его стороны только легкомысленный. Новое время застало его, когда онъ только что подалъ прошеніе въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ. И этого было достаточно, чтобы потерять старое мѣсго и не получить новаго. Онъ слезно просиль оставить его на службь Министерства Юстиціи, объясняль, что ему безъ службы жить нечёмъ, что пусть опредёлять его, хотя бы, на м'есто кандидата на судебную должность, но не лишають работы изь-за куска хлъба. Но Беренштамъ уперся. Убъдить его измънить свое отношение къ судьбъ этого несчастнаго товарища прокурора я не могь и не имъль основанія требовать его оставленія на службъ. Формально Беренштамъ быль правъ, и я долженъ былъ уступить. Если-бы я настанвалъ на своемъ — Беренштамъ вправъ быль бы говорить, что я безъ нужды лишаю его голоса. Но эта жестокость была мить очень и очень не по вкусу.

Беренштамъ недолго прослужилъ въ Министерствъ Юстицін; его назначили вскоръ товарищемъ Министра Продовольствія, то-есть товарищемъ А. В. Пѣше конова, съ которымъ онъ былъ въ близкихъ отношеніяхъ. Однако, онъ ушелъ съ пъкоторымъ неудовольствіемъ. Онъ надъялся получить мѣсто 5-го товарища Министра Юстицін, каковое мѣсто ему объщалъ Перевераевъ. (Товарищами мъшстра при Переверзевъ были: бывиіе — Зарудный и Скарятипъ два новыхъ — я и харьковскій прис. пов., съ которымъ я очень подружился, — мылѣйшій

Вальцъ.)

Само собой разумъется, что мъсто пятаго товарища министра предложилъ Беренштаму Переверзевъ, ни съ къмъ объ этомъ не посовътовавшись. Когда же зашла объ этомъ ръчь съ товарищами министра, то было ръшено, что въ назначении пятаго товарища министра не встръчается ръшительно пикакой падобности. Для меня кром'в того ясно было, что свое предложение Беренштаму Переверзевъ сдълаль совершенно зря, ибо любиль объщать мъста, даже въ тъхъ случаяхъ, когда ясно было, что объщание это явно неисполнимо. Меня нисколько, напримъръ, не удивило, когда я здъсь на Кавказъ узналъ изъ открытаго инсьма московскаго прис. пов. Ш., обвинявшагося въ рядь неблаговидныхъ поступковъ по управлению продовольственной частью при Грузинскомъ правительствъ, что въ бытность его въ Россіи Переверзевъ объщалъ и ему мъсто товаринца министра. Объ этомъ объщании Переверзева ръшительно никто изъ цасъ ничего не зналъ. Беренштамъ, конечно, не былъ въ положении Ш. Но все же ему слъдовало о своемъ назначении поговорить не только съ Переверзевымъ. Ему лоджно было быть извъстнымъ, что безъ общаго обсуждения вопросъ о назначенін пятаго товарища министра вообще пройти не могь. Впосл'єдствін, какъ я слышаль, Беренштамь обвиняль именно меня, что я воспрепятствововаль его назначенно. Закулисно, т. е. безъ въдома товарищей министра, между Беренштамомъ и Переверзевымъ былъ ръшенъ вопросъ даже о томъ, кто сядетъ на мъсго Беренштама, когда онъ получить новое назначеніе. Предполагалось назначить директоромъ 2-го Департамента бывш. прис. пов. В. Н. Новикова, ближайшаго друга Беренштама, абсолютно пеподходящаго для занятія должности директора 2-го Департамента, челов'яка нервнаго, несправедливаго, который всегда передъ к'ямъ нибудь либо преклонялся, либо къ кому либо отпосился недружелюбно. Беренштаму Новиковъ всегда кадилъ. Въ скобкахъ долженъ сказать, что Новиковъ самъ по себі чести'яйшій челов'якъ и бликайшими пріятелями всема любимъ. Обиженный Беренштамъ ушелъ, и по нашему р'яшенію на его м'ясто быть приглашенъ отбывавшій воинскую повинность — кадетъ, прис. пов. округа Саратовской Судебной Палаты Б. Б. Араповъ, добросов'ясти'яйшій въ мір'я челов'якъ, который всямъ пришелся ко двору.

Со вступленіемъ Переверзева въ должность Министра Юстиціи начались мои мученія, иначе я не могу назвать тогдашнее длительное свое настроеніе духа.

Какъ я уже раньше сказалъ, Переверзевъ назначилъ меня своимъ товарищемъ. Переверзевъ былъ однимъ изъ моихъ ближайщихъ товарищей, съ которымъ мы были настолько близки, что церемоній между нами не было никакихъ. Такимъ образомъ, все предсказывало, что работа у насъ пойдетъ при взаимномъ другъ къ другу довъріи совершенно гладко. Однако, съ первыхъ же шаговъ я увидътъ, что Переверзевъ не обо всемъ со мной говоритъ, т. е., что есть области, въ которыя онъ избъгалъ меня пускатъ, и не потому, что онъ дорожилъ бы полной своей самостолятельностью въ ръшеніи нъкоторыхъ вопросовъ (что я вполить бы одобрялъ, если бы это было такъ, и и а что я бы и не претендовалъ), а потому, что, казалось, боялся встрътить съ моей стороны неодобреніе его дъйствій.

Переверзевъ состояль членомъ Совъта прис. пов. и, естественно, онъ должень быль нанести свой визить Совъту, когда быль назначень Министромъ Юстиціи, что онъ и сдівлаль, посітивъ предсівдателя совіта прис. повір. Н. П. Карабчевскаго на его частной квартиръ, куда были приглашены по этому случаю всь члены Совъта. Въ качествъ бывш. члена Совъта былъ у Карабчевскаго и я. Переверзевъ произнесъ ръчь, которую я слушаль съ большимъ удивленіемъ, или скоръе, недоумъніемъ. Въ основу ръчи Переверзева было положено слъдующее приблизительно положение: властямъ часто приходится дълать беззакония; онъ самъ это испыталъ, будучи прокуроромъ Палаты; также в вроятно ему придется поступать и въ качествъ министра; онъ знаеть, что послъ такой его дъятельности Совъть прис. пов. врядъ ли согласится принять его обратно въ сословіе. Какая то особенная муха укусила тогда Переверзева. Я иначе не могъ объяснить его рѣчь, какъ желаніемъ съ его стороны быть оригинальнымъ, сказать что-то свое и новое. Дъйствительно сказаль! Я не желаю дълать никакихъ комментарій на эту курьезную рѣчь. На мой взглядъ, достаточно привести ея содержаніе, чтобы отнестись съ подозрительностью къ представителю власти, на которомъ особенно лежить обязанность следить, чтобы законы не нарушались.

Адвокаты приняли річь Переверзева віроятно такъ, какъ принимають всякую застольную річь. Въ содержаніе ея никто не вникаль. По крайней мізріз я ни отъ кого не слышаль критики ея.

Еще до назначенія Переверзева министромъ ходили слухи (я ихъ не пров'єрялъ, ибо это было въ сторон'є отъ вопросовъ, меня касавшихся), что при прокурор Петербургской Судебной Палаты, т.е. при Переверзев существуетъ

какой-то товарищъ прокурора Судебиой Палаты, на обязанности коего лежитъ подысканіе квартиръ для какихъ то политическихъ организацій. Такъ ли оно было или итть, я не зналъ хорошенько. Говорилось это съ нявъстиой ироніей. Никакихъ законовъ о реквизиціи квартиръ тогда вообще не существовало, слѣдовательно, если оно такъ и было, то дѣло это было со стороны про курора частное и, втроятно, въ основу его была положена нявъстиая любезность. Во всякомъ случат произошло слѣдующее: тотчасъ по назначеніи Переверзева министромъ къ нему явилась на пріемъ какая-то группа стоварищей» и просила его подыскать квартиры для собравшихся прітажихъ крестьянскихъ депутатовъ, а также для какой то политической организаціи (я не допущу особенной ошибки, если сдѣлаю предположеніе, что организація эта была близкой къ большевикамъ).

Объ этой просьбѣ «товарищей» я узналъ совершенно случайно, войдя въ пріемную министра, когда онъ принималь этихъ посьтителей. Само собой разумівется, я не вмешался въ ихъ беседу. Помню, что когда просители уходили, то одинъ изъ нихъ театрально подняль руку къ потолку и, потрясая ею, театральнымъ же голосомъ говорилъ Переверзеву: «Павелъ Николаевичъ, позаботьтесь же объ этой организаціи, они никакъ не могуть найти себ'в пом'вщенія». Я слушаль это съ негодованіемъ, и когда просители ушли, я сказаль Переверзеву, что позаботиться о пом'вщеніи крестьянских депутатовь еще кое какъ допустимо, такъ какъ это все же похоже на какое то общественное дъло, но заботиться министерству о частныхъ политическихъ организаціяхъ и подыскивать имъ квартиры – не д'вло властей. Надо гнать такихъ просителей къ черту. Воть это мое вившательно, повидимому, не особенно пришлось по вкусу Переверзеву. Я это почувствоваль. Онь сказаль ми'ь, что надо же имь помочь, что нельзя и опасно со всеми ссориться и проч. Я же быль очень недоволенъ всемъ этимъ. Я неоднократно после этого случая слышалъ разговоры о томъ, что Переверзевъ ищетъ кому то какія то квартиры. В'єрно это было или н'єть не сумъю сказать.

На первыхъ порахъ своей дъятельности Переверзеву пришлось натолкнуться на очень острый вопросъ объ обыскахъ, арестахъ и высылкахъ лицъ въ административномъ порядкъ. Не помню, почему этотъ вопросъ возникъ именно въ Министерствъ Юстиціп и почему завъдываніе этимъ чисто административнаго характера дъломъ было возложено на Министерство Юстиціи. Кажется, это было наследіе после Керенскаго, который хотель взять это дело въ свои руки. Переверзевъ очень горячо занялся возложенной на него задачей составить проекть новаго закона, но дъло было дырявое. Было и всколько обсуждений этого вопроса между министромъ и его товарищами, но безъ особаго толка. Переверзевъ говорилъ, что надо быть вооруженнымъ до зубовъ для успъшной защиты проекта поваго закона въ Совъть Министровъ. Но трудно было сосредоточить въ Министерствъ Юстиців право административныхъ взысканій пли что почти то же — право совершать произволь. Конечно, административныя взысканія есть дъло исключительно Министерства Внутреннихъ Дълъ, какъ высшаго органа административной власти. Проекть Министерства Юстиціи и всколько разъ докладывался въ Совъть Министровъ и каждый разъ неудачно; въ концъ концовъ онъ такъ и не быль принять (что было совершенно правильно), и дело обысковъ, арестовъ и высылки въ административномъ порядкъ было передано Министру Внутреннихъ Дълъ и Военному для совмъстнаго ихъ разръщенія. Переверзеву надо было въ свое время объяснить въ Совъть что проекть новаго закона имъ

составлень въ томъ направленіи, въ какомъ ему было поручено составить, что по существу онъ ничего не имѣеть противъ передачи дѣлъ объ арестахть, выл сылкъ и обыскахъ въ вѣдѣніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Между тѣмъ. Переверзевъ, повидимому, горой столлъ за свой проектъ, защищая его цѣлесообразность, чѣмъ подорвалъ къ себѣ довѣріе Совѣта. Онъ самъ, въ весьма скоромъ времени послѣ назначенія министромъ, жаловался, что не имѣтъ успѣха въ Совѣтѣ и что всѣ проекты новыхъ законовъ Министерства Юстиціи откладываются разсмотрѣніемъ, почитаясь повидимому не имѣющими серьезнаго значенія. Словомъ, престижемъ въ Совѣтѣ Переверзевъ не пользовался почти ниъканмъ.

Какъ то такъ случилось, что Переверзеву, еще когда онъ былъ прокуроромъ Палаты, но его ли иниціативѣ или по иниціативѣ Керенскаго было поручено завѣдываніе дѣломъ контръ-развѣдки. Когда онъ сдѣлался министромъ, онъ оставиль это дѣло у себя. Для этого дѣла нужны были средства. Деньги ему отпустиль Совѣтъ Министровъ. Какъ оказалось, отпустили какъ бы на вѣру, нбо не было сдѣлано никакого постановленія объ учрежденіи контръ-развѣдки и о томъ, въ вѣдѣніи кого она должна находиться и на какихъ основаніяхъ дѣйствовать. Завѣдующимъ контръ-развѣдкой состоялъ какой-то вернувшійся изъ Франціи эсть-эръ Мироповъ, который каждое утро являлся къ Переверзеву и о чемъ-то съ нимъ довольно долго бесѣдовалъ. — Этимъ бесѣдамъ Переверзевъ, повидимому, придавалъ серьезное значеніе.

Заруднаго учрежденіе этой контръ-разв'ядки именно при Министерств'я Юстиціи глубоко возмущало; какъ челов'якъ горячій, онъ говориль о ней чуть ли на съ п'яной у рта и ув'яряль, что изъ за нея онъ выйдеть въ отставку.

Впослѣдствін миѣ пришлось имѣть по поводу этой развѣдки столкновеніе съ Мироновымъ, но при Переверзевѣ я въ это дѣло не вмѣшивался, ибо оно было, если можно такъ выразиться, не моего стола. За всѣмъ угоняться было невозможно.

Переверзеву пришлось послѣ его назначенія въ качествѣ министра явиться въ засѣданіе комиссіи по пересмотру судебныхъ уставовъ. Онъ обратился къ сенаторамъ и профессорамъ съ привѣтственною рѣчью, и эта рѣчь его миѣ не понравилась. Тонъ ея была таковъ: «Вы миѣ нужны для того-то и того-то; я прошу васъ сдѣлатъ то-то и то-то». Миѣ казалось — комиссія нужна не для министра Переверзева, а нужна для дѣла, общаго всѣмъ, дѣла, въ которомъ Переверзевъ работаетъ только по положенію какъ глава; онъ только первый изъ равныхъ. Переверзевъ въ своей рѣчи находилъ нужнымъ подчеркнуть свое положеніе главы, чтобы показать, какой дескать онъ, Переверзевъ, настоящій, энергичный министръ. Словомъ, тонъ рѣчи былъ напускной и для дѣла ненужный.

Еще до засъданія комиссіи, въ которой предсъдательствоваль Переверзевъ, мит пришлось поднять вопрось въ Министерствъ о несмъняемости судей, о чемъ я выше говориять. Моя точка зрънія была такова: законъ о несмъняемости судей есть законъ необходимъйшій, пбо ставить судью въ независимое отъ администраціи положеніе. Но все же это ни болѣе ни менѣе, какъ гарантія противъ прочизвола администраціи. Если бы администрація была идеальна и не стремилась бы къ подчиненію себъ совъсти судей, то не было бы никакой необходимости въ законъ о несмъняемости судей. Принципъ несмъняемости пе есть принципъ

самодовићющій; онъ есть все же зло, но гарантирующее противъ большаго зла; нельзя представить себв вичего худиато, какъ несправедливато судью, которато пикто не можетъ сибетить. Дореволюціонное время посадляо въ Россіи множество худыхъ судей, памъ пужно избавиться отъ пихъ. Слѣдуетъ издать закопъ, отмѣняющій несмѣняемость судей на очень краткій срокъ, въ каковой и избавиться отъ этихъ дурныхъ судейскихъ элементовъ. Правильность моей точки арѣнія признавали весьма многія лица. Переверзевъ стоялъ на моей сторонѣ. Но когда вопросъ быль переданть на предварительное разсмотрѣніе судебной ко мнссін, что было явнымъ проваломъ иден временнаго уничтоженія несмѣняемости, то было ясно, что этоть вопрось въ комиссій провалится, ибо такіе вопросы, если котять ихъ разрѣшить въ положительномъ смыслѣ, нельзя ставить на обсужденіе цѣлыхъ коллегій; нельзя заставлять цѣлую комиссію отвергнуть припцинъ, уважать который является чуть ли не аксіомой.

Очень многія лица ви в компссій стояли за временную отм'вну несм'вняемости судей. Но храбро выступиль за это въ самой комиссій только будущій Министри Юстиціи прис. пов. Малянтовичъ. Большинство же изъ тівхъ, которые въ бес'вдахъ со мной стояли на моей точків зр'внія, въ пленарномъ зас'вданіи комиссій, пе только отказались отъ своей прежней точки зр'внія, по даже о ней не заявили. Главными защитниками прищипа несм'вняемости судей стали пери присутствующіє Гражд. Кассац. Департамента Грапскау и оберъ-прокуроръ ловнаго Кассац. Департамента Носовічъ. Сенаторъ Ганскау говориль даже объ

этомъ вопросъ съ волненіемъ.

Словомь, я провалился. А помогъ этому провалу и Переверзевъ, который въ комиссін сталь на сторону защитниковъ несмъняемости. Онъ объяснить впослъдствіи это тъмь, что вопросъ о временной отмънъ несмъняемости судей явно клонился къ провалу. Но миъ не нравилась его непослъдовательность.

Въ острую оппозицію къ Переверзеву, завершившуюся, однако, благополучно, мив пришлось встать по дълу о пазначении прокурора Тифлисской Судебной Палаты Кисилевскаго на новую должность. Я выше упомянуль, что тифлисскіе адвокаты дали свой отрицательный отзывъ о Кисилевскомъ, но потомъ взяли его обратно. Это, конечно, не могло понравиться Кисилевскому, который не пожелаль оставаться далье на службь въ Тифлись. Нужно было его какъ-нибудь устроить на новомъ мЪстЪ, такъ какъ претензія его была справедлива. Я пиблъ частныя свъдънія о Кисилевскомъ, какъ о хорошемъ человъкъ; миъ особенно хотълось оказать ему услугу. Однако, въ то время ингдъ не было лля него полходящихъ свободныхъ вакансій. Но Переверзевъ такую вакансію наніель. Пость старшаго председателя Петроградской Судебной Палаты быль вакантнымъ. Было очень трудно найти настоящаго зам'єстителя на этоть пость. О томъ, чтобы назначить на это мъсто Кисилевскаго, никому въ голову не могло прійти, такъ какъ это было бы редкостнымъ скачкомъ по службе. Место старшаго председателя Истербургской Судебной Палаты за последнее время занимали все сепаторы. Если бы къ этому времени сепаторъ Тагащевъ-сыпъ самъ не заявилъ желанія получить вакантное мѣсто старшаго предсъдателя Петербургской Судебной Палаты, то мы были бы въ большомъ затруднени, что намъ дълать. И вдругъ въ періодъ переговоровъ съ Таганцевымъ Кисилевскій, послъ уже состоявиштося частнаго соглашения съ Таганцевымъ, пришелъ ко миъ съ пріема у Переверзева и заявляеть, что Переверзевъ сказалъ ему, что назначить его старшимь председателемь Петербургской Судебной Палаты. 31 быль францровань этимь сообщениемь до последней степени. Я сказалъ Кисилевскому, что при всемъ моемъ желанін оказать ему всякое содъйствіе въ его служебномъ положени, я все же предупреждаю его, что постараюсь отклонить это назначение, и надъюсь, что онъ не будеть за это на меня въ претензіи. Кисилевскій отнесся къ монмъ словамъ безъ всякой предубѣжденности; онъ очень хорошо понималъ, что Переверзевъ перехватилъ черезъ край. Я отправился къ Переверзеву и просилъ его (ранъе я ему то же говорилъ) безъ предупрежденія меня никого никуда пе назначать, что его воля, какъ министра, будеть исполнена, но онъ не долженъ сводить всякую работу канцелярии на ивть неожиданностью своихъ распоряжений. Я ему объяснилъ, что всякое назначение на должность въ буквальномъ смысле приводить въ движение все ведомство, ибо съ назначениемъ одного дина передвигается съ мъста на мъсто цъдая плеяда другихъ служащихъ. Въ частности я сказалъ ему и о томъ, что Кисилевскаго по ходу его службы слишкомъ рано назначать старшимъ предсъдателемъ Петроградской Сулебной Палаты, что такимъ назначениемъ булутъ недовольны въ судебномъ міръ. Переверзевъ по обыкновенію выслушаль, что я ему сказаль, не возражаль мив и молча предоставиль мив дъйствовать по своему усмотрвию. Къ моему удовольствію открылась вакансія въ Сенат'в на должность товарища оберъпрокурора, на которую къ всеобщему удовлетворению и быль назначенъ Кисилевскій.

Былъ такой случай. П. Н. Переверзевъ попросилъ меня устроить одного своего пріятеля присяжнаго пов'єреннаго предс'єдателемъ Окружнаго Суда одного изъ южныхъ городовъ Россіи. Онъ назваль и городь. Этоть городъ на югъ служиль лакомымь кускомь для многихь. Всё, кто чувствоваль себя физически плохо или имълъ въ семьъ больныхъ, стремился понасть туда. Кандидатовъ на открывавшуюся тамъ вакансію предсъдателя Окружнаго Суда было множество. Но главное несчастие заключалось въ томъ, что алвокатъ Х., на мой взглядъ, былъ абсолютно неспособенъ занять эту должность. Это былъ адвокать безъ практики и въ достаточной мъръ лънивый. Переверзевъ настанвалъ на его назначении, несмотря на мой протесть. Я быль въ очень трудномъ положении. Я старался косвенно повліять на Х., объясняя ему, какъ трудно и сложно положеніе всякаго председателя суда. Но Х., какъ и некоторые другіе адвокаты, не чувствовалъ, что онъ былъ неспособенъ на занятие этой должности; онъ де не хуже другихъ. Что миѣ было дѣлать?! Въ то время въ Петербургѣ находился старшій предсъдатель той Судебной Палаты, къ которой быль приписань упомянутый выше Судебный Округь. Это быль одинь изъ дучшихъ судей въ России. Я откровенно разсказаль ему положение дъла и необходимость вслъдствие настояния министра назначить X. предсъдателемъ —скаго суда. Тоть сказалъ: «Назначайте; всякихъ предсъдателей суда мы видъли; будетъ плохъ, поможемъ ему». Я сообщиль Х., что желаніе его будеть удовлетворено. Тогда Х., все же скромный человъкъ, испугался будущей своей отвътственности и отъ мъста предсъдателя суда отказался.

Еще одна черта П. Н. Переверзева:

Въ тъ времена на пріемные часы министровъ являлась масса народа. Это была цълая лавина людей. Нужно было всѣхъ просителей по возможности удовлетворить, хотя бы одними отвътами. Трудъ по пріему просителей было почти даромъ потраченное время: Ни одного вопроса, походя, ръшать нельзя. Нужно сразу понять, что просить проситель и дълать отмѣтку на прошеніи, что тре-

буется сдівлать по этому прошенію. Керенскій быль мастерь принимать; всі уходили отъ него удовлетворенные. Но, конечно, Керенскій на пріемы смотр'влъ, какъ на обузу. А Переверзевъ чуть что не любилъ ихъ; опъ находилъ, что на пріемахъ узнаешь истинныя нужды парода. Керепскій при своей быстрот'є р'єшеній почти всегда попадаль въ цель. А Переверзевъ делаль промахъ за промахомъ. Одно дътище Керепскаго было крайне неудачно — это новое устройство мирового суда: въла сталъ ръшать судья съ двумя ассистептами (откуда и какъ ихъ назначали — я не помню); это былъ судъ безапелляціонный. Почему и кому въ угоду сравинтельно популярный мировой судъ нужно было испортить! Эти судьи такого пар'вшили, что пришлось создать право Министра Юстиціи пересматривать эти ръшенія и отмънять ихъ. И воть туть Переверзевъ неоднократно отличался. Не разсмотревъ всего производства суда, по жалобе потерпъвшей стороны отмънялъ ръшение суда. Словомъ было столько и серьезнаго, и мелочей, которыя раздражали меня въ Переверзевъ и даже болъе, чъмъ раздражали, что я ръшилъ подать въ отставку, о чемъ и сказалъ Скарятину и Вальцу. Они меня стали уговаривать остаться, между прочимъ, мотивъ ихъ быль — необходимость не оставлять Переверзева безъ помощи, на что я согласился при условіи сохраненія за собою права открыто критиковать д'віствія Переверзева, чтобы его дъятельности не смъщивали съ дъятельностью его товарищей, ибо я боялся, оставаясь на службъ, дискредитировать себя.

Въ бытность Переверзева министромъ, ко миѣ, какъ завѣдывающему гражданской частью, быль направлень проситель, московскій купець Н'вмчиновъ, владълецъ гостиницы «Дрезденъ». Вотъ, что онъ мнъ разсказалъ. Какъ только старое правительство пало, въ Москвъ образовалась революціонная организація, во главъ которой встали московскіе общественные дъятели, въ томъ чис. Б докторъ Кишкинъ. Эта организація захватила для своихъ нуждъ принадлежащую ему гостинницу «Дрезденъ», что онъ считаетъ крайне несправедливымъ. Онъ прібхаль въ Петербургь искать защиты у Правительства и возстановленія своихъ нарушенныхъ правъ. Въ душъ я очень обрадовался приходу Нъмчинова. Начавшаяся вакханалія нарушеній всякихъ правъ подъ флагомъ «революціоннаго правотворчества» была мив далеко не по вкусу. Мив хотвлось такъ или иначе положить ей, гдв можно, предвлъ. Случай съ Нъмчиновымъ давалъ къ тому нъкоторый поводъ. Я, копечно, не показалъ Нъмчинову и вида, что просьба его мить по душть, а весьма холодио замътилъ ему, что гражданскіе законы новымъ правительствомъ не отмънены и что, слъдовательно, онъ можетъ судебнымъ порядкомъ выселить пепрошенныхъ гостей изъ своей гостининцы. Нѣмчиновъ усуминдся въ такомъ своемъ правъ. Я, однако, разъяснилъ ему, что всъ права на его сторонъ, и прибавилъ, что, конечно, безъ адвоката ему обойтись цельзя, что протившикъ у него будеть сильный и что ему поэтому придется пригласить для услугъ опытнаго и съ именемъ защитника. Я указалъ ему на московскихъ присяжныхъ повъренныхъ Тесленко и Малянтовича, которые будуть въ этомъ дель ему полезны, по оговорился, что Тесленко и Малянтовичь люди съ хитреной и, пожалуй, не ножелають вступить въ его дѣло, чтобы не ссориться съ общественной организаціей, по что во всяком в случать они укажуть, къ кому нужно будеть ему обратиться.

Итминновъ утхалъ; однако въ Москвъ ничего не сдълалъ; онъ затъмъ вновь приъхалъ въ Петербургъ, чтобы новидаться со мной, но меня въ мини-

стерствъ ему не удалось застать и вечеромъ онъ позвонилъ ко мнъ по телефону на домъ, спрашивая совъта. Я быль съ нимъ болье, чъмъ сухъ. Замътилъ ему, что по дъламъ со мной можно бесъдовать только въ министерствъ, а не дома, и что вообще по его дълу не можеть быть пикакихъ разговоровъ, что ему уже указанъ путь, по которому ему надлежить идти и что все дальнъйшее всецьло зависить отъ него. На этоть разъ Нъмчиновъ послушался меня, ужхаль въ Москву и предъявилъ искъ у мирового судьи о выселении организации. Ръшеніе судьи было превосходно написано, и моя догадка, что ръшеніе было написано судьей по совъщании съ другими судьями, оказалась по наведенной справкъ правильной. Въ этомъ решении судъ писалъ, что новая власть особенно должна въ интересахъ довърія къ ней ограждать незыблемость существующихъ законовъ. Но что въ этомъ дълъ меня особенно поразило, это то, что дъло со стороны организаціи вель П. Н. Малянтовичь (будущій Министръ Юстиціи). Різшеніе мирового судьи вошло въ окончательную силу; жалоба Малянтовича въ Съездъ Мировыхъ Судей по формальнымъ основаніямъ всл'ядствіе допущенной имъ какой-то ошибки была ему возвращена. Объ этомъ дълъ мнъ пришлось говорить съ товарищемъ Министра Внутреннихъ Дълъ Леонтьевымъ, который одобриль въ этомъ дълъ мою точку зрънія; и отъ Леонтьева я получиль вскоръ затъмъ приглашение принять участие въ комиссии при Министерствъ Внутреннихъ Лъль по вопросу объ изданіи особаго закона о правъ правительства на реквизицію частныхъ пом'ященій для нуждъ правительственныхъ и общественныхъ. Вопросъ объ изданіи новаго закона подняла указанная выше московская организація. Комиссія была довольно торжественно обставлена; въ ней было много прі взжихъ гостей изъ Москвы. Въ качеств в представителя организаціи въ комиссіи выступиль московскій присяжный поверенный Метакса, который сказаль длиннъйшую ръчь на тему, какъ необходимо для правительства и общественныхъ организацій право на реквизицію частныхъ пом'віценій. Въ его рѣчи сквозило большое неуловольствіе по поволу «несправедливаго» р'ышенія мирового судьи, который не сумълъ понять значенія поднятаго у него дъла. Мить пришлось ему отв'ячать. Въ то время въ Петербургъ было уже въ полномъ ходу дъло объ особнякъ Кшесинскій и о дачъ Дурново. Я сравниль дъйствія московской организаціи съ дъйствіемъ большевиковъ въ Петербургь; я указаль, что московская организація должна полностью признать свою неправоту и что она даже признала ее тъмъ, что обратилась къ правительству, потерпъвъ фіаско въ судебномъ пути, — съ ходатайствомъ объ изданіи новаго необходимаго закона о реквизиціи. Метакса разсердился на мою річь. Онъ сказаль: «Мы въ другомъ мъстъ поговоримъ съ Демьяновымъ на задътую имъ тему». Въ какомъ мъстъ я должень быль беседовать съ Метаксой, я не зналь, но съ нимъ мит не пришлось потомъ встръчаться. Законъ новый былъ разработанъ, но не помню, чтобы онъ окончательно былъ принятъ Временнымъ Правительствомъ. Энергичный товарингь Министра Леонтьевъ вышелъ вскоръ въ отставку, когла ущелъ изъ Временнаго Правительства кн. Львовъ — Мпнистръ Внутреннихъ Дѣлъ.

Съ Леонтъевымъ миѣ пришлось познакомитъся въ Маломъ Совѣтѣ Министровъ. Въ засѣданіяхъ этого Совѣта принимали участіе товарищи Министровъ. Въ немъ разсматривались, такъ называемыя, безспорныя дѣла. Но какъ только вопросъ возбуждалъ споръ, и получалось разногласіе, безспорное дѣло передавалось на разсмотрѣніе непосредственно въ Совѣтъ Министровъ. Засѣданія Малаго

Совъта меня интересовали, и я къ нимъ готовился. Въ этомъ миъ помогалъ чиновникъ Юстиціи г. Гепнеръ, весьма опытный юристь. Онъ очень хорошо зналъ, гдъ и на какой законъ надо опереться. Митие же о томъ, что нужно поддержать въ Совъть и что подлежить провалу, было уже дъломъ моимъ личнымъ. Съ г. Гепнеромъ мы подружились; онъ охотно со мной бесъдовалъ и о старыхъ временахъ и миого передаваль мив любопытнаго изъ бывшей жизии Министерства. Г. Гепперъ, ознакомившись съ вопросами, которые подлежали обсужденю въ Совътъ, докладывалъ миъ о нихъ, сообщалъ вмъстъ съ тъмъ, не нарушаются ли принятіемъ «безспорнаго вопроса» старые законы и, если приходилось ихъ отмънить, то какъ нужно было бы это оформить съ внъшней стороны, ибо, еслибы вводился новый законъ и вмъстъ съ тъмъ не оговаривалось бы въ немъ, какія статьи стараго закона отм'вняются, то вышла бы большая путаница въ примѣненін новыхъ законовъ. Придавалъ значеніе (что весьма правильно) посъщеніямъ Малаго Совъта и товарищъ Министра Юстиціи А. С. Зарудный. Въ то время предсъдателемь Малаго Совъта Министровъ состояль профессоръ Гриммъ. Поговаривали, что онъ уйдетъ, и Зарудный находилъ наиболее правильнымъ, чтобы въ замъстители проф. Гримма по предсъдательствованию въ Совътъ быль назначень одинь изь товарищей Министра Юстиціи.

Я сталь довольно часто посвидать засвданія Малаго Соввта. Ріже посвидали его Зарудный и Скарятинь. Я весьма быстро сошелся съ проф. Гриммомъ, который относился ко мив съ дов'вріемъ, что мив изв'встно со стороны.

Къ этому времени относится слъдующій эпизоль: У меня вышло нъчто въ родъ скрытаго столкновенія съ Министромъ Путей Сообщенія Некрасовымъ. Однажды ко мить обратился мой бывшій кліенть съ просьбой выслушать двухъ его пріятелей южныхъ заводчиковъ, которые хотьли посовътоваться со мной по поводу какой-то поставки въ Министерство Путей Сообщенія. Я спачала наотръзъ отказался съ ними говорить, но когда бывшій дов'вригель ми'в объясниль, что дъло касается взятки, которую заводчики хотять обойти, я согласился ихъ выслушать. Заводчики побывали у меня и действительно разсказали мне, что безъ взятки они никакой поставки сдълать не могутъ. Взятку требовали на какой то южной жел влой дорогъ. Въ правдивости ихъ словъ я не имълъ основаній сомићваться. Я написаль Некрасову письмо, въ которомъ просиль его выслушать заводчиковь, оговорившись однако, что дично сь ними я не знакомъ, но что не имъю основанія имъ не довърять, такъ какъ они мнъ рекомендованы лицомъ, заслуживающимъ съ моей стороны полнаго довърія. Заводчикамъ же я сказалъ следующее: «я даю вамъ письмо къ Некрасову, но съ условіемъ, что вы будете говорить съ нимъ также откровенно, какъ со мной». Черезъ изсколько дней послъ сего, заводчики были вновь у меня и разсказали мив, что мое письмо къ Некрасову имъло скоръе отрицательное для нихъ значение. Некрасовъ приняль ихъ очень хорошо, но когда они передали мое письмо къ нему и разсказали, въ чемъ заключается ихъ просьба, Некрасовъ надулся. Разсказъ ихъ меня удивиль. Съ Некрасовымъ я былъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ. Я и мысли не могъ допустить, чтобы опъ могъ отрицательно отнестись къ просителямъ только потому, что опи сослались на меня. Въ чемъ же было дъло?! Я нашелъ объяснение въ следующемь: Пекрасовъ не могь допустить, чтобы у него, въ его в'вдоиств'в могли быть какія либо безобразія, чтобы въ Министерств'в Путей Сообщенія при немъ, какъ и въ старину, могли брать взятки. Указаніе на возможность безнорядковь въ его въдомствъ показалось ему въроятно несправедливымъ. Его, можеть быть, могло разсердить непрошенное по его мифийо вмфшательство съ моей стороны не въ свое дѣло. Чѣмъ кончилось дѣло съ поставкой, я не узналъ. Кажется, заводчики не достигли ничего.

Переверзевъ, повидимому, самъ чувствовалъ, что не все удачно идеть у него по Министерству. Онъ все время быль въ удрученномъ состоянии духа; дъйствовало на это состояніе, конечно, и то, что опъ не пользовался авторитетомъ во Временномъ Правительствъ. Ему стало казаться, что все идеть прахомъ. Въ то время еще всъ данныя были на лицо, чтобы бороться за программу Временнаго Правительства, т. е. за доведение Россіи до Учредительнаго Собранія, отчаянію не было еще м'єста. Переверзевъ самъ вскор'є показаль, что съ большевиками можно и должно бороться. Первый натискъ на нихъ быль имъ сдъланъ, когда большевиковъ выдворяли изъ дома Кшесинской. Положение было таково: большевики, и Ленинъ въ томъ числъ, заняли насильно домъ Кшесинской и не желали оттуда уходить. На это насиліе собственница особняка Кшесинская еще въ то время не жаловалась и не подавала иска о выселеніи непрошенных в гостей. Казалось бы, не было повода къ начатію дела, если смотреть на насильственное занятіе чужого дома какъ на акть только самоуправства, т. е. какъ на пресгупленіе, преслідуемое только въ частномъ порядкі по жалобі потерпівшаго. Нужно признать, что такой взглядъ Временнаго Правительства на дёло съ захватомь особияка Кшесинской быль ошибочнымь; нужно было видъть въ дъйствіяхъ Ленина и другихъ начто большее, чамъ самоуправство, то-есть начто, требовавшее непосредственнаго вившательства властей. Въ концъ концовъ, Кшесинская не стерпъла издъвательства надъ собою и предъявила у мирового судън искъ о выселени изъ ея дома какъ Ленина, такъ и занимавшихъ ея особиякъ различныхъ большевистскихъ организацій. Искъ этоть былъ предъявленъ повъреннымъ Кшесинской, присяжнымъ повъреннымъ Хесинымъ. Само собой разумъется, мировой судья иначе не могь поступить, какъ удовлетворить справедливое требование Кипесинской. Дъло было выиграно, но оставалось еще привести въ исполнение ръшение судьи. Ленинъ и компания не пожелали ему подчиниться. Наступиль острый моменть примъненія къ нимъ вившией силы. Судебный приставъ не смогъ этого сдълать; оставалось позвать на помощь ему военныя части. Переверзевъ, не ожидая вызова войскъ, обратился къ совъту рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ съ просьбой повліять на отв'ьтчиковъ, чтобы они добровольно оставили помъщение, кстати и дачу Дурново, по поводу которой не производилось никакого д'бла \*.

Замъчательный въ своемъ родъ отзывъ далъ Исполнительный Комитетъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ Министру Юстиціи по поводу его обращенія. Онъ указаль ему, что существуеть законъ, который предоставляеть право владъльну дома и власти выселить квартирантовъ изъ насильно занятаго ими помъщенія, что надо обратиться по дълу только въ судъ, а не въ Совътъ рабочихъ депутатовъ. Врядъ ли, однако, справедливый, поучительный и вмъстъ съ тъмъ простой и ехидиній отвъть Исполнительнаго Комигета повліялъ сколько нибудь на Переверзева. Врядъ ли онъ его заставилъ покраснъть. Однако, таковъ характеръ. Переверзева, что когда пришлось дъйствовать, то-есть когда призванняя войн-

<sup>\*</sup> Очень можетъ быть, что я ошибаюсь относительно времени обращенія Переверзева въ совѣть рабочихъ депутатовъ по поводу дома Кшесинской и дачи Дурново. Очень вѣроятно, что обращеніе состоялось раньше и помимо дѣла по иску Кшесинской. Но вѣрю то, что такое обращеніе на самомъ дѣлѣ было.

ская часть, должна была осадить домъ Кшесинской и выселить оттуда квартирантовъ, Переверзевъ оказался на мѣстѣ дѣйствія, п я не ошибусь если выскажу предположеніе, что онъ лично руководиль дѣломъ выселенія. Энергія, которая могла поправиться, хотя и не дѣло Минисгра входить самолично въ исполненіе рѣшеній судебныхъ мѣстъ, какъ бы важны они пи были по существу.

Кончилъ свою министерскую карьеру Переверзевъ совершенно соотвът-

ственно своему облику.

Петербургской прокуратурой было начато следствие по делу о большевикахъ. Прокурорь палаты Каринскій вель это дівло съ энергіей. Къ слівствію привлечено было очень много лицъ. Какъ мив помнится, Ленинъ въ началв производства не былъ привлеченъ къ уголовной отвътственности. Одно большевистское дъло цъплялось за другое, и производство возросло до громадныхъ размъровъ. Все дъло обнимало уже 15 томовъ производства. Керенскій быль крайне недоволенъ кажущейся ему медленностью веденія дела, такъ какъ не видель его результата, то-есть, чтобы кто либо быль привлечень къ уголовному суду. Пока дъло находилось въ стадіи предварительнаго слъдствія положеніе большевиковъ во вит все украплялось. Публичные выпады большевиковъ далались все смалте и смълъе, а общество какъ булто переставало вилъть во Временномъ Правительствъ силу, способную дать имъ отпоръ. Одно большевистское наступление было ликвидировано благодаря помощи казаковъ. Но затъмъ вновь возрасло. Казаки остались не у дътъ, обиженные какимъ-то несправедливымъ распоряженіемъ Керенскаго, непосредственно ихъ касавшимся. (Подробностей не помню.) Нужно было поверпуть психологію массъ въ отношеній къ большевикамъ, нужно было нанести имъ моральный ударъ, дабы отвлечь отъ нихъ симпатіи массъ. Сдълаль это Персверзевъ. Онъ опубликоваль часть обвинительного матеріала по дълу о большевикахъ. Было напечатано письмо Ленина къ Радеку, въ которомъ, хотя и туманно, но можно было видъть, что въ денежномъ отношении Ленинъ не чистъ, а въ связи съ нъкоторыми другими матеріалами, что большевики, а значить и Ленинь, тъ огромныя деньги, которыя ими тратились на пропаганду, получали отъ пъщевъ. Если это было такъ, то Ленинъ, конечно, не могь не знать этого обстоятельства. Ударъ, нанесенный Переверзевымъ, былъ м'ьтокъ. Неголованіе охватило русское общество. Только и было разговору. что о продажничеств в большевиковъ. Но Переверзевъ по обыкновению не додълалъ дъла. Одновременно съ опубликованиемъ обвинительнаго матеріала онъ не даль распоряжения о немедленномъ арестъ всъхъ тъхъ лицъ, о которыхъ упоминалось въ его сообщени \*.

Кстати вспомнить — нашлись доктринеры, въ томъ числѣ новый сепаторъ П. Д. Соколовъ, которые обвиняли Переверзева за это опубликованіе слѣдственнаго матеріала, види въ немь нарушеніе закона, запрещавшаго опубликованіе матеріаловъ слѣдственнаго производства, забывая, что право опубликованія всегда принадлежало слѣдственной власти и только виѣ ея такое опубликованіе преслѣдовалось по закону.

<sup>\*</sup> Хронологическая канва ийсколько искажена авторомъ. Опубликованіе Переверзевнямъ обвинительныхъ противъ большевиковъ матеріаловъ состоялось во время первато выступления большевиковъ въ началѣ Іоля 1917 г. Распоряженіе Керепскаго, обидівнее казаковъ, касалось похоронъ казаковъ, павшихъ при подавленіи этого же выступлений большевиковъ. Прим. ред.

Упущеніе, сділанное Переверзевымъ, иміто послідствіемъ крупную стычку его съ Некрасовымъ, тогдашнимъ замъстителемъ Керенскаго въ Совъть Министровъ. (Описывая въ краткихъ словахъ дальнъйшія событія, оговариваюсь, что къ сожальню помпю ихъ весьма туманно. Однако, полагаю, что въ общемъ изложение ихъ правильно.) Некрасовъ и Переверзевъ были довольно близки другъ къ другу, а въ политикъ даже и друзьями. Некрасовъ былъ повидимому тоже съ этомъ деле неправъ, но по соображениямъ особаго свойства. Насколько мив помнится, у него скопились свои собственные матеріалы по обвиненію большевиковъ въ сношеніяхъ съ нѣмцами. Онъ, кажется, слѣдилъ за Радекомъ, который должень быль прівхать въ Россію черезъ Порвегію. Некрасовъ быль неправъ въ томъ, что велъ какую то свою политику даже безъ въдома Керенскаго. Повидимому, у него было желаніе отличиться и своимъ политическимъ чутьемъ, и предусмотрительностью. Выпаль Переверзева противъ большевиковъ разстроилъ его планы. Стало извъстнымъ, что Радекъ, узнавъ, что творится въ Петербургь, на границь съ Россіей остановился и укатиль обратно въ Германію. Стычка Переверзева съ Некрасовымъ была очень ръзка. Они другь на друга кричали, но Некрасовъ больше горячился и личныхъ выпадовъ противъ Переверзева себ'я не позволиль, тогда какъ посл'ядній передь этимь не остановился; разошлись они обозленные. Переверзевъ затъмъ сдълалъ огромную ошибку, напечатавъ свое оправдательное письмо въ газетахъ, гдъ ръзко обвинялъ Некрасова. Въ нападкахъ на Некрасова помогалъ ему товарищъ прокурора судебной палаты Бессарабовъ. Въ обществъ очень много говорили объ этомъ событін. Некрасовъ написалъ съ своей стороны оправдательное письмо, но отъ браннаго тона воздержался, указавъ однако, что и Переверзеву не следовало переносить въ печать брань по его адресу. Переверзевъ долженъ былъ бросить службу и убхаль изъ Петербурга. Говорили, что между Некрасовымъ и Переверзевымъ долженъ былъ состояться третейскій судъ; называли мое имя, какъ суперъ-арбитра въ этомъ судъ. Судъ въроятно и состоялся бы, еслибы Переверзевъ не убхаль изъ Петербурга. Лично меня поведение Переверзева возмущало. Я отдаваль дань его выпаду противь большевиковь, считаль его крайне удачнымъ, сожалѣлъ, что онъ, какъ я говорилъ выше, не додѣлалъ дѣла до конца, считалъ неправымъ и Некрасова, что онъ велъ свою собственную какую то тайную политику противъ большевиковъ, но ругань Переверзева по адресу Некрасова, перенесенная имъ затъмъ на столбцы газеты, ничъмъ не могла быть оправдываема. Помимо неполитичности дъйствій Переверзева, онъ не имълъ права забыть свои отношенія къ Некрасову, основанныя на дружбъ и связывавшія его съ нимъ общимъ общественнымъ и государственнымъ дъломъ. Карьера Переверзева — этого во всъхъ своихъ ошибкахъ все же чистаго и честнаго человъка, но большого фантазера, безпрограмнаго и неумълаго администратора, -кончилась. Я думалъ тогда — она никогда и не можеть возродиться — столько промаховъ онъ сдълалъ. Но людей такъ мало, что чего добраго его опять призовуть къ власти, и меня это не удивить.

Большевики должны ненавидъть Переверзева. Я знаю, что, когда пришло ихъ время, они готовили крупный процессъ съ именемъ Переверзева. Предупрежденный Переверзевъ скрылся изъ Петербурга. Большевики преслъдовали его семью. Если бы Переверзева судили, то врядъ ли бы онъ избъжалъ смертной казни. Но большевики не постёснялись бы казнить его и безъ суда.

Государственные преступники — министры императорскаго правительства находились подъ арестомъ и были посажены въ Петропавловскую кръпость, охраняемые «върнымъ» солдатами. Этихъ «върныхъ» солдатъ весьма хвалили въ печати за ихъ бравый видъ и върпость долгу; отъ нихъ, дескать, не уйдешь. Дъйствительно, отъ нихъ уйти было трудно. Бывшіе правители и вельможи были поди все пожилые, немощиые. Переносить физическія передряги, связанныя хотя и съ льготнымъ, но все же тюремнымъ режимомъ, имъ было не легко. Многіе пат нихъ захворали. Тюремный докторъ, а также призванныя медицискія свътила требовали измѣненія ихъ содержанія. Правительство признало возможнымъ нѣкоторыхъ изъ бывшихъ министровъ перевести подъ домашній аресть. Но этому воспротивилась «върная» тюремная стража. Она прямо сказала, что изъ тюрьмы ихъ не выпуститъ. Однако, послѣ переговоровъ все же выпустить.

Когда я объ этомъ узналь, мив впервые запала въ голову мысль о непрочности Временнаго Правительства. Протесть стражи и необходимость переговоровъ съ пей показали слабость правительства. Я тогда же нашелъ, что инцидентъ съ домомъ Кшесинской и дачей Дурново — это цвъточки сравнительно съ тъмъ, что произошло въ Петропавловской кръпости. Тамъ былъ протестъ и непризнаніе авторитета и силы правительства со стороны организаціи, враждебной правительству, здѣсь было то же, но со стороны силы, подчиненной самому правительству.

Новымъ Министромъ Юстицін былъ назначенъ членъ четвертой Государственной Думы, лидеръ группы прогрессистовъ, почтенный Ефремовъ, чести вишій и прекраситийній человтикь. Ттить не менте, назначеніе его министромъ инчъмъ другимъ нельзя было объяснить, какъ только тъмъ, что Ефремовъ стояль во главъ хотя и немногочисленной, но все же пользовавшейся всеобщимъ уваженіемъ политической группы и, следовательно, быль до изв'естной степени популяренъ. И это назначение было той ошибкой, какую неоднократно совершала новая власть, когда имъла въ виду кого либо назначить на отвътственный пость, полагая, что популярность следаеть больше, чемъ знанее и умене. Ефремовъ къ юридическому міру имъль только то отношеніе, что когда-то и то недолго на своей родинъ (въ казачествъ) быль предсъдателемъ съъзда мировыхъ судей. Не помню, окончилъ ли онъ даже юридическій факультеть, но знаю, что на практикъ ему не приходилось запиматься какой либо юриспруденціей. Безъ ошибки можно сказать, что разрѣшеніе самыхъ простыхъ юридическихъ вопросовъ должно было ставить его втупикъ. Я не могу понять, какъ самъ Ефремовъ могъ согласиться пойти въ Министры Юстиціи; объясняю это тімъ, что опъ, какъ и другіе, признавалъ необходимымъ, чтобы во главі отдъла власти было лицо, такъ или иначе стоявшее во главъ революціоннаго движенія. Ефремовъ очень хорошо сознавалъ свое положеніе. Какъ умный и добросовъстный человъкъ опъ не сталъ брать на себя разръщение самостоятельно вопросовъ по его Министерству. А такъ какъ опъ давно состоялъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ со мной и Скарятинымъ и не имълъ основанія не дов'єрять намъ, то фактически въ то весьма недолгое время, пока онъ стояль во главъ министерства, министерствомъ управляли мы, его товарищи. При Ефремов'в наступило все же спокойное время, когда не м'вшали работать пикакія неожиланности. Но Ефремовъ вскор'в ущель, и я думаль, по собственному желанію, видя свою безпомощность. Его назначили председателем в Малаго

Совъта Министровъ, а на его мъсто пригласили А. С. Заруднаго.

Зарудный — крупная личность; человѣкъ убѣжденій и проводящій свои убъжденія въ жизвь. Когда-то былъ товарищемъ прокурора Петербургскаго Окружнаго Суда, откуда долженъ былъ уйти вслъдствіе какой-то исторіи на политической подкладкѣ; служилъ затѣмъ въ Министерствѣ Юстиціи въ юрисконсультской части и перешелъ наконецъ въ адвокатуру, гдѣ сразу занять почетное положеніе. Прекрасный судебный ораторъ, онть, когда служилъ зв прокуратурѣ и обвинялъ, былъ чрезвычайно непріятенъ защитникамъ, такъ какъ никогда не стремился къ обвиненію во что бы то пи стало или къ наиболѣе строгому паказанію обвиняемаго. Мякотинъ, не особенно долюбливающій Заруднаго, увѣрялъ, что своей манерой обвиненія онъ все же добивался болѣе строгато наказанія, чѣмъ слѣдовало по справедливости, такъ какъ, заручившись довѣріемъ къ себѣ присяжнихъ засѣлателей. добивался своего.

Зарудный, какъ адвокать, всегда зналь дело, которое ему поручали, до тонкости. Въ этомъ отношении онъ былъ добросовъстивищимъ повъреннымъ. Въ интересахъ своего подзащитнаго онъ доходилъ до тонкости; все принималъ въ разсчеть, изучалъ составъ присяжныхъ засъдателей и принималь въ разсчеть характерь судей. Всегда зналь, какъ поведеть защиту и что будеть говорить. Я всегда считаль Заруднаго однимь изъ лучшихъ нашихъ уголовныхъ защитниковъ. Зарудный никогда не стремился къ рекламъ. Мало того — онъ даже не интересовался, чтобы о ръчахъ его давали отчетъ въ газетахъ, или чтобы ръчь его была напечатана даже тогда, когда она имъла общественное значеніе. Н — не любитель слушать чужія річи и только изрідка, да и то скоріві случайно, являлся на чужую защиту. Помню, какъ-то у меня была своя защита въ судебной палать, и до моего дъла въ той же палать выступаль Зарудный. Онъ вель д'яло (даромъ) какого-то редактора, привлеченнаго къ отв'ятственности за статью въ газетъ, направленную противъ присяги. Зарудный принесъ съ собою въ судъ цълые фоліанты книгъ — ученіе и разборъ ученій отцовъ церкви. Въ защить своей онъ не только ссылался на Евангеліе, но и на ученія отцовъ церкви и доказаль самымъ неопровержимымъ образомъ, что даже съ ихъ точки зрвнія присяга есть зло, только по неволю терпимое. Палата оправдала редактора. Замъчательная ръчь Заруднаго канула въ Лету. А можно върно сказать, что любой прогрессивный журналь помъстиль бы ее у себя съ величайшей охотой. Роль Заруднаго въ процессъ Бейлиса всъмъ извъстна. Онъ былъ душой этого процесса и врядъ ли безъ Заруднаго могъ пройти такъ блестяще этотъ процессъ, несмотря на ръчи Маклакова, Грузенберга и другихъ. Зарудный взяль на себя труднъйшую задачу, требовавшую огромнаго труда и эрудиціи доказать, что по учению самихъ евреевъ никакихъ ритуальныхъ убійствъ совершенно быть не можеть. Онъ произнесъ прекрасную р'вчь, но весь блескъ его защиты заключался въ репликъ гражданскимъ истцамъ, когда онъ, опровергая ихъ доводы и ссылаясь на Талмудъ и другія религіозныя книги еврейства, показаль, какъ глубоко опъ изучилъ свой предметь, свою паходчивость и блескъ въ репликъ.

Какъ политическій д'ятель Зарудный им'я вст крупн'я пихъ недостатковъ. Онъ в'яритъ только себ'я; онъ не можетъ всл'ядствіе сего состоять въ какой лябо партіи, какъ активный ея д'явтель; и если онъ вступилъ въ трудовую народно-сопіалистическую партію, то потому только, что по времени необходимо было примкнуть къ какой лябо политической партіи, чтобы не остаться вить политической жизни страны. Но само собой разумѣется, что разъ Зарудный сказаль, что онъ является членомъ парти, онъ подчинялся ея велѣиймъ безпрекословно. Таковъ его характеръ. Когда Зарудный увлекается, опъ весь горитъ; глаза всегда выдають его волненіе. Двоюродный брать Ал. С. Заруднаю сенаторъ С. М. Зарудный сравняваль своего брата Сашу «съ Савонаролой»; онъ говорилъ: «посмотрите на его глаза; если кто насъ приговоритъ къ смертной казни, то это братъ Саша». Однако увѣренность Заруднаю въ себъ была сверхъ мѣры. Онъ часто бываль неправъ и только потому, что не провѣрялъ правильности своихъ мыслей черезъ другихъ, онъ бывалъ иногда несправедливъ. Вѣра въ себя дѣлала его петерпимымъ къ чужимъ мнѣніямъ. Такъ какъ онъ былъ по характеру весьма настойчявъ, то былъ тяжелъ въ сношенияхъ съ другими. Вмѣстѣ съ тѣмъ, это былъ до крайности добрый человѣкъ. Нужно было видѣть его кроткую улыбку, когда онъ шутилъ, или былъ весель, чтобы полюбить его. Зная его самостоятельность миѣній и нетерпимость, я былъ увѣренъ, что министромъ онъ долго не пробудетъ. Такъ оно и вышло.

Какъ только Зарудный вступиль въ министры, онъ сталъ проводить въ жизнь свои служебныя воззрѣнія. Тотчасъ же онъ потребовалъ, чтобы вся почта, получаемая министромъ, поступала непосредственно къ нему. Когда онъ не успѣваль ее просмотрѣть, опъ поручалъ дѣлать это мнѣ. А такъ какъ у министровъ вообще мало времени даже на нужную работу, то этотъ просмотръ часто ложился бременемъ только на одного меня. Я конечно производилъ эту, на мой взглядъ, почти безполезную работу (безполезную по времени, которое она отнимала), ругалсь въ душтѣ, но ничего съ Заруднымъ подѣлать было нелъаж.

Зарудный самъ решилъ выйти въ отставку. Его не просили уходить, но и не удерживали, когда онъ заявилъ желаніе уйти изъ министерства. Повода къ уходу его въ отставку я не помню. Но помню, что онъ радовался своему уходу. По обыкновенію онъ увлекся. У него появилась тогда идея помощи власти со стороны; Зарудный думалъ принести ей пользу въ качествъ публичнаго оратора. Чиновники министерства недолюбливали Заруднаго; онъ заставляль ихъ работать больше, чтыть следовало по ходу дела. Иной разъ излишняя работа, какъ мив казалось, являлась результатомъ того, что онъ не зналъ всехъ обычаевъ чиновничьей службы. Такъ, напримъръ, когда Зарудный интересовался какимъ либо вопросомъ или нуждался въ справкѣ, опъ писалъ на бумагѣ: «сдфлать докладъ». А дфлать министру «докладъ» по установившемуся въ минастерствъ обычаю значило сдълать его въ письменной формъ. Когда я нуждался въ справкъ, я поступалъ иначе: я вызывалъ къ себъ того чиновника, въ столъ котораго производилось дъло, и устно выяснялъ съ нимъ вопросъ. Такое непосредственное общение съ чиновниками приносило и больше пользы и было болъе по вкусу чиновникамъ. Въ иныхъ случаяхъ Зарудный меня удивлялъ. Помню такой факть: во время его управления министерствомъ, началось слушаніемъ въ особомъ присутствін Сената, подъ председательствомъ Таганцевасына, съ участіемъ присяжныхъ засъдателей, дъло Сухомлинова. Обвинителемъ выступаль оберъ-прокуроръ уголовнаго кассаціоннаго департамента Носовичъ. Не знаю, кому въ голову пришла мысль, что въ помощь оберъ-прокурору по политическимъ соображениямъ пужно пригласить еще «общественнаго обвинителя». Мысль эта врядъ ли была здоровой. Носовичъ, какъ только узналъ объ этомъ, всталъ было на дыбы; онъ увидълъ въ этомъ шагь недовъріе къ нему. Но вскорт онъ поияль всю выгоду иметь при себе такого союзника: всякая вина за неудачный исходъ процесса ложилась бы не на одного него. Поэтому

и онъ, а также и Таганцевъ, стали горой за назначение въ процессъ общественнаго обвинителя. Начали искать кого бы назначить на эту роль. Времени было мало на вызовъ кого либо изъ провинціи. Начали перебирать своихъ петербургскихъ адвокатовъ. Было решено, что еврей ни подъ какимъ видомъ не можеть участвовать въ процессь въ качествъ представителя власти. Остановились въ концъ концовъ на прислжномъ повъренномъ Феодосьевъ, въ достаточной мъръ талантливомъ адвокатъ, умъющемъ произносить горячія ръчи. Особенность Феодосьева та, что его можно было всегда настроить въ извъстномъ направленіи; онъ великол'єпно ухватываль чужую мысль. Но вообще же это легкомыслени вішій челов въ в міръ. И съ этой стороны онъ немедленно себя и показалъ. Когда на его имени остановились, я лично его спрашивалъ -имъеть ли онъ какія либо чисто внъшнія препятствія къ принятію предложенія. Онъ увъряль, что не имъетъ никакихъ. Когда же открылось засъдание Правительствующаго Сената, защитникъ Сухомлинова отвелъ его, какъ адвоката, съ которымъ совъщались по дълу и котораго якобы приглашала въ защитники Сухомлинова. На самомъ дълъ факта этого не было, а былъ лишь разговоръ о томъ, не согласится ли Феодосьевъ защищать Сухомлинова, если къ нему обратятся съ этой просьбой. Такъ было дело со словъ самого Феодосьева. Феодосьевъ однако не сумълъ отпарировать нанесенный ему ударъ и немедленно ушель изъ процесса, то-есть съ перваго же засъданія. Въ министерствъ тогда возникъ вопросъ о нахожденіи ему зам'єстителя. Это оказалось чрезвычайно труднымъ. Зарудный однако нашелся; онъ указалъ на молодого адвоката, на товарища прокурора Судебной Палаты (таковымъ его сдълалъ Переверзевъ), «талантливаго» Данчича. Всемъ же намъ было ясно, что Данчичу такая задача не по плечу. Но Зарудный настояль на своемь. По обыкновенію онъ созваль по возникшему вопросу совъщаніе, наговориль членамъ этого совъщанія кучу любезностей, сказаль, что вполнъ подчинится тому, что скажеть совъщание. Когла же совъщание единогласно выразило мижние, что Ланчичъ для этого дъла не годится, Зарудный все же назначиль Данчича зам'ьстителемь Феодосьева. Данчичь — добродушный человъкъ. Онъ открыто признавался послъ процесса, что не только не быль въ процессъ, какъ адвокатъ, на высотъ, но что онъ въ самомъ дучщемъ вилѣ провалился со своею рѣчью въ дѣдѣ Сухомлинова. На мой же взглядъ провалъ Данчича былъ проваломъ самого министерства. На Заруднаго же вся эта исторія не произвела р'єшительно никакого впечатл'єнія. Какъ будто случилось все такъ, какъ следовало случиться. Сенаторы желали. чтобы помимо Носовича выступиль въ дълъ общественный обвинитель, и онъ, министръ, это устроилъ, и больше отъ него ничего не требовалось; чего же въ такомъ случат безпоконться и волноваться. Вотъ такого насгроенія въ Зарудномъ я и не понималъ. Съ Заруднымъ, какъ я говорилъ, у меня всегда были самыя дружественныя отношенія, что не м'вшало намъ разпо смотр'вть на некоторыя вещи. Я предвидель, что во многомъ съ Заруднымъ мы можемъ не сойтись. Въ дъловомъ отношения я могь быть ему не по вкусу. На всякий случай я ему сказаль, что не дорожу мъстомъ товарища Министра. Меня вообще по существу интересовала тогда больше дъятельность Министерства Внутреннихъ Дълъ, гдъ бился, по-моему, ключъ жизни, хотя Министерство Военное все же во всемъ главенствовало изъ-за состоянія войны. Мой намекъ, что я могу уйти, Зарудный принялъ, повидимому, какъ намекъ, что онъ, по моему митнію, никула неголный министръ, чего я абсолютно и въ мысляхъ не имълъ.

Какъ на образчикъ самостоятельнаго мышленія Заруднаго, я могу сослагься на следующее: Отрицательное положение Временнаго Правительства заключалось въ томъ, что оно съ самаго момента своего возникновенія действовало какъ бы вив пространства. Оно управляло, но никому не давало отчета въ своемъ управленіи. Все было основано на одномъ довъріи. Должны были върить, что Временное Правительство ведеть народъ къ благу. А такъ какъ составъ самого Временнаго Правительства вовсе не быль таковъ, чтобы вселить къ нему особое довъріе крайнихъ партій, а кромъ того, и вообще одно «довъріе» вовсе не такой фундаменть, на которомъ можно было бы строить что либо государственно прочное, то нужно было создать какое-то учреждение, которое явилось бы, хотя бы временно, представителемъ народа, для наблюденія и критики дъйствій правительства. Въ этомъ отношеніи положительную роль сыграло Московское Государственное Совъщаніе, которое несомнънно укръпило, котя и не глубоко, положение правительства, но учреждение эго было непостоянное, а созванное ad hoc; не принесло правительству вреда и демократическое совъщаніе въ Александринскомъ театръ. Окончательно же должно было укръпить положение Временнаго Правительства Совъть Республики, если бы къ этому времени уже не созръло большевистское движение. Зарудный проникся идеей, что правительство обязано передъ къмъ-то отчетностью, но не вникъ въ вопросъ о томъ, кто и какъ долженъ создать это учреждение. Въ своемъ умв онъ упростилъ положение, признавъ, что правительство обязано подчиниться функціонирующему представительному учрежденію въ лицъ Совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. Мысль негодная, такъ какъ Совътъ не давалъ представительства всей массы народа, а главное, являлся представителемъ въ цѣломъ только одной арміи, а въ отношеніи рабочихъ только одного Петербургскаго раіона. Я не помню, чтобы Зарудный съ къмъ либо не только совътовался по поводу пришедшей ему въ голову мысли, но даже говориль на эту тему. Припоминается миъ, что мысль свою о необходимости Временному Правительству подчиниться власти Совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ онъ все же высказаль въ Совътъ Министровъ.

Неправильно было отношение Заруднаго еще къ одному чрезвычайно важпому, на мой взглядъ, законодательному вопросу. Во главу всякаго политическаго требованія, всегда предъявлявшагося существующему правительству, ставилось требование неприкосновенности личности, свободы печати и проч. . . . Временное Правительство съ первыхъ же шаговъ выработало законъ о печати, а вопросъ о неприкосновенности личности продолжалъ оставаться въ тени. Я же считаль его чуть ли не самымъ серьезнымъ вопросомъ дня; я полагалъ, что закопъ о свобод и личности будеть имъть значение пе только закона важнаго но всей сущности, но и имъющаго декларативный характеръ, то-есть могущаго поднять довъріе массы въ Временному Правительству. Такого значенія за проектированнымъ закономъ не усматривали ни Зарудный, ни даже Керенскій; при чемъ первый признаваль, что и безъ изданія новаго спеціальнаго закона личпость гражданина вообще неприкосновениа, ибо она ограждается и существуюнимъ уже русскимъ законодательствомъ, и что новый законъ можетъ имътъ лишь то практическое значене, что вь одномъ мъсть сконцентрируеть все то, что касается свободы личности. Зарудный былъ правъ только отчасти, да и то въ немногомъ. Суть дъла заключалась именно въ томъ, чтобы во всехъ случаяхъ парушенія свободы личности гражданниъ точно могь сослаться ча законъ, запрещающії парушать его свободу, а не пскать статей закона, на основаніи

коихъ можно было сдълать только выводъ о томъ, что безнаказанно свободу человъка нарушать нельзя. Кромъ того, требовалась выработка точныхъ условій, когда и въ какихъ случаяхъ свобода каждаго отдельнаго лица могла быть нарушена въ силу самого закона. Зарудный исполнилъ мое желаніе — была создана особая комиссія подъ моимъ предсъдательствомъ для выработки поваго закона. Я постарался создать проекть закона въ самое короткое время, что мив и удалось сделать. Проекть закона быль представлень въ ближайшій срокъ въ Совътъ Министровъ. Но на этомъ дъло и остановилось. Зарудный не торопился въ Совете съ новымъ закономъ, считая, что хотя новый законъ очень хорошъ, но что имъются другія болъе важныя и неотложныя дъла, которыя требують тоже ближайшаго разсмотрения. Такъ проектъ новаго закона и лежаль безь движенія въ Совъть Министровь, пока я не вступиль въ управленіе Министерствомъ. Но и туть ми'в не повезло. По моему настоянію Керенскій д'яйствительно пустиль его на обсужденіе. Разсмотр'яніе закона стояло уже въ повъсткъ засъданія Совъта, но въ этотъ день нъкоторые министры пе явились въ заседание Совета и потому «столь важный», по выражению Керенскаго, законъ быль имъ снять съ обсужденія. Такъ вопрось и умеръ. Наступили хулыя времена.

Зарудный имъль стычки съ сослуживцами. Онъ очень оберегалъ свое положение, какъ Министра, то-есть главы Министретва, и не позволять, чтобы ему наступали на ногу. Во время Московскаго совъщанія быль открыть монархическій заговоръ. Были данныя, указывавшія, что заговоръ на самонь дѣлѣ существовалъ. Керенскій поручилъ разслѣдованія дѣла прокурору Московской судебной Палаты Сталю, о чемъ я выше говорилъ, забывъ предувѣдоміть о семъ Заруднаго, Министра Юстиціи. Зарудному это не понравилось. Когда Сталь быль въ Петербургѣ, они по какому-то поводу, связанному съ дѣломъ «заговора», при разговоръ по телефону, наговорили другъ другу непріятностей, причемъ Зарудный въ разговоръ не позволилъ себъ ничего рѣзкаго по отношенію Сталя, а Сталь сказалъ Зарудному какую-то непозволительную дерзость. Это странше вабъсило Заруднаго, который потребовалъ отставки Сталя. Сталь Признальсяю вину. Дѣло окончилось тѣмъ, что Сталь формально попросиль извиненія у Заруднаго, а Заруднаго убѣдкин, что Сталь въ ту пору было некѣмъ зажѣнить и что вся исторія, если ее не затушиль, надѣльаеть много совешенно лишнить и что вся исторія, если ее не затушить, надѣльаеть много совешенено лишнить и что вся исторія, если ее не затушить, надѣльаеть много совешенено лишнить и что вся исторія, если ее не затушить, надѣльаеть много совешенно лиш-

няго общественнаго шума.

Другой весьма характерный для Заруднаго случай произошелъ по поводу рапорта прокурора Харьковской Судебной Палаты, бывшаго присижнаго повъреннаго П. Д. Шидловскаго. Когда Шидловскаго назначили прокуроромъ палаты, от те первыхъ же шаговъ сдълалъ одну промашку. Желая ознакомитъ со своими служебными требованіями сослуживцевъ по прокуратурф, онъ обратился къ нимъ съ циркуляромъ, въ которомъ коснулся суда, отнесясь критически къ его дореволюціонной дъягальности. Это обидъло судай. Въ своихъ распорядительныхъ засфданіяхъ иткоторые суды подвергли обсужденію циркулярть прокурора палаты Шидловскаго и раскритиковали его, о чемъ довели со свъдфнія по начальству, то-есть представили о семъ министерству. Шидловскій ликвидироваль инциденть ттыхъ, что написаль второй циркулярть, аннулировавшій значеніе перваго. Зарудный былъ крайне недоволенъ дъйствіями Шидловскаго. Онъ сталъ относиться къ Шидловскому явно враждебно. Случилась такая исторія: Старшій предсъдатель Харьковской Судебной Палаты Крыловъ представилъ Министру синсокъ лиць, которыя должны были получить

новыя назначенія. Въ числів ихъ опъ упомяпуль объ одномъ лиців, характеризул его приблизительно такъ: «старательный, очень давно служить и въроятно будеть на мъстъ». Эта характеристика, если читать между строками представленія, была самая отрицательная въ отношенін способностей служащаго. Еслибы такой чиновникъ въ будущемъ оказался на службъ изъ рукъ вонъ плохимъ, то Крыловъ всегда могъ бы умыть въ этомъ дёлё руки и сказать: я же васъ предупреждалъ, что чиновникъ этотъ только терпимъ. Рекомендуемое лицо должно было получить мъсто судебнаго слъдователя или можеть быть даже товарища прокурора какого-то Окружнаго Суда. Съ своей стороны Шидловскій представилъ своихъ кандидатовъ на вакантныя мъста. Онъ упомянулъ въ своемъ рапортъ и о кандидатъ Крылова и самымъ положительнымъ образомъ отвергаль эту кандидатуру, заботясь о хорошемь составъ своихъ сослуживцевъ. Не было ръшительно никакихъ оснований идти въ этомъ вопросъ наперекоръ Шидловскому, такъ какъ удовлетворение просьбы послъдняго нисколько бы и не обидело Крылова. Такъ на это смотрели я и Жемчужниковъ. Однако, дело получило неожиданный обороть. Я доложиль Зарудному о положеніи кандидата Крылова, и почему дано предпочтение кандидату Шидловскаго. Зарудный неожиданно для меня взялъ сторону отвергаемаго лица и съ горячностью, совершенно не идущей къ дълу, сталъ бранить Шидловскаго и говорить, что ни одно представление Шидловскаго не заслуживаеть уважения, такъ какъ къ нему самому нельзя питать никакого дов'трія. — Онъ вычеркнуль нашего кандидата и замѣниль его Крыловскимъ. Мнъ это было чрезвычайно непріятно; я боялся, что изъ этого выйдеть исторія, что Шидловскій можеть принять къ сердцу неисполнение его представления и выйлеть въ отставку. Но д'ядать было нечего. Вст назначенія были Заруднымъ сдъланы, но еще имъ не подписаны, когда самъ Зарудный вышель въ отставку, а я заняль его мъсто. Вопреки обычаю я не исполнить распоряженія ушедшаго Министра; кандидата Крылова я цемедленно замънилъ кандидатомъ Шидловскаго.

Третья стычка была у Заруднаго съ прокуроромъ Петроградской Судебной Палаты Каринскимъ, бывшимъ московскимъ присяжнымъ повъреннымъ, приглашеннымъ на службу Министромъ Переверзевымъ. Зарудный не взлюбилъ Каринскаго, а последній Заруднаго. Зарудный въ служебныхъ отношеніяхъ съ подчиненными всегда держался оффиціальнаго тона, то-есть какъ начальство. Опъ считалъ это принципіально необходимымъ. А прежнихъ товарищей его по сословію это раздражало; они не признавали за Заруднымъ права распоряжаться ими по своему усмотренію. Они были копечно въ этомъ отношеніи достаточно неправы, ибо кто-инбудь же долженъ приказывать, если распоряженіе идеть

отъ одного лица.

Стычка Заруднаго съ Каринскимъ была очень рѣзка. Каринскій подалъ въ отставку. Зарудному такъ претило назначать въ прокуратуру товарищей по оссловію, то-есть присожныкъть пов'ъренныхъ, что онъ настоялъ на назначеніи прокуроромъ Петроградской Судебной Палаты бывшаго прокуроро Саратовской Судебной Палаты Карчевскаго, вышедшаго изъ Саратовской прокуратуры по настоянію мѣстныхъ революціонныхъ кружковъ. Съ этой послъдней точки зрѣпія назначеніе Карчевскаго было смѣлымъ шагомъ со стороны Заруднаго. Но Зарудный былъ очень доволенъ тѣчъ, что на посту прокурора Петроградской Судебной Палаты очутился онытный служака, а не любитель. Онъ даже выражался такъ, что въ работѣ Карчевскаго видио даже изящество.

Меня въ то время интересовало съ практической точки зрѣнія, какъ разръшится земельный вопрось при разсмотръніи его въ центральной земельной комиссіи (или комитеть), гдъ предсъдательствоваль уважаемый и любимый встыи профессоръ Постниковъ. Это была общирпая комиссія по своему составу. Въ ней участвовали представители различныхъ въдомствъ, въ томъ числъ двое изъ Министерства Юстиціи. Одинъ изъ этихъ представителей былъ сенаторъ Семеновъ-Тянь-Шанскій. Комиссія работала совершенно самостоятельно и, хотя законовъ не издавала, но играла роль руководителя въ изданіи земельныхъ законовъ Министерствомъ Земледълія. Какую роль играли въ комиссіи, и играли ли ее вообще, представители Министерства — я не знаю; отчета объ этомь никому не давалось. Выходило такъ, что чуть ли не для собственнаго удовольствія посъщали эти комиссіи представители въдомствъ. Когда я вступилъ въ отправление должности управляющаго Министерствомъ Юстиціи, я вызвалъ къ себъ сенатора Тянь-Шанскаго и попросилъ его періодически докладывать мив, что делалось въ земельной комиссіи. Въ то время Министромъ Земледълія быль М. Черновъ, — человъкъ по душть чрезвычайно самолюбивый, безцеремонный и мало считающійся съ чужими мижніями и съ своими товарищами по Кабинету Министровъ. Стало извъстнымъ, что онъ ведетъ свою самостоятельную политику помимо политики земельнаго комитета; разсылаетъ циркуляры по провинціальнымъ земельнымъ комитетамъ, по содержанію своему иногда расходящеся съ существующими земельными законами. Объ одномъ такомъ циркуляр' много говорилось въ Совът Министровъ, но министры другихъ въдомствъ никакъ не могли, несмотря на заявленное ими желаніе, получить отъ Чернова копію этого циркуляра. Я ръщиль подробнюе ознакомиться съ темъ, что дълаетъ Черновъ.

Не имъя передъ собою документовъ, я не могу теперь передать сущность циркуляра Чернова и даже содержаніе той записки по поводу дъйствій министра

Чернова, которую я въ свое время разослалъ по въдомствамъ.

Я досталь знаменитый циркулярь и уб'вдился въ правильности техъ слуховъ, которые ходили объ этомъ циркуляръ. Я занялся разборомъ этого циркуляра, въ чемъ мнъ помогалъ талантливый видный чиновникъ 1-го Департамента (фамилію котораго, къ сожальнію, не помню). Записка моя вышла довольно обширной. Съ внъшней стороны она была полнымъ протпворъчіемъ тому облику записокъ, которыя составлялись въ казенныхъ въдомствахъ. Обыкновенно въ казенныхъ бумагахъ, гдъ критиковалось мнъне одного въдомства другимъ, употреблялись дипломатическія выраженія въ родъ: «едва ли», «казалось бы» и проч. Въ своей запискъ всъ эти «едва ли», «казалось бы» я выкипулъ. Составленная мною записка по моему предложению должна была быть разосланной по другимъ министерствамъ. Но я зналъ, что Зарудный, который весьма дорожиль въдомственными традиціями, перековеркаеть записку на старый бюрократическій ладъ, чего мит въ данномъ и столь важномъ вопрост особенно не хотелось. Я спелаль такъ: чтобы моя записка осталась въ неприкосновенности, я ръшиль отъ своего имени оффиціально представить ее Министру Юстиціи съ темъ, чтобы онъ уже самъ решиль ея судьбу, то-есть оставиль бы въ томъ видъ, въ какомъ она была написана или передълалъ ее по своему, или же, наконецъ, оставилъ ее безъ движенія. Моя записка въ такомъ случа в осталась бы въ пълости, хотя бы въ одномъ Министерствъ Юстипіи. Но въ данномъ случать судьба была за меня. Въ это самое время Зарудный подаль въ отставку, и я сталь его зам'встителемь. Немедленно я слудаль распоряжение о разсылк'в

ея по в'адомствамъ уже отъ своего имени. О моей записк'ъ говорили, и я услышалъ довольно миого лестныхъ для меня отзывовъ о ней. Вследь за ней я разослаль циркулярь прокурорамь окружныхъ судовь, въ которомъ требоваль отъ нихъ особеннаго вниманія къ тому, что дівлалось въ земельныхъ комптетахъ, дабы существующе земельные законы ими не нарушались. Циркулярь этоть даль тоже свои результаты. Комитеты стали остороживе въ своихъ дъйствіяхъ в распоряженіяхъ. А въ Псковской губерніи, гдъ быль особенно энергичный прокуроръ, комитеты стали чуть ли не пустовать; члены ихъ перестали собпраться, боясь привлечения къ уголовной отвътственности за превышеніе власти. Все это было отмічено въ Министерствів Земледівлія и закулисно стали говорить, что въ работ по разръщению земельнаго вопроса мъщаетъ Министерство Юстиціи. Я тогда написаль второй циркулярь, въ которомь указываль прокуратурь, что она не должна быть особенно рьяной въ преслъдованіяхь нарушителей закона, что она должна им'єть въ виду, что нарушители законовъ дъйствуютъ согласно предписаніямъ, даннымъ имъ свыше, но что прокуратура не лишена права привлекать къ отвътственности интеллектуальныхъ виновниковъ въ совершении беззаконія. Такимъ образомъ прокуратура получила право добраться до самыхъ верховъ Министерства Земледфлія. Циркуляръ этотъ быль составлень, но я не номню — успъль ли онъ быть разосланъ.

Моя записка о земельномъ вопросѣ почему-то сильно задѣла предсѣдателя земельной комиссіп профессора Постинкова. Отъ явился ко миѣ въ Министерство и сказалл миѣ, что въ запискѣ все правильно изложено и правильны ел выводы, но что не слѣдовало ее разсылать, предварительно не ознакомивъ его съ содержаніемъ записки. «За что вы на старости лѣтъ пожелали предать мена суду?» — сказалъ бѣдный Постниковъ. Конечно, почтенный А. С. Постниковъ былъ неправъ, сдѣлавъ такое заключеніе; записка абсолютно не касалась дѣятельности земельной комиссіи, гдѣ онъ предсѣдательствовалъ и я былъ радъ, что при бесѣдѣ съ Постниковымъ присутствовалъ Г. Д. Скарягинъ, который съ своей стороны подтвердилъ ему, что земельная комиссія и онъ, Постниковъ, абсолютно не затропуты въ запискѣ, дѣло касалось Министерствъ и Министра, не желавшаго считаться съ законами и стремившагося дѣйствовать по-диктаторски самостоятельно.

Передъ уходомъ въ отставку Зарудный передалъ мив двла. Между прочимъ отъ сказалъ мив: «На твоемъ мбогв я непрембино бы уничтожилъ отдвлъ коптръ-развъдки при Министерствъ». Я уже упоминалъ, какъ Зарудный относился къ этому отдвлу. Почему онъ самъ этого не едвлалъ въ бытность свою Министромъ, я не знаю и объясияю это только тъмъ, что онъ не успълъ. По существу я вполив сочувствовалъ въ этомъ вопросв Зарудному и потому въ первую же голову ръшился заняться этимъ отдвломъ. Въ тотъ же день «все двло» я взялъ къ себв на домъ. Ознакомившись съ нимъ, я убъдился, насколько правъ былъ Зарудный. Пе было ни закона, ни постановления властей объ учреждени отдвла контръ-развъдки, было только одно распоряжение со сторощи Переверзеву 100.000 рублей — и больше пичего. Какую-то инструкцію по веденію дфлъ ить контръ-развъдка составлять вли, можетъ быть, върпѣе, намъреденію дфлъ ить контръ-развъдка Скакія-то данныя въ этомъ смысть, помисть, въ двлъ были. Я уже указалъ, что завъдующій контръ-развъдкой Мироновъ

васадиль въ тюрьму человѣкъ десять, не знавшихъ, за что они сиядтъ. Въ день назначенія меня управляющимъ Министерствомь ко мнѣ приходила хлопотать за мужа, молодого офицера Сумарокова, жена его, завърявшая меня, что не только нъть никакихъ данныхъ обвинять ея мужа въ контръ-революціи, но что даже и сплетень по этому поводу не можеть быть никакихъ. Ея ходатайство объ освебожденіи мужа поддерживаль матрось Баткинь, который быль свид'втелемъ ареста Сумарокова. Я убъдился, что незаконность существованія контръразвъдки была настолько ясна, что, не уничтоживъ ея, впослъдстви нельзя было бы раздълаться съ запросами парламента по поводу ея существованія. Я немедленно вызвалъ къ себъ Миронова и въ присутстви товарища Министра Вальца попросиль его изложить мнъ, какія дъла по развъдкъ находятся въ данный моменть у него въ производствъ, кого и за что онъ посадилъ въ тюрьму и сколько времени эти лица сидять уже въ заключеніп. Оказалось, никакихъ опредвленныхъ двлъ у Миронова въ производствв не имвется, что публику подъ аресть онъ посадилъ только по подозрѣнію и что нѣкоторыя лица сидять уже довольно долго безъ допроса. Такъ какъ я велъ бесъду въ качествъ Министра Юстицін, то-есть совершенно оффиціальнымъ тономъ, то, какъ генералъ-прокуроръ, выразилъ Миронову свое неудовольствіе по поводу того, что онъ вопреки строгому требованію революціоннаго времени держить людей подъ арестомъ, не допрашивая ихъ. Задътый моимъ замъчаніемъ за живое «революціонеръ» Мироновъ объяснилъ мнъ, что онь заваленъ работой, которую ведеть по необходимости одинъ, ибо все его сослуживцы забастовали. Тогда я вповь тымь же оффиціальнымь тономъ замытиль ему, что онъ поступасть непрабильно, если своевременно не доводить до свъдънія начальства о существующемт, въ его отлълъ безпорядкъ. Я потребовалъ затъмъ немедленнаго выпуска встать заключенных изътюрьмы, а когда Мироновъ указалъ, что ему еще надо допросить некоторыхъ изъ нихъ, я ему сказалъ, чтобы, въ случав надобности, допросъ этотъ онъ произвелъ путемъ вызова къ себъ заподозрънныхъ повъстками, поручившись вмъсть съ темъ, что ни одинъ изъ последнихъ отъ явки не уклонится. «Когда же я долженъ ихъ освободить?» спросилъ Мироновъ. — «Немедленно, и объ освобождени ихъ донести миъ вечеромъ, явясь въ Зимній Дворецъ и вызвавъ меня изъ заседанія Совета Министровъ».

Все было исполнено, какъ я сказалъ. Мироновъ вечеромъ для доклада мнъ прівзжаль въ Зимній Дворецъ. А на другой день утромъ контръ-развъдка при Министерствъ Юстипіи была мной совстмъ ликвидирована, о чемъ я довелъ ло свъльнія Совъта Министровъ. Я счигаль себя въ этомъ отношеніи совершенно свободнымъ, такъ какъ не былъ связанъ закономъ объ учреждени ея. Вь числь освобожденных быль Пуришкевичь, который сдылаль миз затымъ вмъстъ со своей женой визить въ Министерство. Конечно, Пуришкевичъ былъ у меня на пріем'в крайне взволнованъ, и когда онъ говорилъ со мной, у пего быля на глазахъ слезы. Я былъ съ Пуришкевичемъ во 2-ой Государственной Думъ, но никогда не велъ съ нимъ знакомства. Впослъдствіи мнъ разсказали, что бъдствія Пуришкевича при Временномъ Правительствъ не кончились моимъ выпускомъ его изъ заключенія. Его, какъ я слышаль, арестовала городская милиція по приказу городского комиссара Роговскаго, который, какъ говорили, отдавал приказъ объ его арестъ, выразился, что Министру Юстиціи надо еще показать, какъ освобождать изъ-подъ ареста такихъ лицъ, какъ Пуришкевичъ. Какъ только я объ этомъ узналъ, я далъ распоряжение прокурору палаты Карчевскому разследовать это лело, и если выяснится, что Пуришкевичь лействительно арестованъ по приказу Роговскаго, то немедленно начать дѣло по обвиненію послѣдияго въ превышеніи власти. Въ концѣ копцовъ, Пуришкевичъ оказался на свободѣ, но что сдѣлалъ Карчевскій по данному мною ему распоряженію—такъ мнѣ и не пришлось узнать.

Вышеупомянутый Мироновъ служилъ по контръ-развъдкъ п при Военномъ Министерствъ. Послъ удаленія его изъ Министерства Юстиціи его удалили

и изъ Военнаго Министерства.

Что это быль за человъкъ? Внъшнее впечатлъніе Мироновъ производилъ хорошее. Хорошо отзывался о немъ и Савинковъ. Въроятно, это былъ человъкъ убъжденный, то-есть върилъ въ то дъло, за которое брался. Но вспоминая его, я не буду удивленъ, если узнаю, что это былъ не вполиъ нормальный человъкъ. Такъ тогда миъ казалось.

До назначенія меня управляющимъ Министерствомъ я былъ въ Совътъ Министровъ всего, какъ митъ поминтся, одинъ разъ, когда меня взялъ туда Зарудный. Многіе Министры приходили въ засъданіе Совъта въ сопровожденін своихъ товарищей, по товарищи, ниъя право высказываться, не участвовали, однако, по общему порядку въ голосованіи. Теперь я вступиль въ Совътъ съ правомъ голоса. Въ Совътъ Министровъ, какъ и въ Маломъ Совътъ, разсылались членамъ Совъта повъстки съ обозначеніемъ дълъ, подлежащихъ обсужденію. Но во время засъданій порядокъ дълъ часто пямънялся, если встръчалась надобность обсудить какой либо экстренний вопросъ. Само собой разумъется, митъ было весьма интересно принимать непосредственное участіе въ отвътственной работъ Совъта. Для предварительнаго ознакомленія съ дълами Совъта я употребиль тотъ же пріемъ, какъ и для изученія дълъ Малаго Совъта, то-есть просилъ чиновника Министерства Юстиціи Геппера помочь митъ въ этомъ дълъ, тотобы я былъ технически болъе натаскань. Участіе Гепнера при изученіи подляжавшихт, разсмотрънію Совъта дълъ принесло мить больщую пользу.

Керенскій въ качествъ предсъдателя Совъта ввель въ немъ свой порядокъ въ обсуждении дълъ. Онъ строго наблюдалъ за тъмъ, чтобы члены Совъта не обращались другь къ другу, какъ старые знакомые между собой, называя другь друга по имени и отчеству, а непремънно «Г. Министръ такой-то». Онъ наблюдалъ за тъмъ, чтобы никто не уходиль изъ Совъта, не предупредивъ его, а если кто либо безъ предупреждения уходиль, то онъ громко спрашиваль: «Г. Министръ такой-то, — позвольте узнать основанія Вашего ухода». Это нъсколько напоминало школьное обращение. Лично я не придаваль бы значения обращению между собою Министровъ по имени и отчеству. Соблюдение строгихъ обычаевъ обыкновенно на сути дъла не отражается; порядокъ въ обсужленін л'іль можеть быть образновымь въ сред'ь самыхъ близкихъ друзей, если ведеть засъдаще опытный руководитель. Керенскій быль, на мой взглядь, умълымъ предсъдателемъ. Въ то время, когда я сталъ посъщать засъданія Совъта, замъстителемъ Керенскаго быль Министръ Иностранныхъ Дълъ Терещенко, преемникъ Некрасова. Терещенко точно также строго соблюдалъ обычай обращенія между собою членовъ Совъта, введенный Керенскимъ; даже поправляль Министровь, если они называли его не «господниъ замъститель предсъдателя Совъта», а «Г. Министръ Иностранныхъ Дълъ». Это уже казалось миъ совершенно излишией мелочностью. Въ мое время засъданія подъ предсъдательствомъ Терешенко происходили доводьно часто, такъ какъ Керенскій въ качествъ Верховнаго Главнокомандующаго бывалъ неръдко въ разъъздахъ. Дълъ въ Совъть было конечно огромное количество; дъла, которыя не носили принципіальнаго характера и не требовали для разръщенія ихъ изданія новаго закона или же не нуждались въ пленарномъ обсуждении, разсматривались обыкновенно по утрамъ, когда собирались министры или вызванные на утро Керенскимъ, или же по собственной иниціативъ. Образцоваго порядка въ веденіи дъла на утреннихъ засъданіяхъ не наблюдалось. Часто возбуждались вопросы, которые оставались висъть въ воздухъ. Иной разъ давалось поручение, разработать извъстный вопросъ, а затъмъ распоряжение это на другой день отмънялось. Общій же духъ того, что дълалось въ самомъ Совъть, можно опредълить такъ: требовалось найги общую формулу, удовлетворявшую болъе или менъе всъхъ, которая являлась бы выражениемъ того, что требовалось въ данный моменть решить. Какъ только такая формула бывала найдена, дело считалось сделаннымъ, и переходили къ разсмотрению следующаго вопроса. Для формулировки ръшенія въ Совъть нужень быль быстрый разумь и умьніе понимать другихъ. Этой способностью обладаль въ достаточной мъръ замъститель Керенскаго, Терещенко.

Я сталь управляющимъ Министерствомъ Юстиціи въ то время, когда не былъ еще учрежденъ Совъть Республики. При мнъ засъдалъ въ Александринскомъ театръ Демократическій Събздъ. Мысль о необходимости имъть постоянное, хотя и несовершенное по форм'в, народное представительство была уже у многихъ на умъ. Помню, что Терещенко въ одномъ изъ утреннихъ съ нимъ свиданій сказаль мнв, что хорошо было бы, если бы Министерство Юстиціи составило проекть положенія о постоянномъ събзді представителей народа при Временномъ Правительствъ. Сказано это было не въ формъ опредъленнаго порученія. Я, однако, немедленно занялся этимъ дёломъ, боясь, что мнё скажуть затемъ, что работа эта — не къ спеху или вовсе не нужна, а я стоялъ душою за учреждение такого органа. Проекть быль составлень, и о томъ, что онъ уже готовъ, стало немедленно извъстно въ печати. Ко миъ явились представители ея съ просъбой дать матеріалы для опубликованія. Я согласился, и о моемъ проекть быль данъ подробный отчеть въ газегахъ; какъ помпится, въ форм'в бес'яды со мной. Составленное зат'ямъ Временнымъ Правительствомъ положение Совета Республики (я стоялъ противъ такого названия, ибо счигалъ его забъганіемъ впередъ, и безъ нужды) разпился нъсколько съ монмъ проектомъ; оно было, кстати сказать, выработано безъ участія Министра Юстицін.

Безъ особаго приглашенія я не тадилъ на утреннія застданія Совтта Министровъ. Я, однако, заметилъ, что юристъ всегда былъ полезенъ въ этихъ совъщаніяхъ. Спустя только нъкоторое время, я узналъ, что я всегда могъ по собственному усмотрънію являться въ Зимній Дворецъ по утрамъ и что это считалось даже желательнымъ. Но обычая этого я не зналъ, соваться впередъ не хотълъ, а Зарудный митъ ничего не передавалъ объ этомъ обыкновеніи. Самъ онъ, в тролятно, тоже безъ приглашенія на такія застадній не тадилъ.

Однажды ко мнт на пріемъ явился генераль кн. Долгорукій и разсказаль мнт стъдующее: Отправляясь съ съвернаго фронта въ отпускъ, онъ быль по дорогт арестованъ какой-то военной политической организаціей, въ составъ которой входили и матросы, по подовржнію въ контръ-революціи. Изъ-подъ ареста онъ былъ освобожденъ Керенскимъ, который объщалъ передать разслъдо-

ваніе діла о немъ прокурорскому надзору и при условіи, что представители организаціи будуть присутствовать при предварительномъ сл'ядствіи по этому двлу. Генералъ Долгорукій быль освобождень, и двло о немь поступило къ слѣдователю. Но о представителяхъ организаціи тогда забыли. Слѣдователь объ объщании Керенскаго даже не зналь. Дъло же о генералъ было прекращено за отсутствјемъ уликъ. Но генерала организація не забыла. Кн. Долгорукій находился въ крайнемъ безпокойствъ. Опъ боялся всякихъ осложненій, вплоть до лишенія вновь свободы насильственнымъ путемъ. Онъ выразилъ желаніе ради своего спокої ствія, чтобы о немъ было произведено новое разслідованіе. Мить же эта исторія была до крайности непріятна; я быль недоволенъ Керенскимъ за то, что онъ допустилъ съ своей стороны объщание, по существу совершенно невозможное, и за то, что если ужъ допустилъ его, то не позаботился своевременно объ его исполнении. Теперь же приходилось въ угоду безсмысленной черни и изъ-за самолюбія неудовлетворенныхъ лицъ д'блать что-то явно незаконное и что-то, что по существу своему показывало недовъріе къ суду. Генералу Долгорукому я это высказалъ. Когда же пришли ко миъ «представители» — двое матросовъ и студенть (очень смирный и неглупый молодой челов'скъ), — то я и имъ объяснилъ, что желаніе ихъ не подлежало бы вовсе удовлетворенію, не будь слова, даннаго имъ первымъ представителемъ власти; но предупредиль ихъ, что о пересмотръ дъла вообще не можетъ быть и ръчи. Матросы было заволновались, а одинъ изъ нихъ, размахивая руками, сталъ говорить, что они взяли на себя поручение отъ товарищей добиться пересмотра дъла. Я замътиль ему, что ему не слъдовало брать на себя такихъ порученій. Помнится, что я сказаль: «такого нелъпаго порученія». Юноша студенть сталь усмирять своего пылкаго товарища. Такъ какъ дёло было спешное, то я просиль ихъ явиться ко мит вечеромъ на квартиру узнать окончательный отвъть. Керенскаго я повидалъ. Онъ былъ, повидимому, нъсколько сконфуженъ прсисшедшимъ и просилъ меня сдълать что-нибудь, что могло бы успокоить явившуюся ко мив депутацію. Онъ сказаль, что действительно онъ об'вщаль организація участіє ся въ разсл'єдованій д'єла Долгорукаго. Нужно было спасать престижь Керенскаго. Я ръщиль спълать такъ — пригласить въ Министерство представителей организаціи, князя Долгорукаго, судебнаго сл'ёдователя, который вель по дёлу предварительное слёдствіе, и товарища прокурора, въ въдъни коего находилось дъло, и ознакомить представителей съ содержаниемъ предварительнаго слъдствія. Вечеромъ ко миъ на квартиру явились представители. Вновь матросы заволновались и стали увърять, что такой способъ завершенія діла не можеть ихъ удовлетворить. Это меня до того взбівсило, что я, что со мной почти никогда не бывало, оталъ на нихъ кричать и стучать кулакомъ по столу. Я заявилъ имъ, что если они не удовлетворятся тъмъ, что я имъ предлагаю, я покончу переговоры немедля и что съ такимъ моимъ заявлениемъ они могуть отправиться къ пославщимъ ихъ. Врядъ ли, однако, «товарищи» особенно ясно понимали разницу между новымъ разслъдованиемъ дъла и ознакомленіемъ съ матеріалами уже законченнаго судебнаго следствія. Дело кончилось благополучио. Они на все согласились. На другой день въ министерство явился отъ нихъ только одинъ смирный посланецъ студенть, который радъ былъ поскор ве покончить съ пустой формальностью, то-есть выслушать то, что ему прочиталь судебный следователь. Онь поспешиль уйти изъ моего кабинета. Разсказываю это, какъ картину тогдашнихъ правительственныхъ нравовъ.

Къ этому времени относится и мое д'яло съ Троцкимъ. Какъ я говорилъ уже. Тронкій быль привлечень кь уголовной отв'єтственности по д'єлу о большевикахъ. Но событіе, въ которомъ онъ принималь участіе, стояло во всемъ дълъ совершенно особнякомъ. Его обвиняли, и это было исключительно одно обвинение, въ томъ, что, будучи на какомъ-то собрании рабочихъ въ Народномъ Ломъ, онъ произнесъ зажигательную ръчь, призывая къ убійству Керенскаго. Сообщеніе объ этомъ сділали двое офицеровъ, якобы слышавшихъ эту річь. Троцкаго арестовали. Онъ полностью отрицалъ взводимое на него обвинение. Быль допрошень рядь свидътелей, постороннихъ Тропкому, участвовавшихъ въ собраніи, которые мало того, что отрицали приписываемыя Троцкому слова, но показали, что Троцкій старался наобороть успоконть расходившуюся тогда толпу. Никакихъ призывовъ онъ тогда вообще не дълалъ. Сообщалъ мнъ о ходъ предварительнаго слъдствія прокуроръ Палаты Карчевскій, сказавъ, что Тропкаго въ тюрьмъ по такому обвинению держать абсолютно нельзя. Я отлично понималъ, что судебная слъдственная власть не ръшится, хотя имъеть право, совершенно самостоятельно решать такой вопросъ, выпустить на волю такую птицу, какъ Тропкій, безъ благословенія свыще. Это благословеніе я ей и далъ. Однако, я понималъ, что освобождение Троцкаго изъ-подъ ареста вредно. Поэтому я попросилъ предварительно освобожденія Троцкаго доставить миъ весь следственный матеріаль, его касающійся, и ознакомился съ нимъ подробно. Освобожденнаго Тропкаго встрътили въ Совътъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ съ тріумфомъ. А въ тотъ же день управляющій дълами Совъта Министровъ — Гальпернъ предупредилъ меня, что въ вечернемъ засъдани Совъга Министровъ у меня попросять объясненія по ділу Троцкаго. Я этого ожидаль, и предупреждение Гальперна не застало меня врасплохъ. Въ Совътъ во время засъданія я получиль записку спачала отъ Гальперна, который вновь предупреждаль меня о готовящемся запросъ, а затъмъ получилъ записку и со стороны Терещенко, предсъдательствовавшаго тогда въ Совътъ. Объяснение мнъ предстояло сдёлать въ концё засёданія, когда вопросы по пов'єсткі будуть исчерпаны. Я даль свое объяснение въ твердомъ тонъ. Я разсказаль, въ чемъ заключается обвинительный матеріаль по делу Троцкаго, объясниль, что опредъленіе объ освобожденіи Троцкаго изъ-подъ ареста дано судебно-слъдственною властью, что авторитеть ея должень быть во всякомь случав поддержань, что по существу она въ данномъ дълъ совершенно права, сказалъ далъе, что Министерство Юстиціи должно всегда стоять на страж'в закона и не допускать, чтобы его могли не только обвинять, но даже подозр'явать въ томь, что по его распоряженію могуть содержать людей въ тюрьм'в по однимъ лишь политическимъ соображеніямь, что во всякомь случав я, пока буду во главъ Министерства, этого никогда не допущу. Объясненія мон были приняты благосклонно. Многіе говорили мнъ, что они вполнъ раздъляють мою точку зрънія и что запросъ не имълъ другой цъли, какъ ознакомление съ дъломъ. Одинъ только Министръ Внутреннихъ Дъль Никитинъ (московскій присяжный повъренный, по партіи соціалъ-демократъ) мимоходомъ зам'втилъ, что о выпускъ на волю Троцкаго нужно было предупредить Министерство Внутреннихъ Дълъ, что таково было соглашение съ Министерствомъ Юстиціи, когда діло касалось замізтнаго лица. Никитинъ быль въ извъстномъ смыслъ правъ; но я лично не зналъ, что существовало такое соглашение, о чемъ долженъ былъ меня въ свое время предупредить Зарудный, чего онъ не сдълаль. Я виновать только, что не догадался, по собственному почину, предупредить Никитина. Но никто не мъщалъ Никитину, какъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ, сдѣлать, если онъ находилъ это нужнымъ, распоряжение о новомъ арестѣ Троцкаго въ административномъ порядкѣ. На его мѣстѣ я бы это сдѣлалъ и не побоялся бы сдѣлать этого.

Когда въ Совъть ставился на обсуждение какой либо земельный вопросъ. то сейчась же среди членовъ Совъта проявлялось нервное настроеніе и не потому, что самъ вопросъ по существу былъ чрезвычайно острый, а вслъдствіе того, что онъ вносился Министромъ Земледалія Черновымъ, который въ Совать не пользовался ни любовью, ни довъріемъ. Я выше говорилъ о безцеремонности, съ какой Черновъ обращался съ законами, но онъ еще умълъ вносить страшную путаницу въ самое обсуждение вопроса. Чернову ничего не стоило въ любой моменть изм'янять тексть вносимаго имъ закона либо посл'я того, какъ самъ усмотриті въ немъ недостатки, либо посл'в зам'втки, сд'вланной другими. Слушатели весьма часто не знали, какой текстъ закона обсуждался въ данный моменть. Начинали возражать, а въ отв'єть слышали: «да вы возражаете противъ текста, который уже изм'єненъ». Конечно, нельзя было соблюдать порядка при такомъ способъ обсужденія законовъ. Обсужденіе вопроса откладывалось для предварительной заготовки новаго неоспореннаго текста закона. Это въ свою очередь раздражало Чернова. Помню, что однажды члены Совъта стали говорить очень нервно по адресу Чернова, что вызвало со стороны председателя Керенскаго зам'тчаніе, что какъ только приступають къ обсужденію вносимыхъ Черновымъ законоположеній, то члены Совъта безпричинно воличются. Это замъчание справедливо не всъмъ понравилось, и Министръ Народнаго Просвъщенія Ольденбургь просиль Керенскаго такихъ замічаній впредь не дізлать. Я не номню, чтобы при мит прошель въ Совъть хотя бы одинъ Черновскій законопроектъ.

Засфданія Совъта Министровъ происходили ежедневно. Собирались къ 8 часамъ вечера и засиживались сплощь и рядомъ до 2-3 часовъ ночи. Можно себъ представить, до какого утомленія доходили министры, работавшіе съ утра. Оберъ-прокуроръ Синода Карташевъ отъ усталости иногда закрывалъ глаза. Въ Совъть Керенскій доминировалъ. Почему это было такъ, можетъ быть объяснено лишь темь, что министры ничего не хотели делать безъ благословения Керенскаго: министры преклопялись передъ популярностью последняго, и этой популярности приносили жертвы во вредъ делу. Само собой разумется, такое отношение избаловало Керенскаго. Я не могу забыть такого эпизода. Изъ всего состава Временнаго Правительства, избраннаго въ первую очередь, остались только двое — Керенскій и Терещенко. Терещенко тоже пожелаль уйти, о чемъ п заявиль въ Совъть. Его стали уговаривать остаться (каковые уговоры окончились усибшио). Керенскій съ прерывающимся оть волненія голосомъ, въ которомъ слышались ноты рыданія, упрекнулъ Терещенко, что опъ его покидаеть, тогда какъ объщаль не разставаться съ нимъ до последняго момента. И воть, что сказаль Керенскій, что меня поразило: «Вы уйдете — кого же я пайду въ замъстители вамъ. Я лично, вы это должны знать, не имъю возможности принять въ свое въдъніе Министерство Иностранных Біль». Выходило такъ, по словамъ Керепскаго, что онъ одинъ способенъ управляться съ любымъ дъломъ, на него возложеннымъ. Ему даже въ голову не пришла

простая мысль: — а признають ли его самого годнымъ на эту роль. Нужно сказать, что въ словахъ Керепскаго отнюдь не было слышно самоинъніе, а изрекалось нѣчто въ родѣ истины, о чемъ и задумываться не приходится. Такая самооцѣнка явилась на мой взглядъ результатомъ отношенія къ Керенскому со стороны тѣхъ, съ кѣмъ ему въ послѣднее время приходилось сталкиваться. А что это было во вредъ дѣлу, я приведу тому доказательство. Оно тоже относится къ тому времени, когда Терещенко, оставаясь Министромъ Иностранныхъ Дѣлъ, уступилъ свое мѣсто замѣстителя предсѣдателя въ Совѣтѣ

А. Ив. Коновалову. Посл'в разсмотр'внія д'єль по пов'єстк'в, было заявлено Коноваловымъ, что въ закрытомъ засъдани Совъта будетъ сдъланъ докладъ Морскимъ Министромъ Вердеревскимъ о событіяхъ на фронтъ. Въ закрытыхъ засъданіяхъ Совъта могли принять участие лишь одни Министры. Товарищи министровъ и вся канцелярія Сов'єта покидала залъ. Морской Министръ Вердеревскій сообщиль, что взбунтовавшіеся въ г. Выборг'в матросы утопили и убили массу офицерства. Онъ спрашивалъ, что же дълать? Началось обсуждение. Я высказалъ слъдующее мивніе — другого способа нізть, какъ послать въ Выборгъ візрныя войска и флоть и поступить съ матросами, какъ съ врагами, что передать въ данный моменть дело суду совершенно невозможно, даже по фактическимъ соображеніямь: взбунтовавшіеся матросы не во власти начальства. Я не исключалъ судъ, но лишь послъ того, какъ всъ бунтари будуть взяты либо въ плънъ, либо сами сдадутся, либо будутъ выданы властямъ. Помню, я спросилъ у Военнаго Министра Верховскаго, есть ли у него върныя войска, и когда онь могь бы ихъ послать. Быстрый на слова Верховскій немедленно отвітиль, что войска онъ доставить въ Выборгь на третій оть сего числа день. Но затъмъ, послъ переговоровъ, оказалось, что послать войска и флотъ можно лишь черезъ Главнокомандующаго Съвернаго фронта, отъ котораго долженъ исходить такой приказъ, чего сразу не сообразилъ Верховскій. Было постановлено поручить Коновалову сообщить Главнокомандующему Съвернаго Фронта о состоявшемся постановленіи Сов'єта послать въ Выборгь флоть и войска для усмиреніл взбунтовавшихся. На другой день вечеромь вновь собралось закрытое засъдание Совъта. Коноваловъ объяснилъ, что онъ не смогъ исполнить поручение Сов'ета, такъ какъ не удалось вызвать къ аппарату находившагося въ Ставкъ Керенскаго. Оказалося, что Керенскій забольль (быль у него жарь чуть не до 40 градусовъ, свалившій его въ постель) и что онъ до сего времени все еще боленъ. Я замътилъ, что А. Ив. Коновалову дано было поручение говоритъ не съ Керенскимъ, а съ Главнокомандующимъ Съвернаго фронта, что было дано поручение не ознакомить Ставку съ содержаниемъ постановления Совъта, а сообщить для исполненія приказъ Сов'єта. Все это было принято во вниманіе и не вызвало возраженій. Но зат'ємъ Вердеревскій сообщиль Сов'єту о взятіи нъщами острова Эзеля, о томъ, что это взятіе подъйствовало на умы войска и флота положительнымъ образомъ, что нужно ждать взрыва патріотизма, что посему въ данный моменть опасно затъвать что либо, что могло бы возбудить неудобольствие войскъ и флота и что, по его мивнію, Выборгскую исторію въ данный моменть не выгодно поднимать. Безъ дальнъйшихъ комментарій скажу, что Совъть такъ и сдълаль, какъ предлагаль Вердеревскій. Но въ чемъ туть виновать «безвольный» Керенскій? Безвольнымъ былъ Совъть безъ Керенскаго.

Къ этому времени относится исторія Керенскаго съ генераломъ Корниловымъ, которая послужила поводомъ къ многочисленнымъ обвиненіямъ Керенскаго. Благодаря главнымъ образомъ этой исторіи имя Керенскаго стало для многихъ въ Россіи ненавистнымъ. Относиться явно отрицательно къ Керенскому стало вдругъ какъ бы признакомъ правильности пониманія русской внутренней политики. Представители Добровольческой Арміи чуть ли не открыто говорили о своемъ правѣ повѣсить Керенскаго, если онъ появится среди арміи. Такова была ненависть къ Керенскому.

Мит, какъ управляющему Министерствомъ Юстиціи, пришлось ознакомиться съ данными этого событія по матеріаламъ, имъвшимся въ рукахъ Главнаго Военнаго Прокурора Шабловскаго, которому было поручено разслѣдованіе этого дѣла. Оговариваюсь, что пишу по памяти, не имъя возможности провърить себя опросомъ другихъ лицъ, соприкасавшихся съ дѣломъ. Записки Керенскаго по поводу дѣла съ Корниловымъ у меня въ рукахъ не было, и до сего времени я съ нею не знакомъ. Допуская однако же возможность ошибки въ сообщаемыхъ миото деталяхъ событія, я полагаю все же, что разсказъ мой въ цѣломъ

соотвътствуетъ истинъ.

Шабловскій при разсл'єдованіи д'єла быль очень недоволень той ролью, которую сыграль въ ней Керенскій. Однако, онъ не защищаль и генерала Корнилова. Лично я, не будучи знакомъ съ Корниловымъ, относился къ нему не особенно дружелюбно, върнъй съ нъкоторой досадой на него по обстоятельствамъ, можетъ быть, съ внъшней стороны весьма маловажнымъ. Это недружелюбное отношение къ нему связывалось у меня въ душт всегда съ какой-то жалостью къ нему. Миъ было какъ-то обидно за него, что онъ самъ умаляеть свое достоинство, ибо вся его карьера доказывала высоту его души и любовь къ Россіи. Вотъ, что въ немъ мнв не нравилось. Московское Государственное Совъщание уже засъдало въ Москвъ; въ немъ долженъ былъ принять участие и Корниловъ. Онъ, однако, къ открытио засъдания опоздалъ, приъхавъ съ фронта, кажется, на второй день засъданія совъщанія. Онъ въ халь въ Москву какъ-то особенно торжественно, сопровождаемый эскортомъ конницы. Съ поъзда онъ порхалт, не прямо въ совъщание, глъ его ждали, а сначала къ Иверской. Такой способъ появленія мн'є не правился, ибо я вид'єль въ немъ н'єкоторую демонстрацію, желапіе понравиться народу, то-есть создать себ'в особаго рода популярность. Въ этомъ я увиделъ, что онъ не искрененъ, себе на уме. Оговариваюсь, однако, что таково было только мое личное впечатление, и я бы легко отъ него отказался, еслибы мив представили доказательства моего ошибочнаго впечатленія. Во всякомъ случае такое впечатленіе о Корнилове у меня тогда создалось.

Исторія же Керенскаго съ Коринловымъ такова: Изъ Ставки Корнилова пріїхалть въ Петербургъ къ Керенскому бывиній прокуроръ Свят. Синода Львовъ Онть сообщиль Керенскому приблизительно слѣдующее: въ Ставкѣ открыто подготовляются къ совершенію соир d'état — смѣстить существующую власть и образовать новое правительство ю главѣ съ генераломъ Коринловымъ. Львовъ добавилъ, что Коринловъ вообще противъ него, Керенскаго, пичего не имѣетъ и готогъ оставить его въ кабинетъ въ качествѣ Министра Юстиціи, по что если Керенскій поъдетъ въ Ставку къ Коринлову (куда на самомъ дѣлѣ онъ въ то время собирался), то тамъ его арестуютъ. Вотъ, что сообщилъ Керенскому тогда въ голову не могло прійти, что Львовъ, бывшій прокуроръ Свят. Синода, могь наговорить Керенскому чистѣйшаго, выдуманнато

изъ головы вздора. Керенскому не было основанія не в'єрить Львову. Оставалось лишь провърить его слова для установленія виновности Корнилова. Керенскій рішиль переговорить лично съ Корпиловымъ по прямому проводу съ тыть, чтобы при его бесыды присутствоваль и Львовъ. Быль назначень чась для этой беседы, о чемъ Корниловъ былъ предупрежденъ. Въ назначенный часъ Керенскій быль на мѣсть, а Львовь запоздаль. Нетерпъливый Керенскій не могь дождаться прихода Львова и началъ свои переговоры съ Корниловымъ до его прихода, причемъ сдълалъ недопустниую ошибку, сказавъ Кориилову, что при ихъ бесъдъ присутствуеть и Львовъ. Затъмъ онъ сдълалъ другой непростительный промакъ, граничащій съ крайнимъ легкомысліемъ, на каковой Корниловъ отвътилъ илентичнымъ же: Керепскій спросилъ Корнилова, правда ли то, что говорилъ ему Львовъ, причемъ не сказалъ ему того, что именно говорилъ ему Львовъ. Корниловъ съ своей стороны не спросилъ Керенского о томъ, что же такое сказаль ему Львовъ. Корпиловъ передаль ему, что онъ дъйствительно ждеть его къ себъ въ Ставку и что, если Львовъ ему это передалъ, то это правда. Керенскій, усматривая въ словахъ Корнилова подтвержденіе сообщения Львова, въ качествъ Верховнаго Главнокомандующаго, приказаль Корнилову подать въ отставку и, если не ошибаюсь, явиться въ Петербургъ. Далъе послъдовала уже не ошибка со стороны Корнилова, а уже дъйствительное съ его стороны преступленіе. Корниловъ не только не послушался приказанія своего непосредственнаго начальства, а явно пошелъ противъ правительства, двинувъ на Петербургъ часть своихъ войскъ. Какъ извъстно, изъ этой затъи Корнилова ничего не вышло. Корниловъ быль арестованъ своимъ же другомъ, Главнокомандующимъ Алексъевымъ. Сочувствовавшій Корнилову Б. В. Савинковъ, который не скрывалъ своихъ симпатій къ Корнилову и не скрывалъ своего недовольства инертностью Керенскаго въ проведеніи имъ, по его мивнію, необходимъйшихъ военныхъ мъропріятіи, иниціаторомъ проведенія которыхъ быль генераль Корниловь, тоже оффиціально призналь, что Корниловь показаль себя мятежникомъ съ точки зрънія квалификаціи его дъйствій по уголовному уложенію. Перевороть Корнилову не удался. А всякій неудавшійся перевороть всегда только мятежъ по толкованію взявшей верхъ власти.

Во всей этой исторіи можно было глубоко пожаліть Корнилова, разумь котораго не подсказаль ему сдержать свой темпераменть. Онъ поступиль очертя голову, считая себя по существу правымь и дійствующимь въ интересамъ родины. Къ сказанному можно прибавить слідующее: Поступокъ Корнилова быль съ юридической стороны несомивно преступнымь діяніемъ, но онъ заслуживаль ампистіи; ампистія предала бы забевеню всю эту грустную исторію

Интересно еще отмътить, что органъ «Ръчь» открыто сталъ въ этой исторіи на сторону Кориплова, пренебрегая въ данномь случать юридической государственной стороной вопроса.

Я занималъ должность управляющаго Министерствомъ Юстиціи сравнитально длительное время. Я зналь, что Керенскій быль озабочень подысканіемъ новаго министра. Чаще другихъ называли имя московскаго присяжнаго повъреннаго П. Н. Малянтовича, несомпънно даровитаго адвоката. Я уже говориль, что власть имущіе имъли тенденцію назначать на «посты» лицъ, заявившихъ себя чъмъ либо на общественной арент и непремънно изъ принадлежавшихъ къ одной изъ доминировавшихъ политическихъ партій. Малянтовичь, по партіи соціалъдемократь, быль виднымъ общественнымъ лъягелемъ Москвы. Естественно на

его имени остановились, но неправильно, что не вдались въ оцънку того, насколько онъ могъ запимать пость Министра, по своимъ впутреннимъ качествамъ. Я быль противь назначения Малянтовича по соображениямь принципіальнаго свойства. Пріятелю своему, управляющему делами Совета Министровъ, А. Я. Гальперпу, стоявшему весьма близко къ Керенскому, я объясниль, почему я отношусь къ кандидатурт: Малянтовича въ Министры отрицательно и сдълалъ это съ той пълью, чтобы Гальпериъ повліяль на Керенскаго не назначать Малянтовича Министромъ. Самъ я съ Керенскимъ не могь объ этомъ говорить, чтобы не подумали, что я хлопочу за себя. Отрицательное мое отношение къ Малянтовичу основывалось на участій его въ веленій діла (о чемь я выше говориль) о паспльственномь занятіи гостинницы «Дрезденъ» московскою общественною организацією. Я не допускаль мысли, чтобы Министромъ Юстиціи могло быть лицо, открыто отрицавшее силу существующихъ законовъ только потому, что законъ этоть въ данный моменть неудобенъ, и чтобы это положение онъ выставляль въ судъ какъ юридический доводъ. Гальпериъ тоже стоялъ на моей точкъ зръщя и даже говорилъ, что приметь всъ мъры къ тому, чтобы повліять на Керенскаго отказаться оть кандидатуры Малянтовича. Но это оказались только слова. Гальпериъ не циблъ, какъ выяснилось, никакого вліянія на рфшенія Керенскаго. Пабалованному Керенскому не очень бы нравилось, чтобы находили не все и влесообразнымъ, что ему приходило въ голову. Повидимому, Гальпериъ это попималь. Словомъ, Гальпериъ, несмотря на свое объщаніе, ничего по д'алу не сладаль. Малянтовичь быль вскора назначень Министромь. Но, должно быть, это назначение состоялось все же не безъ борьбы; особеннаго довърія къ Малянтовичу, казалось, и Керенскій не чувствоваль. Керенскій даже поставилъ ему условјемъ его назначенія, чтобы всѣ прежніе товарищи Министра остались на своихъ мъстахъ, а чтобы закръпить мое личное положение въ Министерствъ, меня назначили предсъдателемъ Малаго Совъта Министровъ на мъсто Ефремова, назначеннаго посломъ въ Швейцарію.

Лично противъ Малянтовича я ничего не имълъ; мы были всегда съ нимъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ. Наши отношенія не изм'єнились бы и дал'єе, еслибы самъ Малянговичь не подалъ къ этому повода. Малянтовичь — типичный московскій адвокать. Московскій адвокать никогда инчего просто не дълаеть: опъ во всемь открываеть Америку; никогда пичего просто не скажеть, по непрем'инно сопилется на свою необыкновенную пропицательность въ д'влахъ, которая помогаеть ему открыть или понять обстоятельства, столь полезныя для интерессвъ дъла. Словомъ, инчего просто московскій адвокать не скажеть, а все имъ подается какъ бы на особенномъ блюдъ и съ гарииромъ. Само собой разумъется, Малянтовичъ явился въ Министерство не просто Министромъ Юстицін, которому поручено разумно управлять Министерствомъ, а Министромъ, пришединить спасать всю Юстицію оть грозящаго ей развала; онь должень был**ь** вести дъла по собственной имъ спеціально начертанной лини. Такъ какъ я своего взгляда на назначение Малянтовича не скрывалъ, то онъ сталъ ему извъстнымъ. Онъ тоже не скрыль огь меня, что онь зилеть о моемь кь нему отношенін къ его назначенію, и попросиль меня, а также Вальца (вь то время Скарятина не было въ Петербургъ) выслущать его оправдания и ознакомиться съ его точкой зрвиня на двло о гостинанць «Дрездень», которая, но его мизыню, должна будеть убъдить насъвъего полной правотъ. Мы, конечно, на это охогно согласелись, не Малянтовичь не сумъль насъ убъдить. Пришлось на дъло поставить точку. При свидаціи съ пами, опъ не скрыль оть пасъ, что правительство очень дорожить тъмъ, чтобы мы остались служить на прежнихъ должностяхъ, что онь самъ чрезвычайно радъ работать съ нами и что инчего не предприметть по Министерству, не посовътовавшись предварительно съ нами. Послъ этого предисловія онъ перешелъ къ обсужденно вопроса, который должень быль явиться тъмъ новымъ словомъ, которое должно было обновить политику Министерства Юстиніи. Дѣло касалось отношения къ большевикамъ. Малянтовичъ находилъ, что такъ какъ большевизмъ есть политическое ученіе, то какъ таковое не подлежитъ, какъ и всякое другое ученіе, какому бы то ни было предложалъ намъ презноме предложалъ намъ пре

кратить это преследование.

Я теперь боюсь точно опредълить мысль Малянтовича, но думаю, что опредълиль ее правильно. Конечно, мы съ Вальцемъ запротестовали; мы объяснили ему, что преслъдование большевиковъ не носитъ вовсе характера преследовація за плен или ученія, а является результатомъ ихъ действій, направленныхъ къ сверженію существующаго политическаго строя въ Россіи, посему производство по д'єлу о большевикахъ должно идти своимъ порядкомъ. Малянтовичу не оставалось ничего, какъ только примириться съ нашей точкой эрвнія, что вившие онъ и сдвлаль. Быль затвив назначень докладъ по дёлу о большевикахъ, участниками какового доклада являлись слёдователи Александровъ и другіе и чины прокурорскаго надзора, въ въдънін конхъ находилось производство. Малянтовичь выслушаль весьма подробный докладъ и сдълаль попытку къ тому, чтобы освободить хотя бы нъкоторыхъ большевиковъ оть привлечения къ уголовной отвътственности. Однако, и эта его попытка не привела къ успъху. Ни я, ни Вальцъ, ни Скарятинъ не нашли къ этому основаній. Казалось бы, д'вло на этомъ и должно было кончиться. Однако, къ удивленію своему мы черезъ два дня узнали, что двое или трое большевиковъ все же были выпущены на свободу и что это сдълала прокуратура по соглашенію съ Малянтовичемъ. Не къ чести прокурорскаго надзора (Карчевскії, кажется, здісь не принималь никакого участія) нужно зам'єтить, что онъ согласился съ Малянтовичемъ, хотя при докладъ стоялъ на другой точкъ зрънія. Такимъ образомъ вопреки своему объщанію дъйствовать съ нами совм'єстно и въ д'єд'є очень отв'єтственномъ Малянтовичь выступилъ самостоятельно и при томъ сознательно противъ насъ. Я, Вальцъ и Скарятинъ нашли это совершенно недопустимымъ, и заявили Малянтовичу, что всѣ подаемъ въ отставку. Это до чрезвычайности поразило Малянтовича, который, повидимому, искренне не ожидаль подобнаго исхода его дъйствій. Онъ сталь насъ умолять (буквально) оставить свое нам'вреніе, об'єщая написать въ газетахъ объясненіе, что онъ въ дълъ о большевикахъ предпринялъ шагъ безъ нашего участія п вопреки нашему желанію, что въ этомъ направленіи онъ дастъ свои объясненія при первомъ своемъ выступлении въ Совътъ Республики. Мы на это согласились, не желья съ одной стороны дълать особыхъ непріятностей Малянтовичу, а съ другой и вызывать общественный скандаль; къ Малянтовичу мы продолжали относиться какъ къ старому нашему товарищу по сословію. Между тімъ помимо нашего желанія въ печать проникли слухи о разпогласіи между Министромъ Юстиціи и его товарищами; обь этомъ узнали и въ правительствъ. Малянтовичу дали понять, что насъ считають правыми въ этомъ леле.

Малянтовичъ заготовилъ для печати длиннъйшее объясненіе, съ которымъ онъ насъ ознакомилъ. Въ объясненіи этомъ онъ откровенно и правдиво издагалъ ходъ дъла. Но объясненіе это въ газетахъ не появилось, такъ

какъ редакціп отказались его напечатать въ виду его длинноты. Малянтовичъ просвять насть дать съ нашей стороны свідънія въ газетахъ, что между нимъ и намп пе возникало такихъ разногласій, которыя могли бы привести насъ къ вазовну.

Скръпя сердце, мы на это согласились и напечатали въ газетахъ просимое заявленіе. Точної редакціи нашего везьма короткаго письма я не помію. Но на этомъ дъло не кончилось. Газеты не замолчали. Опять безъ нашего въдома Малянтовичь по тому же делу поместиль въ газетахъ краткое объяснение (можеть быть и интервью), въ которомъ указаль на то, что дъйствительно у него съ товарищами Министра было небольшое столкновение изъ-за того, что онъ безъ въдома товарищей Министра кой-кого изъ большевиковъ выпустилъ на волю, что товарищи Министра дъйствительно выразили ему свое неудовольствіе, но не потому, что онъ выпустиль ніжоторых в большевиков в изъ тюрьмы, а за то, что онъ сдълалъ это помимо ихъ; что принципіально товарищи Министра даже и не имъли ничего противъ такого освобожденія. Выходило такъ, что «мы» разсердились на Министра за его чисто вившній промахъ, по существу не имъющий ничего серьезнаго. Малянговичъ скрылъ отъ печати главное основаніе нашего съ нимъ расхожденія, что мы, вопреки его точкъ зрънія, считали. что ни одинъ большевикъ, привлеченный къ уголовной отвътственности, въ то времи не могь избъжать предварительнаго заключенія. Не знаю, о чемъ думаль Малянтовичъ, когда помъщалъ свое второе объяснение въ печати; онъ не могъ не знать, что такого шага съ его стороны мы не могли оставить безъ отвъта.

Особенно негодоваль Г. Д. Скарятинъ, который равнодушно не могъ относиться къ тому, что сдълаль Малянтовичь. Характеристика дъйствія Малянтовича носила въ его устахъ весьма ръзий характеръ. Мы ръшили нивакихъ заявленій съ нашей стороны Малянтовичу не дълать, а ограничиться письмомь въ редакціи газетъ, въ которомъ откровенно склать, что у насъ съ Министромъ разпогласі: были длагею не формальнато свойства, а по существу. Чтобы не имѣть предварительныхъ и весьма тяжелыхъ разговоровъ съ Малянтовичемъ по этому поводу, мы рѣшили сообщить ему э нашемъ шатъ письмомъ же, отправлениямъ ему одновременно съ письмомъ въ редакціи. Такъ мы и сдѣлали. Помню, что насъ очень озаботило, въ какой формѣ написать обращеніе къ Малянтовичу. Рѣшили написать чисто оффиціальное письмо, а такъ какъ къ тому времени была выработана особая форма оффиціальныхъ обращеній безъ упоминанія титуловъ, словъ «Многоуважаемый» или «Милостивый Государь», то письмо паше начипалось просто «Павель Николаевичъ» и кончалось также просто, безъ всякихъ «останось и т. п.» — нашими подписями.

Малянтовичь, получивь наше письмо, тотчась же сделаль попытку остановить посылку нашего письма въ газеты. Но мы осталноь твердыми. Малянтовичь со слезами на глазахъ просиль насъ не посылать письма; говориль намъ, что если мы уйдемъ, то ему пельзя будеть оставаться въ Министерстве, что таковы условія его пахожденія на службь. Не могу понять, какъ могло правительство ставить ему такія условія, явно устанавливающія пъкоторое педовтріє къ приглашенному въ Министры лицу, и еще удивительне, какъ самъ Малянтовичь могь согласиться принять ихъ при поступленіи на службу. Можеть быть, впрочемъ, сроими словами Малянтовичь хотьль подъйствовать на наши чувства. Сцена разговора съ нимъ была чрезвычайно тягостна. Знаю, что потомъ Малянтовичь жаловался на нашу къ пему жестокость и на то, какъ грубо мы ему написали наше письмо (обращеніе). Малянтовичу, однако, не грозила опасность

вынужденнаго ухода изъ Министровъ, такъ какъ прошеній объ отставкѣ мы не подали и не хотѣли подавать. Приходилось другь друга терпѣть до поры во времени.

Я съ большимъ удовольствіемъ принялъ назначеніе предсѣдателя Малаго Совѣта Министровъ, работа въ немъ миѣ нравилась. Принявъ назначеніе, я постарался немедленно ознакомиться съ дѣзопроизводствомъ канцеляріи Совѣта Министровъ. Дѣла тамъ не задерживались; работа въ ней кипѣла; всѣ чиновники работали усердно. Напомню, что вся канцелярія состояла изъ бывшихъ служащихъ Императорскаю Правительства, людей все молдыхъ и изъ семей крупной старой бюрократіи; тѣмъ пріятнѣе было установить ея хорошее отношеніе къ новой власти. Чиновники отнеслись къ моему назначенію, повидимому, хорошо, ибо я видѣлъ съ ихъ стороны дружественное къ себъ отношеніе. Они выразили миѣ удовольствіе, что я посѣтилъ канцелярію для ознакомленія съ ходомъ работъ, чего ни одинъ изъ моихъ предшественниковъ не догадался стѣлать.

Особыхъ дель въ Совете, о которыхъ следовало бы упомянуть, я не помню. Но курьезы некоторые случались. Помню такой случай. Въ числе дель Малаго Совъта находились дъла по разсмотржнію просьбъ о помилованіи. Эти дъла поступали изъ Министерства Юстиціи. Производство по этимъ д'вламъ было таково: всѣ просьбы о помилованіи въ первую очередь поступали на разсмотрѣніе товарища Министра Вальца, который всѣ явно безнадежныя, а иногда и беземысленныя просьбы усграняль. Была, напримъръ, такая просьба: прошеніе каторжника палача о помилованіи въ виду того, что онъ долго и усердно исполнять свое пъло палача. Всъ просьбы, сколько-нибудь заслуживающия уваженія, передавались на разсмотрівніе особой комиссіи подъ предсівдательствомъ того же Вальца, въ составъ которой входили между прочимъ и представители нъкоторыхъ общественныхъ организацій (напримъръ отъ Совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, представители котораго, кажется, этой комиссіи ни разу не посътили). Комиссія относилась къ сроему дълу чрезвычайно внимательно. Пересматривалось все уголовное производство по дълу просителя и выносилось мотивированное заключение по дълу. Просьбъ о помиловании поступало огромное количество. Я не ошибусь, если скажу, что подано было такихъ прошеній не менъе трехъ тысячъ. Изъ этого количества подлежало, согласно заключеніямъ комиссіи, удовлетворенію в'троятно не бол'ть пяти процентовъ. Само собою разумъется, Малому Совъту, на окончательное разръшение котораго поступали прошенія, ничего не оставалось дёлать, какъ только принимать заключенія комиссіи. Детальное обсужденіе заключеній комиссіи могло бы привести лишь къ тому, что мало знакомые съ дъломъ члены Совъта обратили бы самый Совътъ въ судбище съ обвинительными и оправдательными ръчами. Однако, нашелся одинъ членъ Совъта, товарищъ Министра Внутреннихъ Лълъ В. Я. Гуревичъ, бывшій адвокать, сосланный въ Сибирь въ административномъ порядкъ, который поставилт вопросъ, какъ онъ сказалъ, на принципальную точку зрънія. Онъ нашель, что всякое помилование осужденнаго ведеть къ дискредитированию судебной власти. Эта курьезная во всекть отпошеніяхъ точка зренія была особенно удивительна въ устахъ юриста. Я заметилъ Гуревичу, что очень сожалью, что онъ былъ сосланъ въ Сибирь въ административномъ порядкъ, а не въ силу судебнаго ръшенія. Въроятно бы онъ, какъ политически осужденный, не сталь бы

приводить своихъ доводовь за авторитетность судебныхъ рѣшеній. Я снялъ съ обсужденія вст вопросы о помилованіи съ тѣмъ, чтобы передать ихъ на разсмотрѣнія непосредственно въ Совѣть. Въ Маломъ Совѣтѣ не допускалось разногласій.

Въ числъ посъщавшихъ Малый Созътъ былъ представитель Военнаго Министерства генералъ ки. Тумановъ, грузинъ. До того времени мы съ нимъ не встръчались. У насъ съ нимъ мало-по-малу стала завязываться дружба. Митъ он:. очень нравился. Послъ переворога, въ самомъ началт его, онъ погибъ ужасной спертью. Взбунтовавшеся солдаты, только потому, что онъ былъ генералъ, убили его и тъло его бросили въ Мойку.

Вскоръ миъ представился удобный случай разстаться со службой въ Министерствъ Юстиціи. Посътиль меня прітхавшій съ Кавказа А. Ив. Чхенкели. Бесъдуя о кавказскихъ дълахъ, онъ сообщилъ, что представитель Временнаго Правительства на Кавказъ, бывшій депутать первой Государственной Думы Харламовъ оставляеть свой пость. Разговорь коснулся меня — согласился ли бы я занять мъсто Харламова. Я сказаль, что пошель бы и съ удовольствіемъ. Рышили такъ: Чхенкели переговорить по прямому проводу со своей закавказской (с.-д.) партіей и выяснить, какъ они отнесутся къ моей кандидатуръ. На другой день онъ пришелъ сказать мнъ, что кандидатура моя одобрена. Приблизительно къ тому же времени пришелъ ко мић и представитель Тифлисскаго Совъта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ студентъ (фамиліи его не помню), членъ Совъта Республики съ такимъ же точно предложениемъ какъ и Чхенкели и тоже какъ и Чхенкели, переговорившій съ представителями Совъта о моей кандидатуръ. Кандидатура моя и въ данномъ случаъ была одобрена. Наконецъ, и отъ армянской кавказской группы я получилъ то же предложение. Оговариваюсь, что вст дъйствовали безъ сговору. Популярность моя имъла свои витинія основанія. Нужно было отыскать человівка, который не принадлежаль бы близко ни къ одной изъ доминирующихъ политическихъ партій на Кавказъ, а потому и независимаго въ этомъ отношенія. И оказался какъ разъ подходящимъ лицомъ. Ин с.-д., ни с.-р., и по паціональности ни грузинъ, ни армянинъ, ни татаринъ. Однако, оказались и пъкоторые «но», которые мъщали мнъ тотчасъ принять приглашеніе. Группа с.-д. и Тифлисскій Совъть рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ стояли на томъ, чтобы представитель Временнаго Правительства не былъ единоличнымъ верінителемъ дълъ, передаваемыхъ ему на разсмотрѣніе и разрѣшеніе, а дѣйствоваль бы совивство съ особымь совѣщаніемъ, состоящимъ при немъ изъ лицъ по выбору мъстныхъ общественныхъ организацій. Армянская же группа, которая утверждала, что и русскіе держатся ея тенденціи, желала, чтобы представитель Временнаго Правительства не дълился своими функціями ни съ къмъ. Армянамъ я говорилъ: «я не боюсь никакой отвътственности, а потому согласенъ принять ващи ножеланія», а представителямъ с.-д., что, хотя я и не боюсь принять всю отвътственность за веденіе діль на себя одного, но что для меня все же безопасніве дівлиться отвътственностью съ другими лицами. Тъмъ же и другимъ добавлялъ: «что только вь томъ случать соглашусь быть на Кавказт представителемъ Временнаго Правительства, если между группами не будеть разногласій относительно

порядка исполненія представителемъ своихъ обязанностей». Я просилъ ихъ сговориться какъ-нибудь между собою. Сговоръ этотъ, повидимому, состоялся. Быль выработаль компромиссь: рядь дель быль предоставлень разръшеню едиполичной власти представителя и рядъ дёлъ совитстно съ совтщаниемъ или Совътомъ, состоящимъ при представительствъ. Временное Правительство принципіально высказалось за мою кандидатуру на Кавказъ. Но дъло на этомъ такъ и остановилось съ торжествомъ большевихозъ. Исторія эта поучительна воть въ какомъ отношении. Грузія провозгласила себя автономной; когда же я въ народномъ Совъть Абхазіи, куда быль избрань Абхазской національной группой (въ составъ которой входила и крайняя лівая партія), отстанваль существуюшую автономію Абхазіи, грузинскія власти эту автономію свели на н'ять; игнорируя прежніе свои договоры съ Абхазіей, меня признали врагомъ Грузіи и засадили въ тюрьму. Въ Абхазскомъ Совътъ представитель Грузіи перводумецъ Ис. Ив. Рамишвили, Вл. Джугели и другіе не стъснялись никакой клеветы въ отношении меня; называли меня монархистомъ, новоиспеченнымъ мартовскимъ соціалистомъ; говорили, что я получаю деньги отъ ген. Деникина и проч. Имъ не было дъла до моего честнаго прошлаго, которое было принято во винмание ихъ же представителями, когда я былъ товарищемъ Министра Юстиціи и когда меня просили прі кхать въ Тифлисъ въ качеств'я представителя Временнаго Правительства.

Въ самомъ началъ своего вступленія въ Министерство я говорилъ Скарятину, въ въдъніи котораго находились всъ закоподательныя комиссіи Министерства, и Зарудному, когда онъ былъ Министромъ, что главнымъ образомъ на Министерствъ Юстиціи лежить обязанность озаботиться выработкой проекта основныхъ законовъ Россійскаго Государства, что время созыва Учредительнаго Собранія приближается, что мы ничего не заготовляемь и пичего не сумъемъ ему предложить въ этомъ отношении, что даже не собираемъ нужныхъ для сего матеріаловъ. Я предлагалъ созвать для выработки проекта основныхъ законовъ свою министерскую комиссію. Меня выслушивали, со мной соглашались, но дело не подвигалось впередъ. Свою мысль я высказалъ и Малянтовичу, который поняль всю важность моего предложенія и р'вшиль создать такую комиссію. О своемъ ръшени онъ сообщилъ въ Совъть Министровъ Керенскому. Мысль Малянтовича была принята, но ему самому зам'втили, что такая компесія должна быть учреждена какъ нъчто совершенно самостоятельное, и что опа не должна находиться въ спеціальномъ в'яденіи Министерства Юстиціи. Лействительно, такую комиссио создали, а Малянтовича сделали ея председателемъ. Комиссии этой пришлось поработать недолго. Было всего два или три ея заседанія, а затемъ она закончила свое существование вибсть съ существованиемъ Временнаго Правительства, когда пришли большевики. Однако, и въ первые дни своего существованія можно было отм'єтить и ткоторую ея тенденцію — оставить Россію ц'єлостнымъ государствомъ съ сильной центральной властью. О федеративномъ устройствъ Россіи тогда, повидимому, никто не думалъ. Кажется, одинъ только я и высказался открыто, что отдельнымъ народностямъ Россіи нужно дать самыя широкія и независимыя права по самоуправленію. Мысль эта не имьла успъха и врядъ ли нашла поддержку въ двухъ-трехъ голосахъ. Напримъръ соц.-дем. Гальпериъ былъ противъ нея. Нужно, однако, сказать, что вопросъ о государственномъ устройствъ не былъ поставленъ на обсуждение комиссии по существу.

Бес\*ѣда шла лишь о подготовительныхъ работахъ и, кажъ я сказалъ, въ этомъ отношени можно было лишь отмѣтить нѣкоторую тенденцію во взглядахъ ез членовъ.

Малинтовичъ, какъ и Переверзевъ, не пользовался популярностью въ Совътъ Министровъ. Почему-то къ нему относились не очень доброжелательно. Переверзевъ самъ испортилъ отношение къ нему Совъта, а Малянтовичъ сразу

не пришелся ко двору.

Наступиль конець Временному Правительству. Малянтовичь въ числь другихъ Министровъ попаль въ заключеніе. Я видълся съ нимъ посль выхода его изъ тюрьмы. Онъ тогда производиль впечалльне развалины, но не съ точки врънія физической, а въ моральномь огношеніи. Казалось, Малянтовичь уже ин во что не въриль, на все глядъль съ мрачностью и съ недовъріемъ. Хуже всего было то, что свое пессимистическое настроеніе онъ примъняль тамъ, гдъ говорилось о необходимости дъйствовать. Онъ какъ бы гасиль тоть огонь, который горъль еще въ умахъ и сердцахъ желавшихъ бороться. Этимь онъ въ тотъ моменть принесъ много вреда.

Временному Правительству пришлось существовать и работать въ подпольъ. Но это уже было не существованіе, а прозябаніе, и прозябаніе довольно

позорное.

## Защита Зимняго Дворца

(25 октября — 7 ноября 1917 г.)

Александра Синегуба

Въ восемь часовъ утра я былъ уже въ Школт и сидълъ въ канцеляріи, постепенно входя въ свою тяжелую роль адъютанта Школы. — «Пройдуть эти дни ожиданія выступленія Ленинцевъ, наладится курсъ для государственной жизни родины, и я тогда подамъ рапортъ объ отставкъ. — Въ деревнъ моя работа будеть полезные, чымь здысь среди заговоровь тыхь, кто самь не отдаеть себъ отчета въ послъдствіяхъ, кто личное ставить выше народнаго благополучія... Какъ распинались въ «Колхидъ», сколько таинственности и върныхь доказательствъ! Смешно... Неть доверія другь къ другу, а запрягаются въ возъ, должный вывезти Россію на свътлый путь жизнедъятельности. Никакой самодъятельности, спаянности. А о любви къ Родинъ и ужъ говорить нечего! Словно это — молодчики, тучами являющиеся въ послъднее время въ Школу лля поступленія въ юнкера и пинично-откровенно объяснявшіе свои побужденія, толкающія ихъ именно въ нашу Школу. Одни стоять другихъ: — одинаковые карьеристы тыла» — злобно размышляль я, почему-то припоминая случай третьяго дня во время пріема съ предложенной мнѣ взяткой... «А это что?» прервалъ я невеселыя думы, во время механической подписи размноженныхъ на гектографъ повъстокъ къ педагогическому персоналу Школы... «Телюкинъ!» — позвалъ я старшаго писаря, такъ гордившагося, несмотря на свое нын вшнее эс-эрство, бывшей службой въ личной канцеляріи Государя-Императора.

«Что прикажете?» — выросъ съ вопросомъ передъ мною позванный унтеръ-

офицеръ.

«Почему эта телеграмма изъ Главнаго Штаба въ очередномъ докладь, кто ее вскрылъ и почему не доложена мив, какъ только я пришелъ?» — задалъ я вопросы Телюкину, внутренне волнуясь и едва воздерживаясь отъ повышенія тона, чтобы этимъ не привлечь вниманія юнкеровъ, зашедшихъ въ канцелярію по дѣламъ службы, а главное тѣхъ разночинцевъ, которые уже успѣли явиться за какими-то справками къ дежурному писарю. — «Это дежурный офицеръ сюда положили; она исполнена, Ваше Высокоблагородіе; сегодня ночью я дежурилъ, и когда пришла телеграмма, то я лично позвонилъ къ Начальнику Школы и ее по приказанію Начальника Школы я вскрылъ и прочиталъ имъ въ телефонъ. Такъ что вы не извольте безпоконться. Начальникъ Школы лично пріѣзкалъ сюда и сами отдали распоряженія. И сейчасъ въ Главномъ Штабѣ находятся

наши юнкера для связи, также посланы юнкера въ Николаевское Инженерпое Училище, Николаевское Кавалерійское Училище, а двое изъ членовъ Совтта Школы направлены въ личное распоряженіе товарища Керенскаго», — нагибаясь своей длинной фигурой ко мить, конфиденціально доложилъ Телюкинъ.

«А это что-нибудь ду значить, если даже посланы юнкера непосредственно къглавъ Временнаго Привительства. Значить, Главному Штаву не особенно того», — читаль я въ его глазахъ. Но чтобы не показать виду, что я его поняль — а главное, что онъ правильно подчеркиулъ постъднія распоряженія Начальника Школы — я задаль вопросъ о томь, почему онъ, а не дежурный офицерь принималь телеграмму изъ Главнаго Штаба.

Отвътъ былъ, къ сожалънію, самый неожиданный и лиший разъ обрисовывающій и правы офицерства Школы, и то паденіе не только военной диотилнию, но просто даже честнаго порядочнаго отношенія, если не къ долгу и обязанностямъ, то къ оплатъ труда, просто къ двадцатому числу. Дежурный офицеръ поручикъ Б—овъ, изъ прапорщиковъ запаса мирнаго времени, оказалось, ущенът спатъ къ себъ на квартиру.

«Но почему же вы, Телюкинъ, не позвонили сперва мив, пе послали за мпой. Въдь я васъ и всъхъ писарей столько разь просиль обо всемъ экстренномъ и внезапномъ немедленно увъдомлять меня. Особенно, васъ», — попрекнулъ я своего друга. Телюкинъ затоптался и, не выдерживая моего настойчиваго вопросительнаго взгляда, зачесаль свой несоразмърно длинный носъ. «Почему? . . Забыли, да? .. » «Никакъ нътъ, я сперва хотълъ это сдълать, но потомъ ръшилъ, что разъ телеграмма изъ Главнаго Штаба, да и курьеръ передавалъ, что она особой важности, вами все равно придется звонить къ Начальнику Школы, и дежурный юнкеръ совътывали прямо позвонить къ Начальнику, а къ тому же они говорили, что вчера вы всю ночь провели въ канцелярии и что и сегодия около двухъ часовъ ночи заходили въ Школу». «Ну ладио, ладно; идите и пошлите горниста за дежурнымъ офицеромъ, да еще Панову прикажите составить списокъ юнкерамъ, ушедшимъ въ связь, и позвоните въ 1-ую роту, чтобы сейчасъ прислали дневникъ нарядовъ». И только Телюкинъ вышелъ, я снова впился въ телеграмму. «Начинается», — заработала мысль. А въдь на улицахъ было тихо и движеніе было обычное. Вспомниль я Кирочную и Литейный Проспекть, на которыхъ по обыкновению послъднихъ дней прошелся передъ службой, чтобъ взглянуть на Неву и на Выборгскую Сторону. «Однако, много думать не приходится», — заключиль я свои размышленія, вставая изь-за стола, чтобы пойти въ кабинетъ Начальника Школы и посмотреть на блокъ-ногъ, въ который онъ, въ моменты моего отсутствія, вносиль тв распоряженія, которыя должны были идти черезъ меня. Но не успълъ я подойти къ двери въ корридоръ, какъ она отворилась и передо миой появился юнкеръ II-ой роты Исаакъ Гольдманъ съ винтовкой въ рукахъ и патронной сумкой на поясъ. По возбужденнымъ глазамъ, молодцеватой выправкъ и учащенному дыханію я сразу догадался, что это одинъ изъ юнкеровъ связи, явившійся, очевидно, съ повостями, должными сыграть какую-то роль. «Здравствуйте, юнкеръ! закройте дверь. Откуда? Съ чъмь?» «Изъ Главнаго Штаба съ запиской о немедленной готовности Школы къ выступленію... Въ Штабъ паника... Никто пичего не дълаеть... Подобныя же распоряженія посланы въ другія Школы и части».

«Петропавловка на нашей сторонъ. Тамъ говорили, что у Финляндскаго вокзала сосредоточилась тяжелая артиллерія, перешедшая на сторону Ленинцевъ. По это ничего. Пъхота и казаки объявили нейтралитетъ, но и это ничего. Если

придуть войска изъ Гатчины, Царскаго Села, то положение будеть возстановлено быстро и безъ насъ; но если они запоздають, то намъ придется идти арестовывать Ленина, образовавшаго какое-то новое правительство изъ коммунистовъ», - докладывалъ юнкеръ слышанное имъ въ Главномъ Штабъ, пока я вскрываль и читаль принесенпое имъ приказаніе. «Прекрасно, можете идти», отпустилъ я юнкера. «Вы ъли уже сегодия?» — справился я. «Никакъ нътъ, насъ въ четвертомъ часу отправили въ связь. И товарищи просили, чтобы имъ прислали или смѣну, или пищу». «Хорошо, идите въ роту и передайте фельдфебелю, чтобы опъ послалъ смъну, вы же оставайтесь въ Школъ». «Телюкинъ! — позвалъ я снова писаря. — Гдъ же списокъ юнкерамъ связи? Живо! Да идите сами сюда съ машинкой». Черезъ минуту я уже диктовалъ: «Прпказаніе командирамъ 1-ой и 2-ой роть. По приказанію изъ Главнаго Штаба немедленно»..... машинка стучала подъ длинными, тонкими пальцами виртуоза своего дъла, и я едва успъвалъ комбинировать тъ распоряжения, которыя могли своимъ исполнениемъ выполнить приказание Штаба. «Пулеметы получить у Завъдывающаго оружіемъ», диктовалъ я, а въ голов'в наростало сомивне. А вдругъ, нестроевая команда, объявившля нейтралитеть, на этоть разь видя, что дъло приняло характерь разръшенія для Ленина вопроса — «быть или не быть», перемѣнить свое рѣшеніе и перейдеть въ открытую оппозицію. Тогда пулеметы, револьверы и патроны командиры ротъ не получать. «Здравствуйте, Александръ Петровичъ», — привътствовалъ меня поручикъ Шумаковъ, войдя въ этотъ моментъ ко мнъ въ кабинетъ. Я получилъ записку поручика Б-ва. Онъ боленъ и продолжать дежурство онъ не можетъ и просить меня замънить его. Вамъ это извъстно?» — «Нътъ, что за сволочь!» — теряя хладнокровіе и забывая присутствіе солдата, выругаль я нарушившаго дисциплину поручика. «Не я буду, если онъ не полетить подъ судь. Спасибо, дорогой, что вы пришли. Сейчасъ же приступайте къ дежурству. Ага! хорошо, Пановъ. Позвоните на квартиру Начальника Школы, узнайте, гдв онь; потомъ пошлите за капитаномъ Галіевскимъ, онъ долженъ быть въ первой роть. А. полковникъ Киткинъ пришелъ? Да? Конечно, у него другого дъла нъть, какь бесъловать съ юнкерами», — отнесся я уже къ поручику Шумакову, посл'в ухода являвшагося писаря. «Борисъ, наладь этотъ вопросъ, ты знаешь, оказывается, Мейснеръ до сихъ поръ не привель въ порядокъ пулеметовъ, а револьверы у этого мерзавца Кучерова. Его второй день, подлеца, въ Школ'в нътъ. Запилъ. И нашелъ же время! Нътъ... я не могу дальше. Этакъ съ ума сойдешь. Согласись, что это форменный бедламъ; а туть у меня все болить», началъ я жаловаться на свои недомоганія, какъ вошель Телюкинь и доложиль о прітадт Начальника Школы. «Ну, слава Богу! Борись, тебт Телюкинъ все объяснить по этому вопросу, а я къ Полковнику», — и я бросился изъ кабинета черезъ канцелярію, чтобы бъжать съ докладомъ къ Начальнику Школы. Канцелярія была полна юнкерами и штатскими разночинцами; едва я вощель въ нее, какъ меня засыпали какими-то вопросами и просьбами. — «Потомъ, потомъ», — отмахнулся я отъ нихъ. «Господа юнкера, оставьте ваши личныя дъла и освободите канцелярію. Штатскихъ сегодня не принимать. Всъ справки прекратить», — отдаль я распоряженія экспедитору. «Вы господа, — обратился я къ частнымъ посътителямъ, — будьте любезны въ слъдующій разъ зайги», говорилъ я уже у двери въ корридоръ.

— «Здравствуйте, закройте дверь; доклада не надо — все знаю; теперь не время. Я уже приказалъ портупей-юнкеру Лебедеву собрать Совътъ

Школы и Комитетъ юпкеровъ. И сейчасъ я долженъ идти туда. Вы же прикажите прекратить всякіе пріемы. Въ Школф не должно быть никого изъ постороннихъ. Сдълано? Отлично! О Мейснеръ, Б-въ - знаю. Всъ телеграмми знаю. Изъ Главнаго Штаба? Одна проформа. У меня, повторяю, все ясно и налажено. Все изм'внилось. Разсказывать н'втъ времени. Что выйдеть, - посмотримъ. Я же ръшилъ выступить, если юнкера не перемънили настроеніе. Во всякомъ случать, выступлю съ желающими. Господамъ же офицерамъ приказываю последовать за мною. Считаю, что это вопросъ долга и чести. Не сомиъваюсь, что и вы будете тамь, гдъ и я», — ровно, спокойно, безъ единой вибраціи въ тонъ, твердо и безъ рисовки говорилъ Начальникъ Школы. «Итакъ, будьте болъе внимательнымъ, а главное — выдержаннымъ. Забудьте, пожалуйста, канцелярію и вспомните свои позиціи и проявите себя тъмъ офицеромъ, какимъ вы были до этого проклятаго времени». — продолжаль, улыбаясь, онъ. «Ну, можете идти. Всв распоряженія — посл'я сов'ьщанія. Сейчась никакихъ. Да приготовьте свое оружіе. А, здісь? Ну, это прекрасно!» — кончилъ свой пріемъ, отпуская меня, Начальникъ Школы. Я щелкнулъ шиорами, повернулся и взялся за ручку двери, какъ легшая на мое плечо рука остановила меня. Я повернулся. Въ головъ было пусто. Ни одной мысли... «Вотъ что, Саня», — съ грустью въ своихъ большихъ голубыхъ глазахъ, тихо заговориль уже не Начальникь Щколы, а мой любимый, старшій брать, - «Все пошло къ черту! Кто-то предалъ. Временному Правительству не удержаться. Только чудо можеть спасти его. Ни одинъ изъ плановъ не примънимъ, и черезъ три дня также не сбросить большевиковъ. — Они будуть еще сильнъе. Все должно быть построено иначе. И уже конечно не нами... Я простился съ семьею и написалъ письма родителямъ... Ты тоже напиши... Они насъ поймутъ. Я съ тобою должны погибнуть. Мнѣ только жалко юнкеровъ. Но ты въдь понимаешь меня. Мы въдь дворяне и разсуждать иначе не можемь. А тамъ, какъ Богъ... Съ нами будетъ Галіевскій. Ну, бодрись. И иди», и попъловавъ меня, онъ слегка подтолкнулъ меня къ двери. Я вышелъ словно въ туманъ, не понимая, гдъ, куда и зачъмъ иду. «Капитанъ Галіевскій, голубчикъ, постойте минутку!» -- наскочилъ я въ полутемномъ корридоръ на худощавую фигуру куда-то спешившаго капитана. «Здравствуйте, послали смену юнкерамъ?»

— «А! Александръ Пегровичъ!.. Ну какъ же, какъ же, послалъ. Ну что, другъ мой, повоюемъ нынче, а?»

«Да, да, придется. Жаль только, что обстановка міняется».

— «Плевать! Я очень радь, что не ошибся въ вась, при пріемѣ вась въ школу. Только мы, стараго покроя офіцеры, и можемъ еще что-инбудь дѣлать. А Б—овъ хорошъ? А? Не даромъ же я пересталъ подавать ему руку. Првсяжный повѣренный несчастный — туда же, въ офицеры полѣзъ. Понимаю я его болѣзни. Трусъ! Начальникъ Школы приказалъ ему явиться. Ахъ, голубчинсь у канцеляріи. «Вы воть здѣсь не были въ февралѣ, когда мы остановились у канцеляріи. «Вы воть здѣсь не были въ февралѣ, да и нестроевую команду хороню не знаеге, вѣдь въ ней ни одного порядочнаго человѣка вѣтъ; такъ вотъ вамъ и и говорю — вы на всякій случай снесли бы къ себѣ на квартиру, что у васъ поважиѣе есть, а главное пичего собственнаго, пичего не оставляйте. Пу, бѣту въ роту. Надо къ пулеметамъ замки наладить. Эти прохвосты мало того, что ключи потеряли отъ склада, такъ что миѣ пришлось приказать взломать дверь, да еще замки съ пулеметовъ поснимали и куда-то запрятали. Да,

будьте, дорогой Александръ Петровичъ, осторожнѣе съ Мейсиеромъ. Опъ чтото крутитъ. Этотъ ночище Б—ова будетъ», — шопотомъ закончилъ капитано и понесся дальше, а я вошелъ въ канцелярію. На этотъ разъ въ ней было пусто. Писаря, очевидно, пошли на собраніе нестроевой команды и только Телюкинъ складывалъ со стола бумали въ ящикъ. Въ кабинетъ я засталъ Бориса Шумакова, сидящаго въ развалку и сладко позѣвывавшаго. «Вотъ, другъ, какъ надо дъйствоватъ! Надъюсь, доволенъ?» — встрѣтилъ меня онъ вопросомъ.

«Дрянь дѣло, но я съ наслажденіемъ буду всаживать въ эту провокаторскую мерзость пульки изъ моего любимчика», — снова заговорилъ онъ, поглаживая увѣсистый наганъ, болтавшійся сбоку въ кожаномъ чехлѣ на поясѣ. — Сами работать не хотять и другимъ не даютъ. Ну, что-жъ, что съютъ, — то и пожнутъ. А ты чего копаешься со своимъ снаряженіемъ? Тоже готовишься идти? Нѣтъ, тыт долженъ оставаться въ Школъ. Тебъ тамъ не мѣсто. И безъ тебя, слава Богу, есть кому идти. Смотри, на что ты похожъ?» — перемѣнилъ мой другъ резонерскій тонъ на подкупающую убѣдительность.

«Ты не правъ, Борисъ. Именно мнѣ, тебѣ, Галіевскому, однимъ словомъ, намъ, старикамъ, тамъ мѣсто и въ первую голову. Я думаю, я надъюсь, что тамъ все офицерство Петрограда соберется. Подумай, какая это краспвая, сильная картина будетъ. Помнишь, я разсказывалъ, что когда я девятнадцатаго числа ѣздилъ съ докладомъ въ Главный Штабъ, то передъ Зимнимъ и передъ Штабомъ стояли вереницы офицеровъ въ очереди за полученемъ револьверовъ».

- «Ха-ха-ха», перебилъ меня, разражаясь смѣхомъ, поручикъ. «Ну и напвенъ же ты. Да вѣдь эти револьверы, эти господа петербургскіе офицеры, сейчасъ же по полученіи продавали. Да еще умудрялись пнѣсколько разъ ихъ получать, а потомъ бѣгали и справлялись, гдѣ это есть большевики, не купятъ ли они эту защиту Временнаго Правительства. Нѣтъ, ты дуракъ, да и законченный, къ тому же! Петроградскаго гарипзона пе знаетъ! ..» заливался Шумаковъ. Мнѣ стало весело отъ этой неудержимой молодой задорности друга, и вдругъ я вспомнилъ, что ничего еще не ѣлъ, а потому предложилъ ему пойти позавтракатъ.
- «Бсть не хочу, а выпить не вредно», рѣшилъ онъ, подымаясь и беря меня подъ руку. «Выпить?» переспросилъ я. Въ столовой никого изъ собранской прислуги не оказалось и такъ какъ до объда еще оставалось около двухъ часовъ, то мы и рѣшили пойти на кухню и что-нибудь высмотрѣть на закуску къ вину.
  - «Здравствуйте!»

 «Здравствуйте, баре-голубчики. Добро пожаловать», — привътствовала насъ кривоглазая Фекла, кухарка за повара.

— «Здравствуйте, красавища», — пробасилъ Борисъ. «Ага, картошечка подрумянивается. Добро. Мы вотъ сейчасъ малость закусить хотичь, красавица, и за ваше доброе сердце по стаканчику вина выпить, чтобы женишокъ поскорте къ вамъ заявился», — продолжалъ онъ подшучивать надъ кухаренціей.

— «Сейчасъ, сейчасъ, батюшка. Ужъ для васъ, какъ для сынковъ родныхъ», — сладостно пъла скрипучимъ тонкимъ тономъ Фекла. «Да вы извольте присъстъ, соколики мон ясные. И куда это парии дъвались? Совсъмъ народъ замутился. Все одна хлопочу. И дрова принесу, и картошку очищу, а они, черти, знай семки лускаютъ и лясы на собранияхъ точатъ. И что это, скажите мнъ, Христа ради, дълается на нашей православной землъ», — внезапно

перешла на плаксивый тонъ Фекла, лишь только захлопнулась дверь за ушедшимъ ополченцемъ. «Въ нестроевой сказывали, что будто-сь вы юнкерей рабочій народъ разстріливать вести хотите... Да я віры не дала... Да еще напустилась на смутьяновъ-то нашихъ. Лодыри окаянные!.. Статочное ли дъло, говорю, чтобы наши господа, мухи никто изъ пихъ не обидълъ, да на душегубство пошли. Это имъ, треклятымъ, чужіе погреба дай пограбить, какъ давеча Петровскій выдакали — проды... Лишь Павлуха миз шкаликъ даль... Я воть имь и сказываю, что ежели да наши офицеры, ужь если и пойдуть, то правду одну съ собой понесуть, которая вамь, дарчовды, глаза палить». кипятилась Фекла, забывъ о картошкъ и о цъли нашего прихода. Поручикъ Шумаковъ, не выпосившій, въ противоположность миъ, болтовни на злободневныя темы, началь уже рыться въ ящикахъ стола, отыскивая штопоръ, какъ вотжалъ посыльный и подалъ записку отъ Начальника Школы. Въ ней намъ приказывалось немедленно собрать всёхъ наличныхъ чиновъ Школы въ гимнастическомъ залъ, для производства Общаго Собранія, а также указывались нъкоторыя мъры на случай скораго выступленія Школы. Штопорь не находился, тонъ записки быль очень категоричень, а поэтому терять время на то, пока Фекла сбъгаеть за другимь — не приходилось. И мы, огорченные неудачей, не солоно хлъбавши, покинули кухню, оставивъ почуявшую что-то недоброе Феклу завывать во всть ея легкія. Выйдя въ корридоръ Школы, мы разстались. Поручикъ Шумаковъ, какъ дежурный офицеръ, отправился къ телефону передавать соответствующія приказанія дежурнымъ юнкерамъ по ротамъ и господамъ офицерамъ, а я помчался въ капцелярію писать допускъ къ запаснымъ винтовкамъ, находившимся подъ охраной караула на внутреннемъ балконъ гимназическаго зала.

Въ десять часовъ 45 минутъ огромная буфетная зала, съ идущимъ вдоль внутренией ствыы балкономъ, была запружена юнкерами, среди когорыхъ отдъльными группами размъстились чины нестроевой комапды. Кое кто изъ господъ офицеровъ тоже уже находились въ залѣ, стараясь держаться въ стороит отъ возбужденныхъ юнкеровъ, стремясь этимъ предоставить полную свободу фантазированію на злобу грядущихъ событій. Я, всей душою ненавидящій этотъ нозый сорть собраній въ средѣ военной корпораціи, съ чувствомъ глубочайшей горести и боли ожидалъ начала параднаго представленія. Я спедъть и, наблюдая, мучился. А вокругъ — горящіє глаза, порывистые разговоры, открытия прямодушность и страстныя партійныя заявленія. Лишь двѣ, три малочисленныя группки держались въ сторонѣ и винмательно вглядывались то въ кольшанцуюся массу юнкеровъ, то на двери, въ которыя должны вотъть войти члены Совѣта Школы.

— «Что призадумались, Александръ Петровичь?» — подсёлъ ко миё съ вопросомъ сёдовласый кашитанъ Галіевскій. «Не по нутру парадное представленьще? Что дёлать, голубчикъ; намъ, очевидно, этого не понять. Но я такъ думаю, разъ Александръ Георгісинчъ это даетъ, значитъ, это падо. Да и трудно въ наши злые дни. Эхъ, не война бы съ нѣмцами, — я и минутки не остался бы въ этомъ царствъ болтологій. Однако, долго что-то не идутъ, вѣдь еще масса работы», — и капитанъ началъ перечислять, что ему надо еще сдѣлать и что и какъ онъ уже сдѣлалъ.

Мы такъ погрузились въ бесћду, что не замѣтили, какъ вошли члены Совъта Школы, а также остальные госнода офицеры Школы, усифвийе прибыть къ этому времени. И только, послъдовавиля при входѣ Начальника Школы, команда — «смирно, господа офицеры!» — пропѣтая помощникомъ Начальника Школы — вернула насъ къ совнанію горькой трагической дѣйствительности. Въ залѣ настала тишина и нависла всеобщая напряженность. Всѣ смотрѣли туда, впередъ, гдѣ передъ лицомъ зала, на составленныхъ подмосткахъ отъ классныхъ кафедръ — располагались члены Совѣта и вошедшій его предсѣдатель, Начальникъ Школы. Процедура открытія засѣданія быстро смѣнилась докладомъ о побужденіяхъ, толкнувшихъ Совѣть Школы на производство такового.

Оказалось, что передъ Совътомъ Школы встала дилемма разръшенія вопроса объ отношения къ текущему моменту, требовавшему выяснения отношения Школы къ Временному Правительству, къ мъропріятіямъ послъдняго въ борьбъ съ новымъ, выросшимъ зломъ, въ лицъ Ленина и исповъдуемой имъ идеологіи, все болъе и болъе увлекающей сырыя рабочія массы Петрограда и войскъ. Колечно. Совъть Школы не колеблясь приняль въ принципъ твердое ръшение слъдовать всъмъ послъдующимъ мъропріятіямъ существующаго до момента открытія Учредительнаго Собранія Правительства. Ввиду особо необычнаго момента и положенія Правительства, — Сов'єть Школы предложиль комитетамъ юнкеровъ и нестроевой команды произвести совмъстное засъдание по заслушаннымъ Совътомъ Школы вопросамъ. Однако, отъ означеннаго засъданія Комитеть нестроевой команды уклонился, делегировавъ для информацін своего предсъдателя — старшаго унтеръ-офицера Сидорова. Состоявшееся собраніе приняло въ принципъ ръщенія Совьта, а равно постановило — произвести общее собраніе Школы для разсмотрівнія принятыхъ резолюцій. И вслъдъ за докладомъ, послъдовало чтение резолюции по подвергавшимся обсужденію вопросамъ. Во все время доклада въ залъ, собравшемъ въ себъ около 800 человъкъ, царила жуткая по своей напряженности тишина. Ни звука одобренія, ни шелеста жестовь отрицанія, ничто не нарушало тишины со всасывающимся въ нее мърнымъ чтенјемъ ровнаго въ своихъ потахъ голоса секретаря Совъта, портупей-юнкера Лебедева. Чтеніе кончено. Моменть — и объявляется открытіе преній. Вздохъ облегченія вырвался изъ сгрудившейся аудиторіи. Воть входить на кафедру первый ораторъ.

Это лидеръ кадетской партін. Школы юнкеръ Х. ІІ краткій, горячо-страстный призывъ полился къ слушателямъ. Ораторъ находилъ не только необходимымъ принятіе резолюціи Совъта Школы, но и всъхъ возможныхъ активныхъ, немедленныхъ мъропріятій, которыя не только войдуть въ Школу съ верха іерархической лъстинцы власти, но о которыхъ сейчасъ же надо просить Начальника Школы и гг. офицеровъ Школы. Порывистыя требованія слепого подчиненія лишь офицерству Школы, лишь военнымъ законамъ, стоящимъ вит всякихъ советовъ и комитетовъ, вызываеть бурю апплодисментовъ и восторженный гулъ одобренія, за которыми оратора не слышно. Я оборачиваюсь на залъ и весь ухожу въ исканіе протеста. «Онъ долженъ быть!» — говорю я себъ. «Да, онъ тамъ», — ловлю я легкое движение въ обособившихся группахъ, еще ранъе замъченныхъ мною. «Посмотримъ и послушаемъ; это становится интереснымъ». — летить мысль въ головъ и останавливается отъ звонка и отъ наставшаго успокоенія. Говорить уже новый ораторь, тоже лидерь, но уже эсъ-эръ. «Странное дъло», — ловлю я себя на критикъ выступленія орагора. «А гдъ же стрълы въ огородъ кадеть? Что такое? И вы идете дальше ръшенія объединеннаго засъданія Совьта Школы и комитета юнкеровь? И вы предлагаете съ момента военныхъ дъй твій передать всю власть офицерству Школы, запрещая какія либо витшательства членамъ Совтта и комитета? Да. втль

это обратное явленіе августовскому собранію по вопросу конфликта Корнилова съ Керенскимъ», — припомнилъ я дико потрясшую меня рѣчь юнкера князя Кудашева. «Ахъ. да!.. Въдь Керенскій — эсь-эрь. Онъ вашъ. Да, да... Я теперь понимаю. Понимаю, откуда и почему теперь вы къ намъ, къ офицерамъ!» Следующее выступление вызываеть гуль въ задиихъ рядахъ зала и на балконе. Виезапно началось какое-то движеніе къ дверямъ. Звонокъ предсъдательствующаго не помогаетъ. И вдругъ раздаются крики: «Уходять чины нестроевой команды». Оборачиваюсь къ кафедръ. Что-то, попуря голову, говорить унгерьофицеръ Сидоровъ. Что — не слышно. Требованія изъ залы: «Тише, тише, громче!»... грозять остаться гласомъ вопіющаго въ пустынъ, какъ вдругъ чей-то звонкій голосъ съ балкона покрываеть весь гамъ: «громче, такъ громче», — ореть этоть голось. — «Товарищи солдаты нестроевой команды постановили соблюдать нейтралитеть. А такъ какъ на этомъ собрании ръшается вопросъ о братоубійствъ, о борьбъ за капиталъ противъ свободы рабочаго трудящагося народа, противъ нашего защитника Владиміра Ильича Ленина и, значить, образованнаго имъ настоящинскаго народнаго Правительства, то мы, члены комитеть нестроевой команды, ръшили васъ, господъ, оставить однихъ. Намъ съ вами не по дорогъ. Товарищи солдаты! И кто въ Бога въритъ! Вонъ отсюда. И на товарища Сидорова, что тамъ на кафедрѣ слезки льетъ, не смотрите. Онъ врагъ пролетаріата, такъ какъ продался буржуазін!»... окончилъ гремътъ неожиданный голосъ. «Чей это голосъ?» — работала моя голова. «Я встахь чиновъ команды знаю. О, неужели къ намъ сюда въ Школу успълъ проникнуть агитаторъ. Хотя — вспомнилъ я наши порядки-непорядки, — ничего удивительнаго ивть. Ай, какъ жалко. Съ собою револьвера ивть. Капитанъ, милый, дайте свой револьверъ, скоръе»... — обратился я съ просьбой къ сосъду. Тотъ недоумънно взглянуль на меня и слегка отшатнулся. очевидно, затъмъ понявъ мои переживанія, схватиль меня за руку и началь упрашивать выйти изъ зала. Однако, этотъ моментъ моего порыва, продиктованнаго ослабленіемъ воли, также быстро прошелъ, какъ и налетълъ. И мое винманіе, среди бури грем'явшаго негодованіемъ остального большинства зала, уже снова было захвачено новой картинкой. «Что еще будеть?» пеожиданно увъренно говорилъ я себъ, видя, что отъ обособившихся группокъ юнкеровъ отделились фигурки, направившіяся къ эстраде. Воть первый юпкеръ четвертаго взвода второй роты, восемнадцатильтній юноша А-къ, съ матовымъ, тонкимъ липомъ, жгучій брюнеть, поднядся на кафедру и съ леденящимъ спокойствіемъ на лицъ ждетъ прекращенія въ залъ шума и крика. Но это кажется безпадежнымъ. Крики: «Товарищи юнкера, смотрите, чтобы кто изъ юнкеровъ не ущель бы за молоднами! Къ столбу позора такихъ!.. Ла здравствуегъ Временное Правительство! Къ нему!.. Ура!..» И это «ура» облегчило атмосферу зала, и стоявшій на кафедр'ї юнкеръ, поймавъ моменть затишья, началъ ръчь. Но хохоть, покрывшій первыя слова оратора, анархиста-максималиста, началъ расти, и опъ, вздернувъ плечами, такъ же спокойно сошелъ, какъ и подпялся. Въ этотъ моментъ вбъжалъ въ залу юнкеръ Х. и, поднявнись на кафедру — закричалъ: «Господа, сейчасъ я видълъ Родзянко. Онъ просить васъ, заклинаетъ встать на защиту Временнаго Правительства отъ носягательства на него, на благополучие народа гостей изъ пломбированнаго вагона. Самъ Родзянко запять мобилизаціей общественныхъ силь для оказанія Правительству моральной поддержки» — выпалиль юнкерь и также быстро сошель съ кафедры . . .

«Пустяки-занятіе изобрѣлъ для себя господинъ бывшій предсѣдатель Государственной Думы», — вдругъ снова заработала моя мысль, но уже въ веселомъ тонѣ. «Тебя, милягу, эти господчики изъ кабинета Временнаго Правительства оттерли отъ пирога власти, а ты, сердешный, хлопочешь за нихъ. Или думаешь этимъ жестомъ поднять свой кредитъ? Не знаю, кто какъ, а я такъ предполагаю, что это дешевый способъ. Мобилизовать для моральной поддержки А если всѣ станутъ на точку эрѣнія оказанія поддержки лишь въ формѣ «моральной»? Тогда и я могъ бы, пожалуй, нанять десятка два хульгановъ, да и тѣшиться себѣ надъ вами такъ, какъ вы, вмѣстѣ съ Гучковымъ, потѣшилься себѣ надъ вами такъ, какъ вы, вмѣстѣ съ Гучковымъ, потѣшилься свъ всѣми нами. Краснобаи проклятые!»...

А въ это время на кафедръ стояло уже двое. Никто ихъ не слушалъ. Въ залъ творилось что-то невозможное. Кто хохоталъ, кто чуть не плакалъ отъ надрыва въ тъхъ призывахъ, которыхъ и самъ не понималъ. Кто требовалъ порядка. Президіумъ тоже надрывался въ призывъ къ порядку, но ничего не выходило. Нарождался хаосъ. Не знаю, въ фарсъ, или трагедію вылилось бы все это въ дальитъйшемъ, если бы, выходившій было во время послъднихъ преній, Начальникъ Школы не вернулся обратно и, съ нескрываемой озабоченностью взойдя на кафедру, не пригласилъ бы жестомъ къ молчанію. Какъ ни были перебудоражены всѣ лучшіе изъ господъ юнкеровъ, — это появленіе Н-ка

Школы сейчасъ же привело къ порядку.

«Господа, есть новости. И я прошу спокойно отнестись къ тому, что будеть вамъ сообщено и что требуеть немедленнаго вашего ръшенія», — началь говорить Начальникъ Школы, окончательно завладъвая вниманіемъ зала. Помимо только-что полученнаго приказанія оть Главпаго Штаба явиться сейчась же въ боевой готовности къ Зимнему Дворцу для полученія задачь по усмиренію элементовъ возставшихъ противъ существующаго Правительства, сюда прибылъ юнкеръ Н. отъ Временнаго Правительства съ призывомъ къ вамъ выполнить свой долгь передъ родиной въ моментъ наитягчайшихъ напряженій, въ дни, когда засъдаеть народившійся Совъть Республики. При этомъ, я считаю своимъ долгомъ передъ вами подчеркнуть то обстоятельство, что моментъ крайне тяжелый, что обстановка складывается очень неблагопріятно для Правительства, и поэтому для принявшихъ ръшеніе честно продолжать нести свой долгъ передъ родиной — это можеть оказаться послъднимъ ръщеніемъ въ жизни», — продолжалъ четко, твердо говорить Начальникъ Школы. «Мы это ръшение приняли! Ведите насъ тула. Мы идемъ за вами, и только за вами! ...» — прервали Начальника Школы крики юнкеровъ.

«Прекрасно, господа», — среди вновь потребованнаго Начальникомъ Школы спокойствія раздался его голосъ. — «Прекрасно. Терять времени не будему, его у нясть нѣть, и поэтому оть словъ къ дѣлу. Объявляю засѣданіе закрытымъ. Совѣть Школы и юнкеровъ, впредь до распоряженія, объявляю распущеннымъ. Приказываю: Командирамъ ротъ немедленно отдать распоряженіе о разводѣ ротъ по помѣщеніямъ и приготовленіи къ выступленію. Форма одежды — караульная. Сборьое мѣсто — на дворѣ. Сборъ черезъ 20 минутъ. Если обѣдъ готопъ, то накормить юнкеровъ, если нѣтъ, то пища будеть выдана изъ зимняго Дворца. Дежурный офицеръ — пожалуйте ко мнѣ. Господалъ офицерамъ черезъ 5 минутъ собраться въ помѣщенія столовой офицерскаго Собравія», — уловить я послѣднія распоряженія Начальника Школы. Что онъ говорить далѣве — не могъ услышать изъ-за раздавшихся командъ и распоряженій, отдаваемыхъ командърами роть и подхватываемыхъ фельдфебелями и должноствыми

юнкерами. «Вотъ это я понимаю, это я чувствую», — анализировалъ я свои переживанія, при вид'в систематизировавшейся массы юнкеровь въ компактныя. организованныя по слову военнаго искусства группы, посящия названія взводовъ. «Первый взводъ, направо; шагомъ — маршъ!» — неслась команда и мърный ритиъ возбужденнаго шага грузно повисъ надъ заломъ.

Черезъ 2 минуты въ залъ никого не осталось, и я выходилъ изъ нея съ группой офицеровъ, окружившихъ Начальника Школы и выслушивавшихъ различныя приказанія, однако не м'янавшія острить и веселымъ см'яхомъ поддерживать легкость и яспость въ настроеніи. Я внутрение торжествоваль.

«Это прекрасно, — говорилъ я себъ, — бодрость залогь благополучія; ну, сегодня ужъ постараюсь, пускай на фронтъ, въ полку, потомъ узнають, что я не подкачалъ мундира 25 сапернаго баталіона.

О, какъ хорошо бы или быть растерзаннымъ штыками возставшихъ, послъ упорной борьбы, или стать погою на горло вождей ихъ и подсмънваться имъ въ физіономію надъ лицезрішемъ ими того, какъ эти несчастные, обманутые ими люди будуть восторженно привътствовать насъ, своихъ избавителей, полные готовности, по первому нашему жесту, смести на нашемъ пути все, чго только мы укажемъ. Дорогіе Корниловъ и Крымовъ, что не удалось вамъ, то, Богъ милостивъ, можетъ быть удастся намъ!»

Въ столовой уже все оказалось готовымъ къ объду, и горячія закуски дымились посреди стола; офицеры шумно располагались за столомъ, продолжая остря комментировать всевозможныя сведенія, уже проникшія въ Школу.

He успъли мы пообъдать, какь въ столовую вошель дежурный портупейюнкерь и доложиль, что юнкера уже одблись и ожидають приказапій.

«Ну, что-жъ. Тогда идемь безъ объда», -- сказалъ Начальникъ Школы. «Господа офицеры, пожалуйте къ ротамъ. Вы, -- обратился онъ къ находящемуся туть же, по его приказанію, поручику Б-ову, - вы будете въ моемъ особомъ распоряжении и, если вы послъдующимъ поведениемъ не загладите сегодняшней ошибки, то вамъ придется пенять уже на самого себя. Поручикъ Скородинскій и вы, — относясь ко ми'в, продолжаль Начальникъ Школы, — будьте также при миъ. Въ Школъ остаются: - вы, господниъ полковникъ, и вы, поручикъ Шумаковъ. Надъюсь, что у васъ будеть все благополучно и нестроевая команда изъ-подъ вашего наблюденія не выйдеть... Вы, докторъ, — обратился къ верпуыцемуся изъ кабинета доктору, — пойдете съ нами. Неправда ли?..» «А теперь, господа, по ротамъ! Выводите юпкеровъ; стройте и пойдемъ...»

Офицеры быстро и шумпо, по безъ какихъ либо разговоровъ, покидали столовую, стремясь кь своимъ мъстамь, къ выполнению полученныхъ приказаній. Даже въчно неумолкавшій, о всякаго рода спекуляціяхъ, Николаевъ, съ какойто особой серьезностью, поправляя на ходу спаряженіе, ин одинуь словомъ не обмольнися, пока мы вубств или по корридору до канцелярін, гдв я и пор. Шумак въ отстали отъ общей компаніи, паправясь въ нее.

Я передаль Борису ключи, обиялся съ инмъ, а затемъ мы вмъстъ вышли изъ канцелярін, направляясь на дворъ... «Что-то будеть дальше», — начинало сверлить въ мозгу.

Черезъ полчаса я шелъ впереди вытянувшагося баталіона юнкеровъ на Литейный Проспекть. На меня было возложено командование авангардомъ баталіона, командованіе которымъ зат'ямь приняль верпувнійся капитанъ Галіевскій, отлучавнійся къ своей семьъ.

На улипѣ было тихо — ничго не предвѣщало грозы, и еслибы сзади не остались въ Школѣ трое юнкеровъ, отказавшихся выступить, двое: Дерумъ (матышъ) и Тарасюкъ (хохолъ) безъ объясненія причинъ и третій — юнкеръ Виг хорчить, открыто заявившій Начальнику Школы, черезъ дежурнаго офицера, о своей привадлежности къ коммунистической партіи съ до-военныхъ временъ, мы бы еще бодрѣе шли впередъ. Но постепенно воспомиваніе объ оставшихъ визгладилось, и забота о внимьніи къ окружающей жизни заняла домивирующее положеніе въ направленіи мыслей. Но все было обычно, буднично. И мысль невольно возвращалась къ раненію самого себя поручикомъ Хрѣновымъ, о чемъ онь прислалъ рапортъ изъ дому, гдѣ ото случилось при зарядкѣ револьвера, за которымъ онъ было побѣжалъ.

«Чорть возьми! Извольте воть теперь командовать его ротой! Страино — но бываеть!» — сдълаль я выводь и принятся объясаять юнкерамь приняты объясаять юнкерамь приняты объясаять юнкерамь принязаніе оть командующаго баталіонов вислать впередъ заставу съ дозорами, которымь приказаніе объясов егупить въ бой безъ велкаго размышленія. Это было кратко, по ясно, и поэтому, выдѣливъ 1-ый взводь оть своей 2-ой роты, я, лично ставь оглавѣ его, быстро, ускореннымь шагомь, значительно продвицулся впередъ. Но воть снова получается приказаніе или не къ Марсову полю, а на Набережную Неви, такъ какъ по долезеніямь развѣдчиковъ на Марсовомъ полѣ провкомать митинги соллать Павловскаго полка.

Подходя къ мосту, у меня, отъ внезапно пробъжавшаго въ мозгу вопроса:
— «а кто эти, стоящіе около него», — сильно запульсировало сердце. «Будьте внемательнъе и спокойнъе», — сказалъ я вслухъ юнкерамъ. «Можетъ быть,

прійдется дъйствовать». — «Слушаемся», — кратко отвітили они.

Для придачи большаго безразличія къ окружающей обстановкѣ, и значить, къ стоящей на посту у моста группѣ часобахъ, я, вынувъ изъ портеитара папиросу, небрежно зажалъ ее зубами и закурилъ. Поровнялись. Отъ группы, вооруженныхъ и винтовками, и гранатами отощелъ одинъ изъ солдатъ и подойдя вплотную, справился, куда идемъ. Въ отвѣтъ, я задалъ вопросъ, что они тутъ дѣзаютъ. «Мостъ отъ разводки охраняемъ!» — отвѣтилъ солдатъ артильеристъ изъ гарнизона Петропавловкой крѣпости. «Ага. предрасно!» — внутренне разуясь тому, что Петропавловка пока еще не потеряла головы, похвалилъ я солдата и сейчасъ же пояснилъ ему, указывая на приближающихся юнкеровъ авангарда, что Школа Прапоришковъ Инженерныхъ войскъ также выполняетъ свой долгъ передъ Родиной и идетъ въ распоряженіе Временнаго Правительства.

«А какъ ведуть себя Павловцы?» — справился я.

«Сперва митинговали, а потомъ въ казармы зашли. Ръшили нейтралитетъ объявитъ, но караулы выставили. Вонъ гуляютъ!» — указалъ въ сторону Мар-

сова поля артиллеристь.

«Ну, всего вамъ хорошаго», — пожелалъ я часовымъ и мы направились далние. И скоро свернули на площадь передъ Зимнимъ Дворцочъ. Представшаварнива ландшафта этой огромной площадь меня обидѣла. Площадь была пуста. Что такое! Отчего такъ пусто? — невольно сорвалось у меня съ языка. Юнкера молчали. Я взглянулъ на нихъ. Легкая блѣдность лицъ, недоумѣнная растерянность пицущихъ взглядовъ краскорѣчшѣе словъ мнѣ разсказали о томъ, что родилось у нихъ въ душѣ. Ясно было, что они еще болѣе меня ожидали встрѣтить имую обстановку. Желая поднять ихъ настроеніе, я воскликнулъ:

«Чортъ возьми, это будетъ очень скучно, если изъ-за опозданія мы останемся въ резервъ... Ну такъ и естъ... Смотрите, у Александровскаго сада и тамъ

у края площади передъ аркой бродять юнкерскіе патрули».

«Исно, что части здъсь были уже въ сборъ и сейчаст, уже выполняють полученным задачи . . Въ окнахъ Главнато Управления Генеральнато Штаба выстлядывають офицеры. Значить, тамъ происходятъ занятия, а съъдовательно, обстановка несравненно спокойитье, чтыть то обрисовывали на Школьномъ собрания, — дълалъ я выводы, впиваясь взглядомъ во второй этажъ знакомато здания, гдть еще нъсколько мъсяцевъ назадъ я старательно коритъть за столомъ. «Что же наши не идуть? Юнкеръ Б., взгляните на колонну и, если она остановилась, отправътесь и доложите по цтночкъ, что все благополучно и что я ожидаю приказаний. Я же буду передъ памятникомъ», — отдалъ я распоряженіе одному изъ юнкеровъ.

Юнкеръ оживился и съ энергичнымъ поворотомъ отправился исполнять полученное приказаніе. Въ этотъ моментъ со стороны Александровскаго парка перейдя дорогу подошелъ юнкерскій 2-ой Ораніенбаумской школы прапорщиковъ дозоръ. Старшій дозора остановилъ дозоръ, скомандовалъ смирно и направился ко мить. Я принялъ честь, какъ должное привътствіе въ нашемъ лицъ мундира нашей школы, и потому, желая отвътить тъмъ же, подалъ и своимъ двумъ оставшимся возлъ меня юнкерамъ: смирно.

Легкая судорога удовольствія, промелькнувшая на крупныхъ лицахъ юнкеровь дозора, указала мнъ, что карта мною бъется правильно.

«Что хотите, портупей-юнкеръ?» — спросилъ я вытянувшагося старшаго дозора.

- «Разръшите узнать, какой части и цъль вашего прибытія сюда», -

твердо, на густыхъ нотахъ отвътилъ вопросомъ старшій дозора.

«Передовой дозоръ идущаго сюда въ распоряжение Временнаго Правительства баталіона Школы прапорщиковъ инженерныхъ войскъ», — съ чувствомъ сезкопечнагь сознанія всего вѣса, должнаго заключаться въ названіи и значеніи той части, въ которой протекаетъ служба родинѣ, твердо, но фальцегомъ отвѣтилъ я. «Скажите, портупей-юнкеръ», — сейчасъ продолжалъ я свой отвѣтъ, переходя на вопросъ, «скажите, вы давно здѣсь? Ваща школа? И какія еще части и школы были тутъ и куда опѣ дѣлись? Мы, къ сожалѣнію, кажется запоздали. Вообще, что слышно новаго?»

— «Инкакъ пѣтъ, вы не опоздали. Плохо...» — съ набъгавшей улыбкой горечи началъ было портупей-юнкеръ, но сейчасъ же, спохватившись, желая очевидно скрыть мучившия его душу сомитния, въ искусственно бодромъ тонъ продолжалъ: «Очевидно еще соберутся. Слава Богу, что вы пришли, это подыметъ настроеніе. И во Дворцъ говорили, что казаки сюда идутъ и войска изъ Гатчины... А покамъстъ у насъ туть сперва стояли одиночные посты, но такъ какъ утромъ у Александровскаго парка группа рабочихъ обезоружила и избила двоихъ, то теперь мы несемъ дозоры».

«Воть оно что. Прекрасно. Мы быстро устроимъ границы должнаго поведенія для господъ хулиганствующихъ. Эхъ чорть возьки, разрѣшили бы арестовать Ленина и компанію, и все пришло бы въ порядокъ. Ну, всего вамъ хорошаго, господа. Надъюсь, совм'ястной работой останемоя довольны», уже на ходу закончилъ я свою случайную бесъду со встрѣтнешимся дозоромъ, направляясь къ намятийку, чтобы собою обозначить правый флангъ расположенія для имѣющаго въ каждый моменть подойти баталіона нашей школы.

Действительно, только мы подошли къ памятнику, какъ изъ-за оставленнаго нами угла показались первые ряды юнкеровъ. Спокойствіе и гордость отъ начавшей обрисовываться въ воображени картины встръчи съ представителями власти и руководства судьбой Родины сразу захватили меня. И то обстоятельство, что плошадь была пуста, что около параднаго главнаго входа во яворень нельпо лежали неизвъстно откуда свезенные польницы дровь, что около этого входа и у подъезда въ зданіе Главнаго Штаба стояли малочисленныя группы долей частью въ военной формъ, частью въ штатскихъ костюмахъ какъ-то эти перечисленныя обстоятельства уже иначе укладывались въ моей головъ, рождая въ ней представление о солидности въ отношении къ совершающемуся со стороны Правительства. Холодное спокойствие въ приняти мъръ воздъйствія — лучшая ванна для протрезвленія умовъ заблудшихъ. Въ этомъ спокойствін есть своеобразная красота.

При появленіи на площади головной части нашего баталіона группы людей у польъздовъ начали увеличиваться. Кое-кто изъ одной группы перешель въ другую. Это дало новый повороть монмъ мыслямъ. — «Наше прибытіе обсуждается. Значить положение серьезнъе, чъмь это было бы желательно. Очевидно, мы имъ нужны какъ воздухъ», - повторялъ я оценку возникшимъ новымъ соображеніямъ по отношенію нев'єдомаго мн положенія д'єль въ город'є. «Что же, очаровательно! За нами дёло не станеть. Пускай скорёе дають задачу и полномочія, а тамъ будеть видно, на чьей улиць будеть праздникъ», горяю лумаль я, любуясь чистотой передвиженія втянувщагося на площадь багаліона и принимавшаго построеніе въ развернутый фронть, лицомъ къ Зимнему Дворцу и правымъ флангомъ къ Главному Штабу Петроградскаго Военнаго Округа.

Построенія закончились. Раздалась команда: «стать вольно». Наблюдавшій за построеніемъ Начальникъ Школы съ поручиками Ск. и Б. направились къ Главному Штабу. Ко мнъ, на правый флангъ фронта, перешелъ капитанъ Галіевскій... Меня потянуло къ нему.

— «Не густо...», — встрътилъ онъ меня замъчаніемъ.

«Образуется...», — въ тонъ, лаконично отвътилъ я.

— «Равняйсь!» — неожиданно скомандовалъ онъ, поворачиваясь къ линіи

фронта. Я быстро взглянуль по направленію къ Штабу.

Къ намъ приближалась группа лицъ, въ центръ которой, часто беря руку подъ козырекъ, отвъчаль на чьи-то вопросы нашъ Начальникъ Школы. Было ясно, что съ нимъ идетъ «начальство». «Интересно, выйдетъ ли Керенскій», — не паходя знакомой фигуры въ приближающейся группъ, мелкнулъ вопросъ.

«Господа офицеры, пожалуйте сюда!» — вслъдъ за командой «вольно», раз-

далось приказаніе Начальника Школы, отрывая меня отъ размышленій.

Офицеры покинули свои мъста въ строю и, окруживъ полукольцомъ озабоченное «начальство», строго оффиціально вглядывались въ ихъ лица.

Подошедшій въ этоть моменть одинь изъ офицеровь Главнаго Штаба, обращаясь къ Начальнику Школы, попросилъ его отойти въ сторону Главнаго Штаба.

 «За Начальника Школы ухватились!» — прошепталь кто-то сзади меня свое впечатлъніе.

«Это мы сдълаемъ карьеру!» — также шопотомъ произнесъ другой голосъ.

 «Господа, господинъ Военный Комиссаръ при Верховномъ Главнокомандующемъ поздоровается съ юнкерами», — почти сейчасъ же, возвращаясь обратно въ сопровождени очень высокаго, худощаваго штатскаго, бросилъ намъ Начальникъ

Школы. «Н'ять, в тъть, вы оставайтесь зд'ясь», — остановиль Начальникъ Школы попытавшихся было направиться въ строй офицеровь, лично же направляясь къ юнкерлить, въ сопровождении все того же штатскаго.

«Батальонъ, смирно!» — скомандовалъ Начальникъ Школы. «Сейчасъ васъ будетъ привътствоватъ господнитъ Военный Комиссаръ при Верховномъ Командованіи, поручикъ Станкевичъ». «Тосподнить комиссаръ при Верховномъ командованіи, поручикъ Станкевичъ, «Тосподнить комиссаръ при Валадиясь къ поручику Станкевичу, пачалъ было соотвътствующій уставу рапортъ Начальникъ Школы. Но продолженіе церемоніи рапорта военный комиссаръ отклонилъ и, приподымая штатккій роловной уборъ, обратился къ юнкерамъ Школы.

- «Я счастливъ видъть васъ, товарищи-граждане, здъсь, въ моменть напряженія всехт усилій членами Временнаго Правительства на пользу великой нашей революціи. Я радъ, что нъкоторымъ образомъ родная мнъ школа... Старшій курсь должень помнить меня... Я быль вь вашей школь вь числь вашихъ офицеровъ, пока революція не позвала меня къ новому дёлу... въ арміи. Я сейчась прі халь изь арміи. И я свидьтельствую вамь, что въра армін въ настоящій составъ Правительства, возглавляемаго обожаемымъ Алекс. Федор. Керенскимъ, необычайно сильна. Дъло борьбы за Россію съ нъмцами также въ арміи сейчась стоить на должной высоть. И воть, въ этоть моменть, подъ стройное зданіе величайшихъ усилій Правительства обезумъвшими демагогами, помиящими лишь свои партійные расчеты, подводится предательская мина. Вездъ царить въра въ ясную будущность Россіи, ведомой стоящимъ на страж'в революціи Правительствомъ къ поб'яд'ь, безъ анексій и контрибуцій, надъ сдающимъ уже врагомъ. И только здъсь, въ Столицъ, въ Красномъ Петроградъ готовится ножъ въ спину Революціи. Я радъ и счастливъ привътствовать васъ, такъ ръшительно и горячо, безъ колебаній, отдающихъ себя въ распоряжение тъхъ, кто единственно имъетъ право руководства жизнью Народа до дня Учредительнаго Собранія. Да здравствуєть Учредительное Собраніе! Ура!»...

Когда стихли вызванныя ръчью военнаго комиссара клики ура, комиссаръ отпрая платкомъ капли выступившаго на лбу пота, продолжалъ свое привът-

ствіе.

Но продолженіе было уже значительно короче. Въ пемъ военный комиссаръ высказалъ увъренность, что товарищи-граждане юнкера окажутся такими же доблестными защитниками дъла Революціи, какими оказались на фронтъ тъ товарищи-граждане офицеры, которые раньше кончили эту родную ему школу.

«Да, да, вы правы, господинъ военный комиссаръ», — согласился я съ

нимъ въ этой части его ръчи.

— «Александръ Петровичъ! — обратился ко ми'в капитанъ Галіевскій, — я вижу, вамь очень нравится річь; вы знаете, кто эго? Это — одинь изъ бывшихъ преподавталені полевой фортификаціи у насъ въ Школъ. Величайшая бездарность, сум'ввшая, однако, быстро сдѣлать карьеру. Вамъ, навѣрное, приходилось слышать также объ учебникъ по полевой фортификаціи, недавно изданномъ Яковлевмъъ Бартопевничеть и миъ. Онъ, въ этой кинжечкъ Яковлевской стряпни, врисовалъ пѣсколько, гдѣ-тъ на фронтъ позаимствованныхъ чертежиковъ. И послѣ этого вообразиль себя чуть ли не профессоромъ акалеміц».

«Иу, поъхали, капитанъ!» — вмъщался въ разговоръ поручикъ Скородинскій. — «Я хороно знаю поручика Станкевича — это удивительно милый

и чуткій челов'єкъ. Правда, онъ очень увлекающійся, но зато искренній. А что онъ сд'ялалъ карьеру, — это не удивительно. Теперь его партійные друзья на верхахъ власти и, конечно, своихъ присп'ашниковъ они не забываютъ», — закончилъ Скородинскій, отходя отъ насъ.

«Тоже карьеру сдѣлаетъ»,
 мотнулъ головою въ его сторону мой собесѣдникъ и видя, что я никакъ не реагирую на его свѣдънія, замолчалъ.

— «Очень пріятно встр'єтиться съ вами, господа»,
 — между т'ємъ мягко улыбаясь и порывисто пожимая руки н'єкоторыхъ изъ бывшихъ своихъ сотоварищей по д'єятельности въ Школ'є, просто и искренне здоровался военный

комиссаръ.

- «Я прямо изъ Ставки», продолжать онъ. «Какая разница съ вашимъ Питерскимъ настроеніемъ. Но, это ничего..., я полагаю, мы быстро уладимъ всё шереховатости и вамъ снова можно будетъ вернуться къ болѣе мирному продолженію вашей продуктивной, полезной работы. Ваши бывшіе питомпы отличаются на фронтѣ и пѣхота ихъ высоко цѣнитъ»...
- «Владиміръ Станкевичъ», протянулъ, наконецъ, и мнѣ руку военный комиссаръ.

«Александръ Синегубъ», — въ тонъ представился я.

— «Это нашъ новый офицеръ, недавно съ фронта», — зачѣмъ-то нашелъ нужнымъ прибавить поручикъ Б.

— «Да, у васъ, я вижу, есть новыя лица!» — отв'єтиль ему военный

комиссаръ.

— «Александръ Петровичъ!» — окликнулъ меня поручикъ Скородинскій. «Что скажете?» — обернулся я къ спъпившему ко миъ поручику.

— «Начальникъ Школы васъ требуеть. Работа есть. Счастливчикъ!»...— ласково улыбаясь, передалъ онъ мнъ приказъ Начальника Школы.

«А гдъ начальникъ?» — обрадованно заторопился я.

— «Вонъ тамъ, около группы Багратуни у Главнаго Штаба», — указалъ мнѣ поручикъ на мъстонахождение Начальника Школы.

- «Явитесь къ военному комиссару при Верховномъ Командованіи, поручику Станкевичу», подчеркивая титулть служебнаго положенія поручика, мягко, но съ особой, свойственной ему манерой отдавать такъ приказанія, что они, для получающаго таковыя, пріобрѣтали значеніе сверхстепеннаго значенія, прогобориль окть.
- «Ахъ, вы здѣсь!» продолжаль онъ, уже обращаясь къ подошедшему въ этотъ моментъ военному комиссару, «вотъ, согласно вашего желанія и приказанія Главнаго Штаба, я предоставляю въ ваше распоряженіе полурогу юнкеровъ, подъ командой поручика Синегуба. Я вамъ даю самаго опытнаго офицера, недавно только прибывшаго къ намъ въ Школу съ фронта. Надъюсь, поручикъ, снова отнесся Начальникъ Школы ко мнѣ, вы учтете всю серьезность значенія оказываемой вамъ чести предоставленія выполненія тѣхъ задачъ, которыя вы будете получать непосредственно отъ госнодина военнаго комиссара и исполнять которыя будете, какъ мои личныя приказанія»... въ упоръ смотря мпѣ въ глаза, добавилъ Начальникъ Школы.

«Слушаю-съ, господинъ полковникъ; а какую полуроту прикажете взять?»
— «Капитанъ Галіевскій получилъ приказаніе и онъ вамъ предоставитъ
таковую!»

«Слушаю-съ! Разрѣшите идти?»

— «Да, съ Богомъ!» — весело отвътилъ Начальникъ Школы, протягивая мит руку и дълая шага два впередъ, приблизился вплотную ко мит и вдругъ, понижая голосъ, быстро проговорилъ: «Дъло крайне серьезно. Соберите все вниманіе. ІІ чаще присылайте донесенія мит и капитану Галіевскому» — и переходя на обычный тонть, продолжалъ: «Вст указанія испрашивать у господина военнаго комиссара. Ну, въ добрый часъ! Берегите юнкеровъ!» — отпустилъ меня Начальникъ Школы.

«Господпить военный комиссаръ, — обратился я, поворачиваясь къ комиссару и беря руку подъ козырекъ, — поручикъ Синегубъ, по приказанію Начальника Петроградской Прапорщиковъ Инженерныхъ войскъ Школы, пред-

ставляется по случаю назначенія въ ваше распоряженіе».

«Очень пріятно, принимая честь, любезно отв'ятиль военный комиссарь,
 я попрошу васъ, немедленно выступить. И такъ слишкомъ много времени потеряно»,
 нервно смотря на часы, бросиль зам'ячаніе военный комиссаръ.

«Слушаю-съ! Разръшите построить и куда прикажете вести и какое будегь

назгаченіе?»

— «Л буду съ вами. Мы пойдемъ въ Маріинскій дворецъ на охрану засъдающаго въ немъ Предпарламента, такъ какъ по имъющимся свъдъніямъ готовится обструкція и выступленія противъ засъдающихъ. Скоръе стройге юпкеровъ», — нервно закончилъ комиссаръ.

«Слушаю-съ!» и заражаясь необходимостью спешить, я бегомъ направился

къ баталіону юнкеровъ.

— «Александръ Петровичъ», — встрѣтилъ меня поручикъ Мейснеръ, — «ваша полурота готова. Я назначенъ командовать второй полуротой, въ качествѣ резерва для васъ. И, голубчикъ, если надо, вызывайте меня скорѣе», — весь оживляясь, попросилъ поручикъ.

«Спасибо; хорошо; обязательно. Подождите, еще много будеть дъла. А что, патроны будуть выдавать?» — вдругь съ ужасомъ вспомнилъ я отсутствіе

этой соли нашей сущности.

— «Патроны? Во дворцъ ихъ надо получить. Тамъ большой запасъ. Я сейчасъ доложу капитану Галіевскому», — бросаясь къ командующему баталіономъ, отвътилъ поручикъ.

«Полурота, равняйсь!» — принялся я, между тъмъ, огводить свою полу-

роту оть баталіона.

 «Послушайте, поручикъ, — подходя ко мит заговорилъ военный комиссаръ, — постройте мит такъ юпкеровъ, чтобы вст могли слышать меня безъ повышения мною голоса».

«О, чорть возьми, опять разговорчики. Да вѣдь вамъ спѣшить надо... Хотя это на руку — патроны поднесуть»... — промелькнуло успоканвающее соображеніе. — «Слушаюсь!» — уже вслухь отвѣтилъ я и принялся строить полуроту въ каррэ. Военный комиссаръ выждалъ эволюцію фронта и началъ говорить:

— «Господа, въ данное, исключительно тяжелое время для Революціи и Страны свершилось событіе огромної исторической важности. Въ залахъ Маринскаго Дворца засѣдаеть цвѣть нашей мысли и гордость нашихъ чаяній — Совѣть Республики. Я быль тамь и видѣлъ ихъ святую работу надъ укрѣпленіемъ завоеваній Революціи и выводомъ страны на тоть путь величественнаго шествія къ счастью, котораго только достойна демократія міра. Я видѣлъ, какъ, забывъ все личное, забывъ даже о ѣлѣ, сидятъ надъ разрѣшеніемъ

вопросовъ тѣ, кто не только является гордостью нашей мысли, но и творщомъ дъла дружественнаго, творческаго сожительства демократій всего міра. И ихъ раб. та. въсъте миъ, еще священиъе, чъмъ защитниковъ нашей великой страны. выбросившей впервые міру такіе лозунги, какъ война до побъднаго конца. безъ анексій и контрибуцій. И воть, товарищи-граждане, въ этоть моменть. демагогическая злобность, посъянная Ленинымъ и разжигаемая врагами революцін и страны, готовится стать катастрофичной для Революцін. Опяьненные демагогіей, отбросы рабочаго міра готовятся произвести срывь происходящаго Засъданія Совъта Республики. Спокойствію въ творческой работь, въ часы ея максимальнаго напряженія, грозить опасность. А между тімь, дорогь каждый часъ этого труда, результаты котораго, въ безконечномъ волненіи ожидають и армія, и демократія. И воть, дорогіе товарищи, — граждане юнкера, вамъ предоставляется высокая честь охранить спокойствіе работы Совъта Республики. Я счастливь, что могу вась поздравить съ назначениемъ въ карауль Маринскаго Дворца. И я убъжденъ, что это будеть лишь почетнымь для васъ служеніемъ Революціи и Странъ и что дъло до примъненія оружія не дойдеть, такъ какъ, если массы хулиганствующихъ увидять васъ на постахъ у Дворца, они только побурлять, и разойдутся»... — застынчиво улыбаясь, закончиль свою рѣчь военный комиссаръ.

«Разлука ты, разлука, чужая сторона», — навязчиво ныло у меня въ ушахъ при вслушивании въ рѣчь оратора. Ей-ей, вы житель какой-го подлунной планеты, но не земли. У васъ изтъ времени, а вы прододжаете его тратить на то, что, право, удивительно просто и ясно. Къ чему? — И какъ бы

въ отвътъ на мои мысли, сзади раздалось обращение ко миъ.

- «Господинъ поручикъ, разръщите доложить, что мы хотимъ ъсть, а тамъ у Лворпа юнкера получають хлѣбъ».

«Ага! Сейчасъ кончить комиссарь говорить, я попрошу разрѣшенія за-

пастись хлѣбомъ».

 «Вотъ, что насъ губитъ»,
 вдругъ обратился ко мит юнкеръ N. «Тише! Бросьте! Вы въ строю!» — оборвалъ я невыдержавшаго юнкера. «Пускай дълають, что хотять, лишь бы мы сами не забыли о Родинь, уже силгчаясь, добавиль я.

«Господинъ военный комиссаръ! — какъ только последній кончиль говорить, обратился я, — разръшите получить хльбъ, — его здъсь рядомъ

выдають, юнкера сегодня еще не вли».

- «Да, да, только скоръе!» даль согласіе военный комиссарь, съ нъсколько озабоченнымъ выражениемъ лица, очевидно, отъ мелькичвиней мысли. что слушать и прекрасныя пъсни на пустой желудокъ не особенно весело. Пока юнкера получали хлъбъ, я получиль отвъть о патронахъ. Патроны дъйствительно были, но на выдачу требовалось распоряжение изъ Главнаго Штаба. Отъ кого же это должно было изойти и кто долженъ быль ихъ выдать, пока, несмотря на вст усилія поручика Мейснера, выяснить не удавалось.
- «Вы не можете себъ представить, какой тамъ внутри царить кавардакъ», - указывая на дворець и зданіе Главнаго Штаба, разсказываль поручикъ. «Я ни отъ кого не могъ добиться ни одного путнаго указанія. Начальникъ Штаба посылаеть къ адъютантамъ; тъ къ коменданту Дворца, а послъдній къ Начальнику Штаба. Чорть бы ихъ всёхь драль, сволочь штабная!» вснылилъ поручикъ. «Хороши гуси. Не бъда. Я доложу Станкевичу, пускай

распорядится, па то онъ кстати и комиссаръ, чтобы за порядкомъ наблюдать». Военнаго комиссара уже осаждала какая-то группа изъ военныхъ и штатскихъ.

«Ну, что, готовы?» — встрѣтилъ онъ меня вопросомъ.

«Такъ точно. Хлъбъ полученъ. Вотъ не могу получить патроновъ».

— «Патроновъ? Зачтмъ?» — перебилъ меня комиссаръ.

«У насть мало. По пятнадцати штукть на внитовку. Пулеметовъ и грапатъ совстять истъ. Объщали выдать здъсь, но добиться»...

«Это лишнее; дѣло до огня дойти не можеть. И пятнаддати штукъ за глаза доолно. Идемте, ведите роту. Дорогу знаете во Дворецъ? Прямо по Морской. А придя во дворецъ, вы хорошенью ознакомътесь съ постами и рѣшительно прикажите огня безъ самой крайней необходимости не открывать. Я буду самъ все время тамъ, такъ что вы можете быть спокойнымъ. А если и подойдеть къ Маріинскому Дворцу какая либо хулиганствующая толпа, то права для укрощенія ея достаточно одного вида юнкеровъ, стоящихъ на постахъ съ винтовками. Вотъ внутри Дворца надо быть на чеку. Я боюсь, чтобы кто не устроилъ обструкцію въ залѣ засѣданія и не произвелъ паники. Стройте во вздовенные ряды и идемте», — подойдя къ полуротѣ, распорядился военный комиссаръ.

Мы двинулись. Юнкера, сперва молчаливые, теперь вполголоса дълились впечатлёніями. Только военный комиссарть весь ушелть въ какую-то бестару съ сопровождавшими его: офицеромъ, штатскимъ и двумя юнкерами изъ членовъ Совтати Школы, зачтыть-то ему понадобившимися.

«Не выслать ли впередъ развъдку?» — подумалъ я, войдя на Морскую.

«Хотя это зачѣмъ же?! Вѣдь достаточно же ясно завѣрилъ военный комиссаръ, что съ боевой точки зрѣнія — все спокойно. А, кромѣ того, если впереди и окажется что-нибудь скверное, то вѣдь, слава Богу, какая у меня силиша, вы, мон хорошіе господа юнкера, плохо владѣющіе винтовками, и вы, господинъ Военный Комиссаръ».

«Разъ, два! . . . Твёрже ногу! . . Ноги не слышу!» — словами команды потватался я оторвать себя отъ легкомысленныхъ думъ и вдругъ разомълся. — У одного изъ юнкеровъ выпаль изъ-подъ мышекъ несомый имъ хлѣбъ. Смущенный своено неловкостью, юнкеръ выскочилъ изъ строя за, покатишимся по сърому глянцу нементной мостовой, буханкомъ хлѣба. «Куда?» — завопилъ отдъленный командиръ. — «Изъ строя, безъ разрышенія? На мѣсто!» — «ха, ха . . . » — смѣялноь онкера. «Ха, ха, ха» — заливались, обрадовавшись случаю остановившияся на тротуарѣ дэѣ дѣвушки, по костюмамъ и кричащимъ манерамъ, опредъленно принадлежавшия къ категоріи заблудинхъ созданій. «Да, посмѣяться есть отъ чего», — говориль я фланговому юнкеру, — «юнкера въ боевой готовности, и съ хлѣбами подъ мышками, и на Морской».

— «Остаповитесь!» — догоняя меня, быстро отдаль распоряжение военный комиссарь.

«Оставайтесь здъсь, я зайду на телефонную станцію, попытаться произвести см'нну находищатося тамъ караула, который, по полученнымъ свъдъніямъ, перешелъ на сторону Ленницевъ», — сообщилъ миѣ свое намѣреніе военный комиссаръ.

Я остановить полуроту. Пока военный компссаръ переходиль улицу, къ намъ подошелъ какой-то офицеръ и сталъ возмущению разсказывать о томъ, что сегодиянией почью у Петроградскаго коменданта изъ стола выкрали пароли и отзывы клрауловъ Петроградскаго гарипзона. И воть сегодня въ часъ схъны

на телефонную станцію проникли большевики. Но они еще скрывають это для того, чтобы перекватывать телефонные разговоры Правительственных в органовы и членовь Совѣта. Республики

Возбужденное описание нервно настроеннымъ офицеромъ, казалось, хотя и интереснымъ, но крайне сомнительнымъ. Особенно меня настранвалъ противъ разсказа видъ разсказчика. Бъгающіе глаза, тонкій, визгливый голосъ, ръзко подчеркивавшій простоту стиля фразъ, и приказчичьи ухватки, замънявщия ему манеры, буквально били по нервамъ.

«Что-то нечистое здъсь», — закопошилось въ головѣ, въ результатѣ интунтивнаго отрицанія навязчивой убъдительности особы въ офицерской формѣ. «Не отъ васъ ли узналъ такую необычайную новость, господинъ военный комиссаръ? Боже мой, надо скорѣе его предупредить. Вѣдь онъ — сама напвность!»

 «Они отказываются лобровольно освободить телефонную станцію»,
 озабоченно проговорилъ военный комиссаръ. -- «И я ръшилъ произвести смъну силою. Оставьте половину юнкеровъ съ офицеромъ здъсь, приказавъ слъдить за воротами и окнами, а съ другой половиной вы продвиньтесь впередъ и уже съ той стороны воротъ ведите наблюдение за нею. Отдълите мит итсколькихъ юнкеровъ, и я попытаюсь съ ними проникнуть на станцію. лячки увидять, что съ ними не шутять, и сразу сбавять тонъ. Тамъ караульный начальникъ какой-то прапорщикъ; очевидно онъ все и мутитъ», высказаль свои соображенія военный комиссарь. «А кто ему подаль прим'трь, и кто его этому научилъ?» — подумалъ я, услышавъ тонъ глубочайшаго пренебреженія, съ которымъ было произнесено: «какой-то прапорщикъ». Но забота выполненія полученнаго приказанія оказалась сильнъе всякихъ философствованій, и я, отд'єливъ первое отд'єленіе 1-го взвода въ распоряженіе военнаго комиссара, началъ производить по улицъ соотвътствующее передвиженіе для полученія лучшаго надзора за зданіемъ телефонной станцін, а въ случав надобности и ея обстрвла.

Прапорщикъ Одинцовъ-младшій, оставаясь на томъ же разстояніи отъ зданія телефонной станціи, построилъ свой 2-ой ваводъ 2-ой роты поперекъ Морской, во всю ея ширину фронтомъ къ Маріинской площади. Я же, перейж съ тремя отдъленіями 1-го взвода фасадъ телефонной станціи, принялъ тоже построеніе, но фронтомъ въ обратную сторону, въ сторону Невскаго прозпекта.

Оизъ безвинтовочныхъ юнкеровъ я создалъ команду связи. Между тъмъ военный комиссаръ съ юнкерами 1-го отдъления 1-го взвода подошетъ къ воротоямъ станціи, но они оказались уже запертыми. И я, стоя на тротуарѣ, впереди праваго фланга своего взвода, старался предвосхититъ у военнаго комиссара выходъ изъ создавшатося положения, которое, наконецъ, меня убъдило, что на телефонной станціи дъйствительно находятся приверженцы Ленна и Ко. «Вотт. у кого надо, оказывается, учиться энергіи. И откуда только у нихъ такое руководство. Интересно, какъ бы вы объяснили это теперь?» — мысленно обращался я къ всплывшей въ памяти картинѣ ночного совъщанія 19-го въ «Колхидъ». — «Начало не дурное, — просмаковалъ я ръшительность дъйствій господъ подпольщиковъ. Теперь дъло за нами. Однако что же предполагаетъ предпринять военный комиссаръ», въ нетеритьніи вглядываясь въ окна и ворота станціи, топтался я на мѣстѣ.

«Та-та-та-та», — вдругь р†зко разр†зался воздухъ визгливо стучащимъ свистомъ, родившимъ представленіе о жел†зныхъ, зелено-темныхъ и красно-бурыхъ

крышахъ домовъ, которыя съ силою полили металлическимъ градомъ, отчего переливающеся дробью отзвуки становились коротко-сухими. «Та-та-та», поплыла вдоль Морской повая волна дробящихъ отзвуковъ, отвъивая отъ себя

какой-то захватывающій дыханіе мысли хололокъ.

«Что такое» — пришелъ я въ себя отъ мгновенной внезапности ударившихъ по нервамъ звуковъ. «Пулеметный огонь! Откуда? По насъ?» - И я быстро обернулся, ища пъцаго или коннаго врага, въ томъ концъ Морской, который выходиль на Маріинскую площадь. «Тамъ бой», — мелькиула мысль, по подъ ощущениемъ уловленныхъ слухомъ новыхъ, болъе близкихъ, знакомыхъ звуковъ, — представившаяся было въ воображеніи картинка разстр'яла Марінискаго Дворца уплыла вдаль, а на м'ест' ея родилась большая тревога. колко жавшая сердце. «Это стръляють по юнкерамъ. Стоять такъ нельзя. Слишкомъ большая цёль»... — работала мысль.

«Къ стънкамъ домовъ! Далеко не распространяться!» — крикнулъ я при-

казаніз юнкерамъ.

Тревожное недоумѣніе, сковавшее было юнкеровъ, мгновенно прошло, и они, повинуясь словамъ команды, вмигъ разсыпались по тротуару, становясь спинами къ стънкамъ домовъ.

«Зарядить винтовки!» — вслъдъ отдалъ я приказъ, въ то же время соображая, куда лучше стать самому, чтобы не выпустить изъ рукъ командо-

ваніе полуротой.

«Никто не упалъ, — значить, стръльба демонстративная и въ воздухъ». «Но гдъ же военный комиссаръ и его юнкера?» — окидывая взглядомъ улицу, точно по мановенію волшебнаго жезла ставшую жутко пустою — спрашивалъ я себя. Но въ первыя секунды осмотра сторонъ улицы - я его фигуры не находилъ. «Что такое? — неужели я такъ растерялся, что не вижу военнаго комиссара», — мелькало въ головъ. Но замъчая въ то же время, какъ нервио прижимались нъкоторые изъ юнкеровъ къ каменнымъ стънамъ домовъ и стальнымъ жалюзи, спустившимся на окна витринъ, что придало отому участку Морской впечатление глубокой, холодной могилы — во мне проснулось чувство дикой обиды и злобы.

«Воспользоваться горячностью порыва молодыхъ сердецъ и безъ сожалѣнія принять ихъ безразсудочное самопожертвованіе. Ужасно! Вёдь нізкоторые не умфють заряжать винтовки», — содрогалась мысль при видь, какъ одинъ юнкеръ тщетно старался утопить патроны въ магазинную коробку винтовки. куропатокъ перестръляють насъ изъ оконъ и съ крышъ, если только окажется это имъ выгоднымъ и если есть достаточно для этого средствъ. Проклятье! Какое жалкое, унизительное положеніе! Хотя бы открыли настоящій огонь и убили бы меня», — со злобой вглядываясь въ чердачныя окна, смалодушинчалъ я.

«Ахъ, воть и комиссаръ!» — и я пошелъ навстръчу къ нему, идущему ко мив.

«Я все не могу опредълить, откуда и гдъ стръльба. Боюсь, что на Маріпиской площади бой идеть. Не отправиться ли туда? Зд'ёсь сейчасъ ничего такъ не сдълаешь!» — обратился я къ нему.

 -- «Ничего, это пустяки. Вы приведите въ большій порядокъ юпкеровъ и продолжайте осаду станцін. Огня не открывайте, пока они сами не стануть стрълять по васъ. А я отведу ту часть юнкеровъ къ углу Невскаго, чтобы не допустить сюда могущихъ явиться на выручку караулы красногвардейцевъ.

Я убъжденъ, что на станціи сейчасъ переполохъ, такъ какъ не могутъ они знать, кто открылъ стръльбу и кто береть верхъ, а видя, что здъсь находятся юнкера, они даже скоръе ръшать, что ихъ дъло проиграно и они сдадутся», говорилъ мръ военный комиссаръ.

«Слушаюсь!» — отвъчалъ я съ радостью, черпая въ словахъ военнаго комиссара увъренность, что эта стръльба идеть со стороны върныхъ долгу частей, выполняющихъ, очевидно, порученную имъ задачу. «Навърно, гвардейскій экипажъ или семеновцы очищають Марінискую площадь отъ демонетрирующихъ толитъ», — заработало мое воображеніе. «Надо будеть и въ сторону площади принять мъры предохраненія. И если сюда бросятся бъгущія толиы, то заарестовать. А чтобы было удобнье и планомърные это выполнить, займу углы Гороховой», — принялъ я рышенія и пошелъ передавать соотвътствующія распоряженія начальникамъ отдъленій.

Черезъ нѣсколько минутъ стрѣльба затихла. А еще спустя немного времени, на улицѣ появились любопытствующіе и случайные прохожіе. Юнкера съ винтовками на готовѣ бодро обмѣнивались замѣчаніями, внимательно глядя со своихъ мѣстъ на углахъ улицъ Морской и Гороховой вдоль нихъ п слѣдя за воротами и окнами станціи. Я же съ гордостью расхаживалъ по цементной мостовой. «Больше непринужденности въ впдѣ!» — говорилъ я себѣ. «На тебя смотрятъ не только юнкера, по и землячки караула. И чѣмъ ты спокойнѣе и довольнѣе, тѣмъ страшнѣе имъ», — продолжалъ я кокетничать съ собою.

«Но чертъ возьми, какая гладкая мостовая. Вотъ бы наши кирки-мотыги, и устроитъ бы здёсь окопчики для пулеметовъ. Ахъ да, пулеметовъ. Надо послатъ донесеніе къ Начальнику Школы, что мы перешли къ боевой задачъ, и попроситъ прислатъ пулеметы и пироксилиновыхъ шашекъ для взрыва воротъ телефонной станцію». И я, вызвавъ юнкера связи, передалъ ему написанное донесеніе для доставки въ Зимній Дворецъ.

Эта моя мъра вызвала еще большее оживленіе у юнкеровъ, и я съ наслажденіемъ наблюдалъ за все растущимъ усвоеніемъ создавшагося положенія. «Молодцы друзья», — созерцая выраженія лицъ, мысленно подбадривалъ я ихъ, по временамъ произнося тъ или иныя замъчанія.

Расхаживая такимъ образомъ по улицѣ, я одновременно не упускалъ изъвниманія закрытыхъ воротъ станціи. «Что-то тамъ творится. Пожалуй, военый комиссаръ правъ, и тамъ теперь каются въ своемъ промахѣ и обсуждаютъ, какъ исправить свой поступокъ. Не хотѣтъ бы я быть на вашемъ мѣстѣ», — всматриваясь въ окна, соображалъ я. «Ага, отворяется дверца въ воротахъ, — ужъ не делегація ли?» — мелькнуло радостное предположеніе, и я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ къ воротамъ, приглашая юнкеровъ къ усиленію внимянія.

Юнкера, стоявшіе по сторонамъ вороть, взяли винтовки на изготовку. Я потихоньку разстегнуль кобуру, а затымъ руки засунуль въ карманы.

«Ну-съ, выходите», — внутрение торопилъ я, жадно впиваясь въ расширяющуюся щель отворяемой во внутрь двора двери. Наконецъ, высунулась круглая голова на короткой шеть. Глаза напряженно забъгали, осматривая улицу. Затъмъ голова на мгновение обернулась назадъ, показавись впередъ, обнаруживая плечи съ офицерскими прапоршичьими погонами. «Выходите, прапорщикъ, — любезно предложилъ я, — «юнкера стрълять не будутъ», — предупредительно добавилъ я, видя, какъ глаза его косились то вправо, то влѣво на винтовки юнкеровъ.

 «Посмотрѣлъ бы я, какъ вы стали бы стрѣлять!» — задорно крикнулъ опъ. «Ступайте вы лучше по домамъ, пока не поздно, а то будетъ худо!» —

продолжалъ опъ.

«Тпше, прапорщикъ! Больше спокойствія. Вы же видите, что съ офицеромъ разговариваете! Нечего дурака ломать! И повърьте мнъ, право, лучше будеть и болъе достойно для васъ, если вы добровольно впустите насъ на станцію. Подумайте хорошенько надъ тъмъ, что вы дълаете и куда ведете людей!»

- «Что вы хотите?» міняя тонь, задаль онь вопрось.
- «Нести караульную службу на станціи».

— «Я ее несу»...

«Я не знаю, какъ и почему вы ее несете, но мнъ приказано военнымъ комиссаромъ при Верховномъ командованіи арміей смънить вашъ караулъ».

 — «Дайте пароль и приказсчіе коменданта, — я не знаю, кто вы?» пришурился прапорицикь. Сзади него раздался см'яхъ. «Тише, товарищи, м'яшаете разговаривать!» — осторожно оборачивалсь, сказалть онъ.

«Вы, очевидно, только сегодня нацапили на себя погоны!» — съязвилъ я.

— «Неправда, я ихъ получилъ на фронтѣ, а не въ тылу!» — презрительно окидывая взглядомъ надѣтое на мнѣ мирнаго образца пальто, съ серебряными погонами, съехидничалъ юный прапорщикъ.

«Жалъю васъ, что теперь вамъ приходится ихъ пачкать измъной присягъ!»

— «Неправда, я не измѣняю присягѣ! Я иду за народомъ, а это вы продались прислужникамъ капитала, одѣвшимся въ соціалистическую тогу. Это вы губите народъ. Э, да что съ вами толковать! Убирайтесь по добру, по здорову, а то мы вамъ пропишемъ, гдѣ раки зимуютъ!» — возбужденно махая револьверомъ, спова закипятился прапорщикъ.

«Послушайте, — не вытеритьть, прикрикнуль я на него, — я разъ сказаль уже, чтобы вы приличить разговаривали... Что за хамская манера махать руками», — вынимая изъ кармана руку съ портсигаромъ и беря изъ него папиросу, продолжалъ я. Мое визынее спокойствие подъйствовало на него, и опъ опустилъ револьверъ.

— «Вотт. что, — заявилъ опъ, — я даю вамъ пятнадцать минутъ на размышленіе. И если, черезъ 15 минутъ, вы со своими юнкерами не уйдете, то

пеняйте на себя!» — закончиль онь и исчезь за дверью.

Я закуриль выпутую паппросу. «Что же, однако, дѣлать? Такъ стоять—
это скучно. А любопытно, что дѣлается сейчась на Маріпнской площади?
Пулеметы молчать и лишь идсть одиночная ружейная стрѣльба. Чортъ возьми!
Навѣрное много убитыхъ. Эхъ Ленинъ!. А еще идеалисть. Идти къ осуществленію земного рая по трупачь людей и лужамъ человъческой крови! Инчего тогда тьой рай не стоить! Шулеръ ты политическій, а не идеологь!» — снова вернулось філософское настроеніе ко мить.

«Ну, что у васъ?» — подходя ко мить, задаль вопросъ военный комиссаръ.
 «Да вотъ, пробоваль убъждать караульнаго начальника согласиться на

«да вотъ, прооовалъ уотъждать караульнаго начальника согласиться на смѣну; но онъ, въ свою очередь, требуеть, чтобы мы ушли и далъ четверть часа на размышленіе. А что, новаго ничего не слышно?» — въ свою очередь за-

интересовался я.

— «Не важно. Многія части держать нейтралитеть. Н'вкоторыя же примкнули къ возставшимъ. Рабочіе Путиловскаго и Обуховскаго заводовъ идуть въ городъ. Надо стапцію скоръе взять. Во что бы то ни стало ее надо заявть, а то операціонный штабь возставшихъ слишкомъ широко пользуется телефонной стьтю, и наобороть — Правительственные органы лишились этой возможности. А стрѣльба затихаетъ», — зам'єтиль въ раздумьт военный комиссаръ.

Въ этотъ моментъ появился юнкеръ связи отъ прапорщика Одинцова и доложилъ, что на Невскомъ появились какіе-то патрули и что на Мойкъ у мо-

стовъ рабочіе начинають строить баррикады.

Услышавъ докладъ, военный комиссаръ сразу оживился.

— «Продолжайте убъждать сдаться, — а я пойду, узнаю, въ чемъ дъло», —

заторопился онъ.

«Слушаюсь. Разръшите потребовать на всякій случай изъ Зимняго Дворца подкрѣпленіе, по крайней мѣрѣ вторую полуроту. Пулеметы и ппроксилинъ

я уже вытребоваль!» — доложиль я.

— «Попробуйте. Не думаю, чтобы было что присылать. Смотрите же, первыми огня не открывать. Это можеть все дѣло испортить. Потомъ, будутъ кричатъ, что мы первые открыли стрѣльбу и что мы идемъ по стопамъ старо-режимныхъ городовыхъ: — стрѣляемъ въ народъ», — закончилъ военный комиссаръ и быстро зашагалъ къ Невскому.

«Это чорть знаеть, что за двойственность! Тамъ — стръльба, а здѣсь не смѣй, а то кто-то какія-то обвиненія предъявить. Да вѣдь, разъ мы введемъ порядокъ, то кто же откроеть роть? Или какъ послѣ Іюльскихъ дней будеть?! ... Комедіанты проклятые! .. Тамъ стрѣльба, а здѣсь жди, чтобы тебя сперва убили . .. Что за чортовщина, — ничего не понимаю! Ну, ладно, пришлють ппроксилинъ, на собственный страхъ взорву всю станцію къ чорту!» ... — злобствоваль я и принялся писать новое донесеніе Начальнику Школьи и капитану Галіевскому. Донесенія, на этотъ разъ, я написаль въ двухъ экземплярахъ. «Чортъ его знаетъ, что творится», — заработало во мнѣ сомнѣніе: — «можетъ, и донесенія еще не должны попадать по адресу? — Пошлю двумя дорогами двухъ юнкеровъ: это будеть надежнѣе». Сказано — сдѣлаво! ..

Черезъ минуту юнкера связи, получивъ категорическое приказаніе передать донесенія въ собственныя руки по назначенію, уже скрывались вдали: одинъ въ направленіи Невскаго, а другой въ обходъ, по Гороховой, черезъ

Александровскій садъ.

Прошло еще нъсколько минуть, и изъ одного изъ оконъ станцін раздался

голосъ прапорщика:

— «Слушайте, убирайтесь! А то намъ надобло ваше присутствіе. Смотрите, если черезъ три минуты вы не уйдете, то перестръляемъ васъ какъ собакъ!..»

«Ахъ вы, сволочь этакая!» — вскричалъ я, и выхвативъ револьверъ изъкобуры, взмахнулъ его на взводъ.

Но прапорщикъ скрылся.

— «Чортъ его знаетъ, что такое», — нервничалъ я, шагая по трогуару.
— «Чортъ, а хочется ѣстъ!» — замъчая валиощеся на дорогъ куски хлъба, врошенные юнкерами, вспомилъ я объ ѣдъ. «Въдь я сегодня такъ ничего и не ълъ. Даже рюмки водки не успълъ выпить!.. А что сейчасъ въ Школъ

творится? Шумаковъ пожалуй спить въ дежуркѣ, а нестроевые пьянствують и жарлтъ въ карты. Хорошенькій результатъ дала революціонная дисциплина!» — II размышленія поплыли одно за другимъ...

На улицъ, черезъ наши цъпи, хотя и ръдко, но все же продолжала проходитъ публика. Видно было, что улица уже привыкла къ намъ: мы уже

достаточное время болтались на ней.

Но вотъ, со стороны Невскаго показался броневикъ.

— «Бропевикъ идетъ!..» — раздалось и тсколько возгласовъ доклада съ мъста.

«Вижу, — отвъчалъ я. Это, навърное, нашъ. У Зимняго Дворца, когда мы уходили, я видълъ, какъ появились двъ машины. Очевидно, одну изъ нихъ и посылаютъ намъ на поддержку!»

— «Никакъ нътъ; это броневикъ возставшихъ — это я хорошо знаю. Я видъль сегодия брата изъ броневого дивизіона. И онъ говорилъ, что часть дивизіона объявила нейтралитетъ, а часть перешла на сторону возставшихъ», сообщилъ непріятную новость одинъ изъ юнкеровъ.

Въ этотъ моментъ подбъжалъ юнкеръ связи отъ взвода, отошедшаго къ углу Невскаго и Морской, и доложилъ о томъ, что приближающися броневикъ пришелъ со стороны Невскаго и что военный комиссаръ требуетъ спокойствія.

«Вниманіе!» — крикнулъ я юнкерамъ, выслушавъ докладъ. «Если я выстрълю, открыть по немъ огонь. Безъ этого же моего сигнала, Боже сохрани, стрълять! Возможно еще, что это нашъ!»

Броневикъ приближался.

«Ёсли откроеть огонь сейчась, то подрѣжеть колѣни. Значить, пускай юнкера стоять», — рабогала напряженная мысль. «Чего онъ едва тащится? Нѣть, это не нашъ! Нашъ быль бы съ офицеромъ, а офицерь не позволиль бы продолжать напряженіе въ нашихъ рядахъ и далъ бы о себѣ знать. Да, да, ... иѣть сомиѣнія — это возставшіе. — Чорть! Что онъ хочеть? Неужели откроеть огонь по верхией части туловища! Охъ, усиѣю ли положить юнкеровъ? О, мука какая! Стрѣлять въ него нѣть смысла: — не прошибешь! Сиять юнкеровъ и увести отъ безсмысленнаго разстрѣла», — мелькнуло раздумье.

«Что ты? Обалдълъ? Бъжать будешь? Стыдись! Но какъ онъ медленно ползеть! Сволочь, издъвается! Ладно, издъвайся, а я покурю, но остановись и выйди кто только изъ машины — застрълю», — затягиваясь папироской,

давалъ я себъ объщание.

Броневикъ приблизился. Глазки были открыты; оттуда велось наблюденіе. «Ладио, смотри, не смотри, а съ мъста не сойдемъ1» — съ трудомъ удерживаясь отъ желанія вести наблюденіе за дуломъ пулемета, твердо говорилъ я себъ, попыхивая напиросой.

Но вотъ бропевикъ поровнялся съ воротами телефонной станціи и остановился. Черезъ секунду изъ воротъ выскочилъ прапорщикъ и, подойдя къ машинъ, о чемъ то переговорилъ въ боковой глазокъ съ находящимися внутри машины. Переговоры продолжали:ъ не долев минуты. Кончивъ говоритъ, прапорщикъ исчезъ, а машина, вздрогнувъ, спова тихо поползла впередъ... къ намъ.

«Пройдеть мимо насъ, повернется — и тогда» . . . — начали было насланваться вь головъ комбинація возможныхъ дъйствій броне-машины, какъ ея повзя остановка оборвала ихъ . — «Пу, пачиется», — ръщилъ я. — «Въ животъ или въ голову?» — выросъ вопросъ, и я взглянулъ на дуло пулемета. Оно было накрыто чехломъ

«Сволочи!» — выругался я. — «Насмъхаетесь вы, что ли?» и я было шагнулъ къ машинъ съ желаніемъ выяснить, что же наконецъ опи собою представляють, какъ скрипъ передовыхъ рычаговъ и начавшійся ходъ машины назадъ

съ заворотомъ зада корпуса въ ворота станціи, — остановилъ меня.

Вотъ открылись ворота и машина медленно вошла подъ арку. «Почему они медлять?» «Хорошо медлять! — сейчась же отвътиль я себъ. Заняли уже станцію своимъ карауломъ. Прислали на помощь броневикъ и строятъ на улицахъ баррикады. Вотъ мы медлимъ. Мало того, — идіотовъ-ротозъевъ изъ себя изображаемъ!» — негодовалъ я на пассивность дъйствій военнаго комиссара и Зимняго, откуда все еще не присылали просимый пироксилинъ. «Скоръе бы его получить, тогда машину подорву уближеннымъ снарядомъ, приспособленнымъ, хотя бы къ штыку винтовки, которую и подсуну подъ броневикъ», — размечтался я, какъ ко мив подошель портупей-юнкеръ Гаккель, бывшій студенть Института Путей Сообщенія, и попросиль разрышенія высказать свои соображенія.

«Пожалуйста, говорите, я слушаю васъ», — далъ я согласіе.

- «Разръшите доложить, что юнкера очень смущены нашей бездъятельностью. Сколько времени мы стоимъ здъсь и дождались того, что уже броневикъ прибылъ. Нъкоторые опасаются, что здъсь кроется провокація».

«Что за вздоръ! Вы же видите, что я связанъ повиновеніемъ военному комиссару. Онт распоряжается здѣс !» — съ негодованіемть, горячо запротестоваль я противь усмотрѣнія въ моихъ дѣйствіяхъ чего-то нечистаго.

— «Ради Бога! Господинъ поручикъ, — ваше поведеніе, наоборотъ, только и поддерживаетъ настроеніе и повиновеніе вамъ», — торопливо отв'єтилъ пор-тупей-юнкеръ. «Я къ вамъ потому и подошелъ, что знаю васъ. Вы же тоже знаете, что я былъ на фронтъ и Георгіевскій кавалеръ, и что, конечно, поэтому мит непонятна малодушная тактика какого-то комиссара, который сперва насъ поздравилъ съ почетнымъ назначениемъ въ караулъ Маринскаго Дворца, а затъмъ, зная объ отсутстви патроновъ и неопытности нашихъ юнкеровъ, держить насъ уже столько времени передъ станціей. Если онъ не рѣшался занять ее раньше, то какъ же онъ займеть ее теперь, когда тамъ броневикъ? Нътъ, здъсь, если не эло скрывается, то глупость, господинъ поручикъ». — серьезно и резонно докладываль портупей-юнкеръ.

«Чорть васъ возьми!» — неслось у меня въ головъ, — «что вы мои мысли читали, что ли?»...

«Но что же дълать, дорогой; — надо ждать», — дружественно заговорилъ я. — «Я послалъ четыре доцесенія съ просьбой о высылкъ пироксилина и подкръпленія, которое думаю послать на Мойку для снятія баррикадъ. И я лумаю. что скоро мы получимь и то, и другое, а тогда я буду дъйствовать на свой страхъ и рискъ».

- «Воть, это прекрасно, господинъ поручикъ; простите, что безпокоилъ васт», — довольно отв'ятиль портупей-юнкерь.

Въ этотъ моментъ вдругъ Морская заголосила на всевозможные лады. «Что такое?» — повернулся я въ сторону визга и истерическаго крика. «Жепщины? Откуда он взялись? Ахъ, съ телефонной станціи!»

— «Это телефонныя барышни. Очевидно ихъ выпроводили въ намъреніи открыть уже боевыя дъйствія», — высказаль свое соображеніе портупей-юнкерь Гаккель

Между тъмъ вой, истерическій вой, вырывавшихся изъ вороть станцін, потока барышень все усиливался. А почти пустыпная Морская сразу запестръва различить шими бъгущими, прыгающими нарядами и шляпками.

Юнкера, наблюдая каргинку печальнаго бъгства, искренне захлебывались отъ смъха, на который болъе пожилыя барышни отвъчали, кто усовъщаніемъ,

а кто карканьемъ бъды.

 «Нашли падъ чъмъ смъяться!» — кричали одиъ, — «вы бы посмотръли, какъ съ нами обращались! Это не люди!»...

«Уходите вы поскорѣе отсюда. Васъ губятъ нарочно. Весь городъ въ рукахъ Ленина. Всѣ части перешли на его сторону. А вамъ здѣсь гоговятъ злпадню».

— «Господинъ офицеръ, — принялась тормощить меня одна длинизя и сухая, какъ палка, барышня: — Вся станція полна ими. Они черезъ какойто ходъ съ Мойки, что ли, набираются. А что они дѣлаютъ съ проводами! Многія войсковыя части не знають, въ чыхъ рукахъ телефонная станція, а намъ запрешено говорить... за каждой по солдату стоитъ. Военная часть простить телефонъ Главнато Штаба, или коменданта, или Зимяято Дворца, а они какой-то свой даютъ. Поэтому многія части не знаютъ правды. Я сама слышала, какъ они смѣляюсь, что одно военное уличище убѣдили въ томт, что Леннять и его компанія уже арестованы и что юнкеровъ можно отпустить въ городской отпускъ. Одна барышня передала знакомымъ, что у насъ большевики, такъ ее чуть не убили!.. Уходите отсюда и юнкеровъ спасайте, — все равно пичего не сдѣлаете. Продали Россію!»... — рыдая, кончила барышня и побѣжала дальше.

Я стояль, какъ истукань.

«Господинъ поручикъ, — подбъжалъ ко мнъ портупей-юнкеръ Гаккель,
 съ вами хочетъ говорить одинъ французъ!»

«Въ чемъ дѣло? Кто хочетъ говорить? Какой французъ? Давайте его сюда!» — отвътилъ я.

«Господинъ лейтенанть, — подходя ко мнѣ и приподымая котелокъ, заговорилъ элегантный штатскій на французскомъ языкъ, — господинъ лейтенантъ, я секретърь второго атташе французскаго посольства», — отрекомендовался онъ. — «И сейчасъ иду съ Садовой по Гороховой. На Гороховой и на Мойкъ, у Государственнато Банка, много рабочихъ, и они сейчасъ идутъ на баррикады, которыя ихъ товарищи начали строитъ передъ мостомъ черезъ Мойку на Гороховой. Рядомъ лежатъ и пулеметы. А когда я вышелъ на уголъ Морской и увидълъ юнкеровъ и спросилъ, что они дълаютъ, то я попялъ, что вамъ съ тыла грозитъ онасность. И только хотъть изъ чувства любви къ вашему прекръсному, но больному сейчасъ пароду предупредитъ васъ объ этомъ. Будьте осторожитъс, и дяй вамъ Богъ велкато благополучія!» — пожимая мои руки, протяпувшияся къ нему съ благодарностью, кончилъ онъ свою медленную, видя, что я съ трудомъ вниклю въ смаслъ, рѣчь.

 «Можно мить пройти здась? Мить падо на Невскій», — спросилъ онъ, уклзывая рукою вдоль Морской.

Я предупредиль его, что это теперь небезопасно, такъ какъ потокъ барышевъ кончился и надъ Морской висъло унише пустоты.

«О, пичего! Я не боюсь. Я очень сприну и у меня прть времени обходить!» «Въ такомъ случав, пожалуйста, разрѣшите просить васъ, все, разсказанное вами мив, передать офицеру, находящемуся на углу Невскато. И скажите, пожалуйста, ему, чтобы онь доложиль объ этомъ въ Зимий Дворецъ и военному комиссару. Спасибо еще разъ», — поблагодарилъ я его.

— «О, пожалуйста! Счастливъ быть полезнымь. Я ваше порученіе выполню, господнять лейгенанть. Можете быть спокойнымъ. До свиданья! Всякаго устъ-ха!» — и приподнявъ котелокъ, опъ быстро застменилъ по Морской къ Невскому. Пройдя последняго юнкера, онъ опустиль котелокъ на голоку, а за-

тъмъ и скрылся.

«Что дѣлать? Что дѣлать?» — стучало въ вискахъ. Мысли путались и голова горѣла. «Пропали! Бѣдные вы», — сквозь слезы смотря на юнкеровъ, думалъ я. «Увести васъ я не могу. Дѣлать что-нибудь тоже не могу, потому что не знаю, что мнѣ съ вами дѣлать, такими жалкими и безполезными. Бѣдныя ваши жены, дѣти и матери!» — и я, если бы снова не подбѣжалъ портупей-юикеръ Гаккель, навѣрное разрыдался бы; такъ была сильна спазма, сжавшая горло. . .

«Господинь поручикъ, съ Маріннской площади идеть грузовикъ съ рабочими. Разръшите его задержать. Я симу шофера, сяду за руль и подведу его къ воротамъ станцім. Загорожу дорогу борневику!» — восторженно сіяя

оть пришедшей идеи, выпалиль портупей-юнкерь.

«Прекрасно! Спасибо! Скорѣе!» — «Стой, стрѣлять буду!» — на перерѣзъ грузовику бросился я и портупей-юнкеръ. Юнкера тоже взяли винтовки на изготовку. Грузовикъ остановился. «Слѣзай! Живо!» — началъ дальше распоряжаться портупей-юнкеръ, а я снова вернулся на свое мѣсто, чтобы наблюдать за воротами станціи.

Рабочіє слівали безъ сопротивленія. Шоферъ же началь ругаться, но портупей-юнкеръ ударомь приклада въ плечо лучше словъ убівдиль въ безнадежности его положенія, и онъ съ извиненіями сталъ слазить со своей машины.

Менѣс, чѣмъ черезъ минуту, машина проплыла мимо меня подъ тихое и внѣшне спокойное привътствіе юпикеровъ. Еще нѣсколько секундъ, и огромным грузовникъ, выґъхавъ правыми колесами своей телѣжки на тротуаръ, почти вплотную къ стѣнамъ домовъ, закрылъ собою входъ въ ворота и остановился. Остановивъ машину, портупей-юпкеръ Гаккель спокойно сошелъ съ нея и что-то покрутивъ въ коробкъ скоростей, со скромностью, достойной скорѣе институтки, чѣмъ боевого солдата, направился ко мнѣ:

 «Господнить поручикть! Ваше приказапів исполнено!» — мягко и легко останавливаясь передо мною, бодро и весело доложиль портупей-юнкеръ

Гаккель.

«Сердечное спасибо, славный и чуткій другъ!» — растроганно поблагодариль я его.

— «Радъ стараться, господинъ поручикъ! Господинъ поручикъ, разръщите и эту машину туда же», — снова попросилъ портупей-юнкеръ.

«Гдъ? Какую?» — озадаченно спросилъ я.

 «Л вотъ вторая пдетъ. Черти, флагъ краснаго креста нацъпили, а сами навърное оружіе перевозятъ».

«А чорть съ нимъ, съ флагомъ. Арестуйте и эту машину и туда же!» — въ восторгъ отъ набъжавшей мысли, что начинаетъ везти, отдаль я приказъ.

Такъ же чисто и быстро была поставлена рядомъ съ первой, но перпендикулярно къ ней, и вторая машипа. Эта комбинація съ машинами дала ми возможность произвести и вкоторую необходимую перегруппировку моихъ малочисленныхъ сплъ.

А когда я кончалъ производить ее, ко мит явился юнкеръ связи изъ Зимняго Дворца съ сообщениемъ отъ капитана Галіевскаго. Сообщение было ралостное, и я имъ полъжился съ юнкерами.

Капитачъ Галієвскій выслаль намъ подкрѣпленіе, которое, по полученіи пулемета и пироксилина, уже скоро явится сюда. «Теперь и взорвать станцію булеть много легче». — показывая на машины, говориль я опікерамът

«Затьмъ во Дворцѣ получены свѣдѣнія, что въ городъ вошли казачьи части генерала Краснова. Первые эшелоны уже заняли кромѣ Царскосельскаго воклала еще и Николаевскій вокзалъ», — докладывалъ юнкеръ связи, мой любымецъ, юнкеръ 2-ой роты И. Гольдманъ. «А сейчасъ, когда я проходилъ черезъ Невскій ва улицу Гоголя, — я слышалъ стрѣльбу по направленію Казанскаго Собора, — очевидно, это съ Николаевскаго вокзала ведуть наступленіе казаки», — съ довольнымъ видомъ докладывалъ свои соображенія юнкеръ, въ отвѣть на мою справку, что за стрѣльба доносится со стороны Невскаго. «Ага, теперь понятно, почему такъ долго не показывается милѣйшій прапорщикъ. Ну, ну, посмотримь, что булеть!» — работала мысль.

«А что не видали вы военнаго комиссара, поручика Станкевича?»

— «Никакъ нътъ, господинъ поручикъ!»

- «А какъ же вы прошли? Въдь онъ долженъ быть на углу Морской и Чевскаго!»
- «По маршруту, данному капитаномъ Галіевскимъ: Александровскій садъ, улицѣ Гоголя и Кирпичному переулку», отвѣчалъ юнкеръ связи, на мгновеніе озадачивая меня сообразительностью хитраго капитана. «Такъ, такъ, капитанъ что-то чуетъ, что даетъ кружный путь. Эхъ ты, Господи, что-то будетъ дальше?»
  - «А что Начальника Школы не видали?» спова поинтересовался я.
- «Никакъ пътъ. Его стращио рвутъ. То зовутъ на засъданіе Правительства, то въ Главный Штабъ».
- «Броневикъ идетъ со стороны Маріинской Площади!» раздался докладъ съ мъста.

«Новое дѣло!» — ударила по мозгамъ мысль и спова стало тепло подълъвымъ соскомъ.

«Вниманіе! Приготовься!» — крикпулъ я юнкерамъ.

На этотъ разъ машина шла быстро. Въ глазки двойной башенки смотръли дула пулеметовъ. Пройдя мимо насъ, машина замедлила ходъ. Дула пулеметовъ задвигалисъ.

«Ну, теперь каюкъ», — струсилъ было я, по машина, продолжая двигаться, молчала. Доползя до нашихъ загражденій, машина остановилась.

Всл'ядь за тамъ со стороны Невскаго подошла вторая машина. Изъ этой подошли ка первой: Переговорили. Двое направились въ ворога станціп. Дверь вы ворогах с открылась и эти двое пошли въ нее.

«Чте же теперь будеть? Нока казаки геперала Краспова дойдуть, отъ пасъ пичегосепьки не останетел. А чорть, что будеть, то будеть!» — тупо работала уставивая мысль. Болева голова, ныли поги. Хотелось сесть. Закрыть глаза и такъ сидеть. И подавинсь чувству безкопечной усталости, я уперея плечомъ въ степку, лешню смотря на бропевики и на ворота станціи.

Снога вышли изъ вороть тѣ же люди.

— «Гей, юнкера, отпустите шоферовъ, да живо!» — крикнулъ одинъ изъ нихъ. Шоферы, никъмъ не охраняемые, такъ какъ я и не думалъ ихъ арестовывать, а только отобрать у нихъ машины, болтались туть же. И теперь, когда услышали зовъ, со всъхъ ногъ бросились къ своимъ машинамъ.

Побитый шоферь попытался было начать какіе-то разговорчики съ однимъ изъ распоряжавшихся, но моментально отказался отъ пришедшаго намъренія. Причина, которая его побудила къ этому, — былъ увъсистый кулакъ, поднесенный къ его подбородку.

 — «Живо поворачивайся, скотина. Тебя ждуть тамъ, а ты прохлаждаешься, сволочь! Ну, пу, живо!» — и шоферъ бомбой отпрыгнулъ къ своей машинъ.

Черезъ минуту грузовики исчезали въ направленіи Невскаго. Броневики

продолжали стоять. На насъ не обращали вниманія.

«Что такое? — недоумъвалъ я. Они ждутъ, очевидно, приказаній. почему не трогають насъ? Да я бы, за продълку сь грузовиками, давно уже расправился бы, да такъ, что никто ноги не унесъ бы», — злился я за пренебрежение къ намъ. «Нътъ, они намъ что-то готовять, но что? А не все равно тебѣ, что? Они въ данномъ случаъ господа положенія. А ты свою роль окончилъ. Какъ глупо началъ, такъ глупо кончилъ. Ну, затянулъ Лазаря! Подожди, авось что-нибудь измѣнится». И въ этоть же моменть первый броневикъ началъ идти къ Невскому.

А вслъдъ за его уходомъ на тротуаръ показалась штатская фигура военнаго комиссара.

«Что такое? Ты мило гуляешь? Или я съ ума сошелъ! Ничего не понимаю! Что за чушь творится!» — гудфло въ головъ.

- «Соберите юнкеровъ и постройте ихъ, да быстръе. Я согласился прекратить осаду. За что получиль свободный проходь для юнкеровь?» — проговориль, подойдя ко мнъ, не смотря на меня, комиссарь.

Я не отвътилъ ни одного слова.

Черезъ 2-3 минуты мой оставшійся взводъ уже ровнялся, строясь на Гороховой улицъ. Съ баррикадъ на мосту черезъ Мойку на насъ смотръли пулеметы.

«Смирно. На право. На плечо!» — ровно командовалъ я, какъ будто это обычное занятіе на двор'в школы.

«А второй взводъ тоже уже ушель?» — задалъ я вопросъ.

- «Не знаю, но я думаю, они сами догадаются это сдълать, увидя, что мы ушли», — отв'ятиль пашь злой геній.

«Шагомъ маршъ!» — скомандовалъ я. Взводъ пришелъ въ движеніе.

— «Если бы юнкера не были бабами, все дъло пошло бы иначе», — вдругъ бросилъ злое, глубоко несправедливое, недостойное обвинение достойный другь главноуговаривающаго.

Чтобы не отяготить своей души, я вижсто ответа сталь подсчитывать ногу. Пересъкая улицу Гоголя, я чуть было не вздрогнуль: поперекъ улицы стояла команда матросовъ съ винтовками на изготовку.

«Разъ, два!.. Ногу тверже!..» — съ упорствомъ крикнулъ я слова команды, маршируя дальше, чутко вслушиваясь въ воздухъ. въ стремленіи услышать щелканье затворовт.

Но въ возухдъ стояло мърное отсчитывание шага моего взвода.

«Лѣвое плечо впередъ!» — выходя къ Александровскому скверу, подалъ я команду, съ облегчениемъ уводя взводъ отъ тяжело-нудной атмосферы Гороховой, принесшей столько разочарования, стыда и боли.

Поровнявшись съ Невскимъ, я, все же боясь, что 2-ой взводъ можеть бытъ продолжаетъ стоять на Невскомъ, отправилъ къ прапорщику Одинцову юнкера связи съ приказаніемъ идти въ Зимній Дворецъ.

Еще нѣсколько минуть, и мы вышли на площадь. Разнообразныя чувства волновали душу, когда мы направлялись къ Зимнему Дворцу, гдѣ мерещились упреки, насмѣшки, и чувство горечи къ виновнику нашихъ напрасныхъ переживаній и неудачи сразу выросло въ дикую ненависть и презрѣніе. «Вотъ и памятникъ, уходящій въ густоту навнешихъ сумерокъ спустившагося на городъ вечера, а нѣсколько дальше къ Милліонной стоять какихъ-го два броневика.

Увидя насъ, броневики вздрогнули и мърно поплыли къ намъ. «Наппи — не наши? Э, разницы итътъ. Обножаете насъ и вернетесь на свои мъста. Сегодня игра въ кошки съ мышками: — въдь здѣсь военный комиссаръ!» — пропронизировала мысль серьезно сосредоточенный осмотръ машинами насъ. Однако, юнкера, задѣтые за живое тактикой поведения машинъ, обратились съ вопросами, что они дѣлаютъ, на чьей стороиъ. Отвѣтъ былъ самый неожиданный: «Мы держимъ нейтралитетъ. Но выѣхали въ городъ съ цѣлью преплятетвія боевымъ стычкамъ между объим сторонами. Войска драться между собою не должны. Пускай Правительство и штабъ Ленина идутъ на соглашательство, или дерутся между собою. Таково наше, бронедивизіона, рѣшеніе. И вы можете себѣ идти во Дворецъ, но если будете нападать первыми, то мы будемъ противъ васъ».

Но воть, мы подошли и къ Дворцу.

Я остановиль юнкеровь и послаль связь къ капитану Галіевскому съ докладомъ о нашемъ прибытіи, поручивъ также узнать, явился ли уже прапорщикъ Одинцовъ-младшій со своимъ взводомь — на площади его не было, а по времени онъ долженъ былъ бы тоже подойги. Вообще на площади было тускло и пусто, какъ и въ моментъ нашего прихода. Также продолжали нелъпо-разбросанно лежать дрова передъ Дворцомъ, наводя мысль на воспоминанія о баррикадахъ. «Но почему пе видно приготовленій къ устройству наружной обороны? Воть, изъ этихъ брусьевъ можно сдълать отличныя баррикады. Великолъпно можно использовать слева решетку сада. Загемъ, все окна первыхъ этажей. Кром'в Дворца безусловно занять и привести къ оборонительному состоянию Главный Штабъ, Министерство Финансовъ и Иностранныхъ Дѣлъ, прорывъ подъ Аркой къ Невскому глубокую канаву и заложить мину, если не взводный окопъ устроить. Затъмъ падо использовать и зданіе Главнаго Управленія Генеральнаго и Главиаго Штабовъ. Гдъ же офицерство этихъ всъхъ учрежденій? Или оно уже на выполнени какой либо задачи? А дадуть ли намъ еще какуюнибудь задачу или теперь мы останемся за флагомъ? Конечно, военный комиссаръ будеть дълать докладъ Правительству, и совершенно ясно, что докладъ будеть неблагопріятень для юнкеровь и вредень для осв'ященія обстановки момента», — мучительно рвали голову печальные выводы о знакомствъ съ дъятельностью и способностями представителя Правительства при верховномъ командованіи.

«Господинъ поручикъ!» — раздалось обращеніе, заставившее вернуться къ ощущенію мелкой дъйствитьльности, окружавшей насъ. «Господинъ поручикъ! Капитанъ Галіевскій приказаль ввести юнкеровъ во дворъ и присоединиться къ баталіону, а затѣмъ вамъ явиться къ нему, а гдѣ онъ находится, — я васъ провожу. Прапорщика Одинцова съ юнкерами во Дворцѣ нѣтъ. Ихъ, по докладу убъжавшихъ юнкеровъ и пъкоторыхъ офицеровъ Штаба, очевидцевъ, окружили солдаты Павловскаго полка, рабочіе и броневики, и взяли въ плѣнъ. При чемъ стращно издъвались и били шокеровъ. Куда ихъ увели пензвѣстно»... — возбужденный печальной повостью о судьбѣ товарищей, торопливо доложилъ вернувшійся юнкеръ связи. Вздохъ горести и краткія восклипанія, вырвавшіяся у юнкеровъ, разрядили было нависшую атмосферу молчанія, въ которой мы ожилали возводщеній изъ дворца связи.

Гуль голосовь рокотомь переливался подъ аркой, посреди которой стоять

броневикъ.

— «Это уже нашъ!» — оживленно прокоментировали юнкера. «Да, здѣсь все ужс наше», — тускло мелькнула мысль. А гдѣ-то въ глубинѣ застопать червячокъ тоски: «Здѣсь и преступленіе наше, здѣсь и его пскупленіе». Простональ и исчезь. Духъ бодрой рѣшимости захватилъ меня при выходѣ изъподъ арки во дворъ, гдѣ, между высокими рядами сложенныхъ въ кубы дровъ, стояли козлы винтовокъ, съ разгуливающими передъ ними часовыми, а слѣва и справа торчали холодныя черныя дула трехдойчовыхъ скорострѣлокъ. Весь дворъ говорилъ. И въ этотъ говоръ вносилось рѣзкимъ диссонансомъ ржаніе лошадей. Налѣво отъ входа до дворъ, передъ длиннымъ рядомъ дровъ, оказалось мѣсто, отведенное для нашего баталіона, куда я и полошель съ юнкерами.

Наши юнкера, въ большинствѣ, находились тутъ же: кто сидѣлъ на дроевахъ, а кто примо на цементной мостовой двора. Пзъ офицеровъ никого не было видно. Когда я, поблагодаривъ своихъ юнкеровъ за ихъ прекрасную службу, разрѣшилъ имъ разойтись изъ строя, мнѣ сейчасъ же было сообщено окружившими насъ юнкерами, что они не надѣялись уже видѣть насъ. Это было трогателью, и я не замедлиль использовать этотъ моментъ для подлитія масла въ огонь настроенія борьбы и борьбы активной. «Не пмѣемъ права мы заниматься разговорчиками съ тѣми, кто билъ, а сейчасъ, можеть бытъ, умершвляеть нашихъ товарищей, только за то, что тѣ, будучи такими же дѣтьми Русскаго Народа, какъ и рабочіе и крестьяне, отличаются отъ нихъ существенно знавіями, расширяющими кругозоръ міросозерцанія, а потому во мя свѣтьтой истины великой правды берутся за оружкіе, но берутся не какъ за цѣль, а какъ за средство отрезвленія загипнотизированныхъ ложью слова дикихъ слугъ безумнаго фанатизма нелѣпаго ученія, ведущаго въ ярмо кошмарнаго рабства».

«Вы извините, что я, заболтавшись съ вами, оторвалъ васъ отъ вашего отдыха!» — поставилъ я точку надъ своею бесъдою съ юнкерами, которые, къ моему большому, внутрениему удовлетвореню, слушали меня съ большимъ

вниманіемъ.

«А гдѣ господа офицеры?» — спохватился я, видя, что бесѣда можетъ затянуться, а между тѣмъ, надо идти съ докладомъ къ капитану Галіевскому, о чемъ мнѣ напоминала стоящая туть же фигура юнкера связи.

-- «Господа офицеры съ нъкоторыми изъ нашихъ юпкеровъ въ Бъломъ Залъ

на митингѣ».

«Митингѣ? На какомъ такомъ митингѣ?» — какъ ужаленный подсочилъ я съ бревна, на которомъ съ наслажденіемъ сидѣлъ послѣ пѣсколькихъ часовъ стоянія на ногахъ.

--- «Такъ точно. Самый настоящій митингь. Во Дворецъ явились, для заициты Временнаго Правительства, школы прапорщиковъ изъ Ораніенбаума, Петергофа, взводъ отъ Константиновскаго Артилдерійскаго, наша школа, и ожидается прибытие казаковъ. Сперва все шло хорошо. По безд'вятельность и пропикшіе агитаторы, а въ то же время растущіе усп'яхи возставшихъ, вызвали броженіе среди Ораніенбаумцевъ и Петергофцевъ. Ихъ комитеты устроили совъщаніе и потребовали къ себъ представителя отъ Временнаго Правительства изъ его состава для дачи разъясненій о цели ихъ вызова и обстановки момента. А когда разъясненія были выданы Пальчинскимъ, то они объявили, за недостаточностью таковыхъ, общее собраніе для всего гарнизона Зимняго Дворца. И вотъ, уже съ часъ митингують въ Бъломъ Залъ, куда вышли всв члены Временнаго Правительства во главъ съ Коноваловымъ. Тамъ такая картина стыда, горячо докладываль портупей-юнкерь Маціевскій, — что я, сперва заинтересовавшійся причиной собранія, уб'яжаль оттуда. Другь друга не слушають, кричатъ, свистятъ. Не юнкера, не завтрашніе офицеры, а стадо глупаго баранья. Вы воть увидите, господинъ поручикь, что за физіономіи этихъ юнкеровъ: тупыя, крупныя и грубыя. Уже по виду на нихъ, вы догадаетесь, что все это отъ сохи, полуграмотное, невъжественное звърье... Быдло!..» съ дрожью въ голосъ, едва сдерживалъ набъжавшее желание разрыдаться отъ гнета впечатл'вия дикости картины, еще продолжавшей мучить этого стройнаго, хрупкаго, и живаго юношу.

«Говорить Коновалов». — предсёдатель Совёта Министровъ Временнаго Правительства, какое бы то тамъ ни было Правительство, но оно Правительство твоего народа. И что же? Онъ говорить, а его перебивають. Коноваловъ такъ и бросилъ. Затёмъ Масловъ выступилъ, вёдь старый революціоперъ; Терещенко принимался — вотъ этоть красиво, хорошо говорилъ, а результать тоть же. Ни къ кому никакого уваженія. Тутъ же и курятъ, и хлёбъ жуютъ, и съмечки щелкають». — Я слушалъ съ закрытыми глазами; меня патало, тошпило; мысли путались... Наконецъ, забравъ себя въ руки, я спра-

вился о Керепскомъ.

- «Господь его въдаетъ! Сперва скрывали отъ юнкеровъ даже пребываніе Временнаго Правительства. Говорили, что оно засъдаетъ въ Главномъ Штабъ. Потомъ объявили, что находится здёсь. И что принято решение вести оборопу Зимпяго Дворца, такъ какъ возставшие предполагають его запять, какъ уже запяли весь городъ. О последнемъ, конечно, не говорять, а наобороть усиленно лгуть, что идуть войска, что авангардъ Съверной Арміи въ лицъ казачьихъ частей корпуса генерала Красчова вошелъ въ городъ. Сперва объявили, что запять Царскосельскій вокзаль и Николаевскій, что дало возможпость прибыть эшелонамъ изъ Бологое и ст. Дно. Затъмъ, это было въ три часа дня, что казаки двинулись по Невскому и что только задержались у Казанскаго Собора. Пока вы, господинъ поручикъ, были у телефонной станціи, мы еще върили въ правдивость этихъ сообщеній. Но когда пошедшал къ вамъ на подкръпление полурота, увидъвъ, что на углу Невскаго и Морской происходить какая-то стычка, подъ охраной броневиковъ, верпулась назадъ, намъ стало ясно, что происходившая стръльба говорить о торжествъ возставшихъ и что зд'бев но инерціи продолжають дганьё. А вась мы было уже похоронили. И слава Богу, что вамъ удалось вернуться!» — тихо, утомившись отъ возбужденія, закончиль свое тяжелое описаніе портупей-юнкерь.

Наступило молчание. Сгустившаяся темнота не позволяла видъть выраженія лицъ. И только звуки пощелкиванія гдів-то выстрівловъ, остідавшихъ во дворъ, напоминали о необходимости дъйствія, но тяжесть впечатлічнія о взаимоотношеніяхъ членовъ Временнаго Правительства и юнкеровъ, ихъ защитниковъ, — обволакивало туманомъ сърыхъ вопросовъ душу, сердце и нервы.

«Ну, а пока друзья, я пойду къ капитану Галіевскому. Поручикъ Скородинскій», — позвалъ я поручика, вышедшаго подъ осв'вщенную арку, справа изъ Дворца. — «Кто меня зоветь?» — оборачиваясь, задалъ вопросъ къ намъ въ темноту длинный, изящный поручикъ. — «Это я, Александръ Синегубъ!»

- «А, здравствуйте, поздравляю съ благополучнымъ возвращениемъ», - при-

вътствоваль онъ меня, какъ только я вошель въ полосу свъта.

«Чего ужъ благополучнъе, когда взводъ юнкеровъ потерялъ. Зря время потеряли и людей! — повториль я. — Чорть знаеть, голова кругомъ идеть; воть что, поручикъ, останьтесь пожалуйста около юнкеровъ — мив надо явиться къ капитану Галіевскому. Чорть знаеть, в'єдь мы не въ школф. Никого изъ офицеровъ нъть около нихъ. Мало ли какая сволочь начнегь имъ засорять мозги», — попросиль я поручика. — «Да, да, Александръ Петровичь, мить это самому въ голову пришло, я и ушелъ съ митинга». «Что онъ все еще продолжается?! Безобразіе, неужели никто его не догадается разогнать? Ну и Правительство! — говорилъ я. — Удивительпо слабое, хотя это понятно». «Но въ концъ концовъ все же договорились, и юнкера объщали остаться, если будеть проявлена активность и если информація событій будеть отв'вчать дъйствительности. Правительство объщало, и юнкера теперь расходятся», сообщаль поручикъ.

«А гдъ Начальникъ Школы?»

- «Его рвуть. Сейчась онъ въ Главномъ Штабъ. Его Правительство назначило комендантомъ обороны Зимняго Дворца, и ему подчинены всъ, находящіяся въ Зимнемъ Дворцѣ силы».

«Да, что вы говорите?! Слава Богу! Теперь я опять начинаю върить, что мы не погубимъ зря нашихъ юнкеровъ и что что-нибудь да вытапцуется у насъ. Ну, я бъгу къ Галіевскому. Гдъ капитанъ?»

- «Въ комендантской комнатъ, первая лъстница наверхъ, во второмъ этажъ, сейчась же рядомъ съ выходомъ», — отвътилъ поручикъ, направляясь въ темень двора.

«Броневикъ есть, а около него ни души», — почему-то вспомнилъ броневикъ, когд сталъ подниматься по ступенькамъ въ темный входъ. Юнкеръ связи, нащупавъ ручку двери, открыль ее. Передъ глазами оказался длинный, сравнительно узкій корридоръ перваго этажа.

Въ корридоръ пахло тъмъ запахомъ, который такъ присущъ стънамъ казармъ. «Здъсь караулъ помъщался до революци». — сообщить юнкеръ связи, очевидно зам'тивъ, что я повелъ носомъ.

«А теперь гдъ?» — улыбнувшись наблюдательности юнкера, справился я. — «Въ Портретной галлерев. Но часть и здесь. Здесь, отъ наружныхъ вороть. А здъсь налъво — патроны выдають», — указаль онъ первую дверь лъвой стороны.

«Постойте. А намъ уже выдали?»

— «Никакъ нѣтъ. Патроновъ не хватило! Но теперь новые доставлены, и ихъ будутъ выдавать».

Но воть и капитанъ Галіевскій. Я подошель съ докладомъ.

- «Александръ Петровичъ! очень радъ, милый, васъ видъть. Хорошо еще, что хоть такъ кончилось. Съ этими представителями власти у меня уже опухла голова. Но, въ добрый часъ теперь назначенъ комендантъ обороны Зимняго. Вы уже знаете это? Да? Я очень успокоился душою, когда узналь, что пазначили Ананьева. Лишь бы не оказалось позднимъ это единственно разумное до сихъ поръ мъропріятіе со стороны Правительства и Главнаго Штаба. Сколько и чего только, дружокъ, я вамъ не перескажу потомъ, вы диву дадитесь. Однимъ словомъ, я пришелъ къ заключению, что Керенскому надо было передать власть Ленину. Но какъ это сдълать? Подождите, вы сами въ этомъ убъдитесь! А въдь самъ исчезъ, оставивъ несчастныхъ дураковъсотоварищей расхлебывать кашу, которой, пожалуй, подавятся, а никакь не расхлебаютъ. Правительство — это какіе-го особенные люди. Въ частности, многіе на меня произвели сильное впечатлівніе. Я уб'вждень, что ихъ здівсь обрабатывають самымъ безсовъстнымъ образомъ. Около нихъ все время вертятся какія-то темныя личности, да кое-кто и въ сред'в ихъ далеко отъ этихъ не ушелъ. Но все же оно дитя передъ улизнувшимъ главноуговаривающимъ. Еще вчера, мороча людей въ Совътъ Республики, въ этомъ сборишъ козлишъ, клялся умереть на своемъ посту, а сегодня, переодъвшись, какъ разсказывають наши, сестрою милосердія, удралъ изъ города. Учуяль, что его пъсня все равно къ концу идеть. Такъ хоть бы чести хватило слово сдержать, другихъ не подвести, такъ нътъ, онъ и товарищей предалъ. А тъ и сейчасъ все еще върять въ него, а можеть быть... Знають, да считають за лучшее, молчать. Ну да я ръшилъ ихъ по совъсти защищать. Александръ Георгіевичъ тоже того же мибиія. У насъ решенія пе меняются, не правда-ли. А если дать восторжествовать Ленину безъ сопротивленія, то народъ пикогда не разберется, гдъ черное и гдъ бълое, кто его другъ и кто ему готовить ярмо безпросвътнаго рабства. И воть для этого мы должны погибнуть здёсь. И теперь я уже вижу, что это неизбъжно, что нашимъ прежнимъ расчетамъ не осуществиться. Что же двлать; не мы — такъ другіе, но начать мы должны. Да, тяжелая расплата за нашъ невольный гръхъ. Это тяжело говорить. Лучше идемге, посмотримъ, не пришелъ ли Александръ Георгіевичъ», вставая съ диванчика комендантской комнаты, закончиль Галіевскій.

«Да, да, дорогой капитанъ, именно все такъ, какъ Вы говорите. Вотъ если останемся живы, я разскажу вакъ о своихъ наблюденияхъ и выводахъ. А если бы Бурцеву объ этомъ разсказатъ. Старикъ сталъ бы волосы рвать за свое проклятое дъло благословения революціи. И хотя опъ начинаетъ опоминаться послѣднее время, по это еще далеко отъ искренности: до путра у него еще не дошло сознанія. Ну, да провались опи всѣ въ болото. А вотъ миѣ патроновъ надо, господинъ капитанъ. У кого ихъ можно потребовать?»

— «У Васъ полевая книжка есть, такъ Вы напишите требованіе и получите въ караулкѣ, а я побѣгу посмотрѣть, что дѣлается на площади у вороть. Мѣсто встрѣчи — комендантскал», уже на ходу крикнулъ капитанъ. «Слушаюсь», отвѣтилъ я въ догонку, принимаясь выписывать на листкѣ изъ полевой книжки требованіе на патроны для юнкеровъ 2-ой роты.

«Пришлите миъ фельдфебеля 2-ой роты Немировскаго», отдалъ я приказаніе, поймавъ одного изъ проходившихъ юнкеровъ 1-ой роты.

- «Слушаюсь», ответиль тоть, и побежаль исполнить полученное приказаніе, а я продолжаль дальше возиться съ полевой книжкой, но уже занося въ ея вторую половину, въ отдълъ моихъ впечатлъній и наблюденій, схему происшед-

шимъ встръчамъ.

«Юнкера говорили еще о Петербургской и Ораніенбаумской школахъ, писалъ я, стараясь оттънить легкими штрихами наибольшія выпуклости общаго рельефа. А если свершится чудо, и я уцълъю, то расшифрую записанное, — это дастъ козыри обществу Анны Петровны для конкуренціи съ Бурцевымъ и борьбы съ Батмаевпами».

Удовлетворенный записью, спряталъ полевую книжку въ боковой карманъ Между тъмъ прибывали пріемщики изъ школь, оть чего на душть становилось весело.

«Заработали! Ну давай Богъ! Въ добрый часъ!» — и я выскочилъ въ корридоръ, а изъ него на дворъ. Дворъ гудълъ. Возгласы команды, споры, см'яхъ. Все это напоминало бивуакъ, а направо черезъ ръшетчатыя верхи воротъ свътились кое гдъ огоньки въ здани Главнаго Штаба... Мимо прошла команда юнкеровъ 2-ой Петергофской Школы, направляясь къ выходу изъ дворца. «На см'єну дозоровъ пошли», -- догадался кто-то. «Ну, а что мы д'єлать будемъ?» — не ръшаясь прямо спросить меня, начали задавать юнкера другъ другу вопросы при моемъ появлении, въ расчетъ вызвать меня на высказание какихъ либо соображеній.

- «Счастливчики идуть. Право, чѣмъ скорѣе тѣмъ лучше. Ну вотъ вы вѣчно панически настроены, а я, такъ убъжденъ, что придетъ утро, а мы все будемъ сильть въ резервъ. Вогь увилите, что ничего не случится. Не забывайте, что Керенскій, теперь это не секреть, отправился къ арміи и къ утру войдеть въ Питеръ. И повърьте, эти господа все учитывають и, конечно, въ ночь, разъ за день ничего не успъли сдълать, разсъются такъ же быстро по своимъ норамъ, какъ неожиданно и выползли изъ нихъ». «Неожиданно! когда еще за ивсколько дней до сегодня пресса называла часъ начала ихъ дъйствій. Вы эсъэры просто...», кто то старался оспорить мнѣніе говорившаго. «Бросьте разговорчики, господа, не мѣшайте, пока возможно подремать», — неслось съ высоты пол'вницъ, гдъ кое кто умудрился даже всхрапывать, не смущаясь твердостью дровъ.
- «А я васъ ищу, Александръ Петровичъ», выросъ перело мною съ восклицаніемъ поручикъ Скородинскій, очевидно узнавъ меня по любимому мною мурлыканію Рылеевскаго «Часового», привязавшагося къ моему языку чуть ли не съ одиннадцатилътняго возраста. «Вамъ есть заданіе, продолжаль онъ. Капитанъ Галіевскій приказываеть отвести роты на предназначенныя имъ мъста по разработанному Начальникомъ Школы плану обороны пворца на случай напаленія на него какихъ либо группъ возставшихъ явно не предполагающихъ наткнуться на такое сопротивленіе, какъ юнкерскіе баталіоны. Вамъ приказано занять первый этажь налъво отъ выхода изъ вороть, распространившись отъ крайняго лъваго угла дворца такъ, чтобы на Милліонную получился продольный огонь углового окна, куда потомъ вамъ будеть данъ пулеметь. Это окно должно явиться вашимъ лъвымъ флангомъ. Правый уже обозначится стыкомъ съ моимъ лъвымъ. Я начинаю отъ окна, выходящаго на площадь рядомъ съ главными этими воротами съ лѣвой стороны ихъ, если смотрѣть отсюла по направленію къ

Морской. Такимъ образомъ, мы получаемъ фронтовое наблюдение за площадью и съ огнемъ на нее. Главная оборона этого участка перваго этажа дворца ввъряется вамъ съ подчинениемъ вамъ и меня съ моей ротой. При этомъ вамъ приказывается подъ строжайшей ответственностью не открывать первымъ огня, не смотря ни на что. Огонь разръщается лишь въ случат атаки со стороны бандъ, и то, если атака будеть сопровождаться огнемъ съ ихъ стороны. Такова воля Временнаго Правительства. Кром'в того, при разм'вшении юнкеровъ въ комнатахъ приказывается учитывать высоту подоконниковъ въ расчеть на закидываніе ручными гранатами комнать, а такъ же принять во вниманіе возможную внезапность открытія огня изъ оконъ верхнихъ этажей противолежапцихъ Дворцу зданій, которыя, хотя и будуть приведены въ оборонительное состояние средствами офицерскихъ отрядовъ, все же могутъ случайно перейти въ руки возставшихъ. Это все мъры предположительныя и руководящаго характера. Въ данное же время надлежить лишь занять позицію и начать вести самое строгое наблюдение, давъ возможность свободнымъ юнкерамъ лечь отдыхать, такъ какъ решительныя действія ожидаются лишь къ утру, вследствін происшедшей какой то заминки въ приближении возставшихъ къ Дворцу. Слъдовательно, опасаться можно лишь случайныхъ бандъ. Къ утру же подойдуть войска съ фронта. Да я забыль добавить, что вы должны имъть резервъ, на случай наружнаго действія у вороть. Резервь надлежить им'ять оть 1-ой роты, т. е. теперь моей. Дъйствовать резервомъ лишь съ доклада капитану Галіевскому. Ну теперь я, кажется, все передалъ. Эти детали должны быть сообщены юнкерамъ, которымъ вмъняется въ обязанность самое осторожное обращение съ вещами, находящимися въ комнатахъ. И когда будеть все исполнено, доложить капитану Галіевскому. Онъ желаеть лично явиться для превърки. Къ нему отъ 1-ой роты, по его приказанию, я назначилъ связь, которая въ его распоряжение уже и ушла», закончилъ поручикъ дъйствительно подробное приказаніе.

«Вотъ это спасибо, поручикъ, за пріятную повость. А то нев'вд'вніе, что съ собою д'язать, довольно тяжелое чувство. Пока я введу въ пом'ященіе свою роту, вы разъясните вашимъ юнкерамъ полученную задачу» — сд'ялалъ я предложеніе.

 «Слушаюсь, господинъ поручикъ! Разрѣшите пойти?» — входя въ роль подчиненнато митъ по службъ, оффиціально строго отвътилъ поручикъ Скородинскій.

«Да!.. Фельдфебель 2-ой роты ко миз», крикнуль я въ темноту, и въ свою очередь началъ распоряжения, радостно встръченный юнкерами.

Черезъ изсколько минуть я вводиль роту въ комнаты 1-го этажа.

Я видъть, какъ юнкера располагались у оконъ, вематриваясь въ происходящее на илощади, какъ приспособливались лечь на полу, покрытомъ коврами. В слышалъ ихъ неувъренныя формулировки ощущений, получаемыхъ ими отъ обстановки компатъ, въ которыхъ еще педавно, года изтъ, была атмосфера уюталичной жизни нашихъ земныхъ боговъ. Я понималъ ихъ стъсненныя тижелыя движенія членами тъла, словно наливнатося пудами какой-то невъроятной тяжести. И видя, и слыша, и понимая ихъ, я жалътъ и болътъ душою за нихъ и за себя и за гръхъ.

Мы ждемъ. И видно это давало мить силы, не понимая себя, не контролируя своихъ распоряженій, отдавать ихъ въ такомъ видъ, что, выполняя ихъ, достигалось поставленное мною заданіе. — Не мудрствуй! — твердилъ я себъ.

Теперь не время! Но . . . тщетно пытался я взять себя въ руки. И не я одинъ мучился. Юнкера, которые были на дворъ просты и естественны здъсь томились и были странны.

Я нъсколько разъ обращался то къ тому, то къ другому изъ тъхъ, мысль и чувства которыхъ играли на лицахъ ихъ. Я обращался къ нимъ какъ братъ къ брату, а не начальникъ къ подчиненному, такъ какъ это ощущение мною было утеряно съ момента пронижновенія въ эти комнаты. Я что-то говорилъ, на что то жаловался, чего-то хотълъ — но что, чего — не знаю...

Но время дълаеть свое дъло.

Постепенне мысль прояснилась, чувства обръли покой, и я снова получилъ способность отдачи себъ отчета въ поступкахъ и обстановкъ момента. И мнъ стало легче. Воть явилось желаніе и юнкерамъ передать это облегченіе. А для этого я попробовалъ вникнуть въ возможныя м'тропріятія.

Оказывается, голова работаеть. Мысль такія міры нашла. И энергія снова во мив закипъла. — «Вы бы заснули», — убъждалъ я молчаливо сидъвшую парочку друзей юнкеровъ съ горящими глазами, окаймленными налившимися синевой полъ яблочными мъшками.

 «Пробуемъ, но не выходитъ. Обстановка давитъ», конфузливо признаются юнкера.

«Да это върно. Я васъ понимаю. Но необходимо сохранить силы. Богъ знаеть, что насъ еще ждеть впереди. Право перестаньте думать и отдохните», пробоваль я урезонить ихъ.

- «А хорошая мебель»,
   выскочилъ кто-то изъ юнкеровъ съ трезвой оцѣнкой вешей, находившихся въ комнатахъ. — «Да туть какъ-то все сохранилось на мъстъ, — не успъли растащить или же разсказы о грабежъ чистый вымыселъ». — подхватилъ я затронутую тему, чтобы развитиемъ ея отвлечься оть другихъ.
- «Ну нътъ. Тутъ массу растащили, но надо отдать справедливость Керенскому. Онъ горячо и настойчиво требоваль сохраненія въ цълости вещей объявляя ихъ достояніемъ государства. Но развѣ усмотрить за нашей публикой. Особенно, дворцовыми служащими и той шантрапой, что набила дворецъ», — зам'тилъ одинъ изъ разлегшихся на полу юнкеровъ.

 «А вы вилѣли молельню, господинъ поручикъ? Тамъ есть такіе образа. что имъ цѣны нѣтъ».

«Да видълъ, но въ нее не входилъ. Не смогъ себя заставить. Въдь тамъ государыня Богу молилась. И мнъ казалось, что если я войду туда, то это будеть кощунство. Въдь мы здъсь не гости по приглашению хозяевъ Дворца, а игрушка въ рукахъ судьбы, занесенная ею сюда, для техъ достижени, которыя еще сокрыты отъ насъ. Поэтому я не смълъ войти въ нее. И даже если бы мнъ сказали, что наша жизнь была бы охранена стънами ея, я и тогда не вошель бы въ нее и шкого добровольно туда не впустиль».

— «Л Керенскій немножко иначе мыслить», — началь опять кто-то говорить

о Керенскомъ, но его перебили возгласы изъ сосъдней комнаты.

«Гдъ господинъ поручикъ? Доложите, что казаки пришли и располагаются въ корридорахъ и въ комнатахъ около молельни и хотять такъ же занять ее». «Казаки! Какіе казаки? Откуда?» — и я бросился въ корридоръ.

Корридоръ уже былъ набитъ станичниками, а въ него продолжали втискиваться все новые и новые.

«Гдъ ваши офицеры? Гдъ командиръ сотни?» — обратился я съ вопросомъ къ одному изъ бородачей уральцевъ. Онъ махнулъ головой и не отвъчая продолжаль куда то проталкиваться черезъ своихъ товарищей.

«Что за рвань? — соображалъ я, смотря на ихъ своеобразные костюмы, истасканные до послъдняго. — Э, да у нихъ дисциплина, кажется, тоже къ черту въ трубу вылетъла. Хорошенькіе помощники будуть...»

«Эй! Станичинки, кто у васъ здъсь старшій», снова обратился я съ во-

просомъ, но уже къ массъ.

— «Всякт за себя — а на што тебъ», — раздались два слабыхъ отвъта среди гама, съ которымъ они продолжали продвигаться по корридору, частью заваленному какими-то большими ящиками, о которыхъ острили, что Керенскій не успълъ ихъ съ собою забрать по причинъ преждевременнаго исчезновенія.

Услышавъ эти своеобразные отв'яты, я было чуть не разразился бранью за

нелѣпость ихъ и за игнорирование во мнѣ офицера.

«Смотри — среди нихъ нътъ почти молодежи, это все старшихъ возрастовъ. Ага, то-то они и явились сюда», — проталкиваясь среди казаковъ къ стоявшему на ящикъ и слъдившему за движениемъ казаковъ подхорунжему, подумалъ я.

 «Хотя на большомъ засъданіи представителей совъта сътзда казаковъ и говорено было о воздержании отъ поддержки Временнаго Правительства, пока въ немъ есть Керенскій, который намъ много вреда принесъ, все же мы наши сотни решили придти сюда на выручку. И то только старики пошли, а молодежь не захотъла и объявила нейтралитеть».

«Такъ, такъ. А гиъ офицеры ваши?»

 «Да ихъ не много, пять человъкъ съ двумя командирами сотенъ. А оди къ коменданту Дворца пошли. Ихъ позвали туда... — Эй, вы тамъ, давай пулеметы туда въ уголъ, вотъ размъстится народъ, тогда и ихъ пристроимъ... — А вы давне зд'всь», уже обращаясь ко ми'в, продолжаль подхорунжий, кр'впкий, бородатый казакъ.

«Съ полудия. Ходили уже къ телефонной станціи, да толку не вышло уклончиво отв'тилъ я. — Вотъ что я васъ хот'ълъ попросить — прододжалъ я. — Здъсь молельня царя есть. Такъ чтобы въ нее не ходили». — «Зачъмъ толкаться туда, казаки сами не пойдуть, разв'ь который предъ образомъ лобъ перекресить захочеть».

- «Вы не думайте, поручикъ, станичники понятіе большое имъють», -

смотря мит прямо въ глаза, добавилъ подхорунжій.

«Воть это спасибо. Ну я побъту къ своимъ, а вы, значить, располагайтесь, какъ можете, а когда придутъ ваши офицеры, пошлите сказать миъ», — спрыгивая съ ящика, попросилъ я.

 «Слушаюсь, господинъ поручикъ»,
 вслъдъ отвътилъ подхорунжій. Прійдя къ первому взводу, гд в было назпачено мъсто моего пребыванія для юпкеровъ связи, я засталь поручика Скородинскаго и юпкера Гольдмана, явившагося съ приказаніемъ отъ капитана Галіевскаго. Но не успѣлъ я открыть рта для вопроса, что есть поваго, какъ изъ сосъдней комнаты, слъва расположенной, угловой, выходящей окнами и на Милліонную улицу, вбѣжало двое юнкеровъ.

 «Господниъ поручикъ», разлетълись они ко миъ. «Стопъ. По очереди. Говорите вы, въ чемъ дъло?»

 «Господинъ поручикъ, казаки насъ выставляютъ изъ угловой комнаты. Взволный командиръ приказалъ просигь васъ прійти».

- «Они ничего слушать не хотять и располагаются въ комнате такъ, словно въ копюшню явились», — возмущенно докладывалъ юнкеръ.

«А вы что хотите?» — справился я у второго.

- «У насъ та же картина, господинъ поручикъ, но кромъ того хотятъ еще въ молельню пойти. Ихъ не пускаеть часовой, а они кричать, что можеть умирать прійдется, такъ чтобы помолиться туда пустили. — Намъ будеть очень пріятно помолиться тамъ, гдв сами цари молились — кричать они, а вы не пускаете, жидовскія морды. Часовой изъ нашихъ евреевъ оказался. Юнкера обидълись и, если вы не прійдете, то еще дъло до драки дойдеть», съ еще большею растеряпностью доложилъ второй юнкеръ. «Смъхъ и гръхъ пронеслось въ головъ. Это теперь не оберешься скандаловъ, съ этими борожимкдец имыты,

- «Александръ Петровичъ, - пока только кончили свои доклады юнкера, обратился ко мнъ поручикъ Скородинскій, — вотъ какъ разъ капитанъ Галіевскій черезъ юнкера связи приказываеть отдать л'явую часть этажа оборон'я казаковъ, такъ какъ у нихъ есть пулеметы, а намъ сосредоточиться лишь въ рас-

положеніи моей роты».

«Ну прекрасно. Передайте въ ваши взводы командирамъ взводовъ, чтобы они ихъ привели въ комнаты направо», — отдалъ я распоряжение юнкерамъ.

«Фельдфебель Немировскій!» — обратился я къ стоявшему не въ далекъ фельдфебелю 2-ой роты и прислушивавшенуся къ къ происшедшымъ докладамъ. «Я здъсь», — подлетълъ онъ со своею пружинностью въ манеръ вытягиваться при обращеніи офицеровъ къ нему.

— «Наблюдите за отданнымь приказаніемъ. Да чтобы все это быстро было исполнено. Я буду при 1-омъ взводъ 1-ой роты. А пока пойдемте къ молельной комнатъ — предложилъ я Скородинскому — посмотръть, что тамъ за антраша выкидывають станичники, а то еще дъйствительно въ рукопашную схватятся».

Черезъ нъсколько минуть все приняло обычный виль порядка въ настроеніяхъ юнкеровъ. — спъпившихся съ казаками, но теперь тоже удовлетворенныхъ полученной возможностью войти помолиться тамъ, гдъ «сами цари съ дъточками молились». — какъ. мягко улыбаясь сіяющими грустно глазами, говорили они.

«Какіе большіе д'яти они еще» — возвращаясь къ своимь ротамь, говорилъ я поручику. «Воть и на фронть я не разъ наблюдаль, какъ бородачи 2-ой Уральской казачьей дивизіи, увлекшись споромъ о преимуществахъ одного святого передъ другимъ, абсолютно не обращали никакого вниманія на лопавшіяся вокругъ нихъ гранаты и шрапнели. А однажды при отступлени я едва оторвалъ оть богословскаго спора и выгналь изъ халупы шестерыхъ казаковъ. немного и мы не успълн бы състь на коней и ускакать отъ вошедшихъ въ деревню австрійцевъ», вспоминалъ я сюжеты фронтовой жизнп.

- «Да, они особенные - соглашался поручикъ со мною. И они мнъ очень правятся, только не молодые, тъ такъ распустились, что противно на нихъ смотрѣть».

«Да, да, а какіе были это войска!» — вздохнули мы и смолкли. Черезъ открытыя окна ночная прохлада осв'яжала воздухъ комнать, уже пропитавшихся запахомь сапогь, внесеннымъ нами въ эти такъ взводновавшия наши чувства стъны. Тишина, соблюдаемая юнкерами, позволяла улавливать звуки гдъ-то вспыхвающей ружейной трескотни, что не мъшало подумывать о кухняхъ, находящихся во дворцъ, на предметь использованія ихъ для приготовленія чая юнкерамъ. И эти думы опять напомнили миѣ о моемъ 26 часовомъ голодъ.

«Хорошо еще, что Телюкинъ догадался сунуть коробку папиросъ».

 «А вы бы пошли на верхъ. Тамъ у комендантской есть столовая, гдъпридворике лакен сегодня подали дивный объдъ п вина. Право, сейчасъ — вы видите — все тихо и можете положиться на меня», — началъ убъждать поручикъ.

И словно, меня кто подслушаль. Въ комнату вошель капитанъ Галіевскій, и подойдя къ темнотъ на наши голоса къ намъ, передалъ приказаніе На-

чальника Школы явиться въ помъщение комендантской.

— «Начальникъ Школы приказалъ всъмъ офицерамъ школъ и частей собраться для обсужденія мъръ и полученія заданій по развитію обороны Зимняго. Поэтому, идемте скоръе, господа. Времени терять нельзя. А у васъ хорошо здъсъ», — невольно поддавшись впечатлънію покоя, закончилъ капитанъ.

Спустя немного мы входили въ продолговатую комнату, шумно наполненную офицерствомъ. Здѣсь были и казаки, и артиллеристы, и пѣхотинцы — все больше отъ военныхъ школъ, молодые и старики. Строгіе, озабоченные и безудержно веселые. Послѣдніе были непріятны; они были полупьяны. Начальника Школы еще не было. И поэтому всѣ говорили сразу и на разныя темы. Причемъ преобладающей темой служила противная черта Петроградскаго гарнизона, высчитываніе старшинства въ производствѣ въ тоть или другой чинъ, всегда съ недовольными комментаріями и завистивыми сравненіями.

Одинъ полковникъ кричалъ: «Я при царъ 10 лътъ былъ полковникомъ, меня тогда обходили и теперь меня обходять. Да и не меня одного, а и васъ, и васъ. .. — обращался онъ къ своимъ собесъдникамъ — а сегодня намъ кланяются, просять защищать ихъ, великихъ мастеровъ Революціи, да въ то же время сажають на голову какого-то Начальника Инженерной Школы, изъ молодыхъ. Да чтобы я ему подчинялся? нътъ! слуга покорный!»

- «А вино отличное», смаковалъ капитанъ одной Ораніенбаумской Школы. «Это марка! И то, представьте себъ господа, что лакеи, эта старая рвавь, намъ еще худшее подали. Воображаю, что было-бы съ нами, если бы мы да старенькаго тяпнули: пожалуй, изъ-за стола не вышли-бы. А что, не приказатъ ли сюда податъ парочку, другую, а то ужасная жара здъсь, все пить хочется». —
- «Да такъ эти жирные негодян тебъ и понесуть сюда»,
   возмущенно возразилъ штабсъ-капитанъ той же школы.
- «Ну старики и рѣшили запереть молодыхъ въ конюшняхъ, чтобы ихъ нейтралитеть былъ для нихъ большимъ удовольствіемъ, а сами рѣшили идти запищать землю и волю, которыя по убъжденіямъ эсь-эровскихъ агитаторовъ хочеть забрать Ленинъ со своею шайкою» разсказывалъ одинъ изъ казачьихъ офицеровъ групить окружавшихъ его слушателей, среди которыхъ стояли офицеры и нашей школы.
- «Господа офицеры!» прокричаль вдругь полковникь, отказывавшийся отъ подчиненія Начальнику Школы, при появленіи послѣдняго изъ боковой комнаты въ сопровожденіи высокаго штатскаго въ черномъ костомъ. Офицеры подцялись со своихъ мѣстъ, и щелканье шпоръ замѣнило стихнувшіе разговоры. «Здравствуйте, господа офицеры, началь говорить Начальникъ Школы,

волею Временнаго Правительства я назначенъ Главнымъ Штабомъ комендантомъ обороны Зимняго Дворца. Поэтому я пригласилъ васъ для принятія сліздующихъ директивъ: Соблюдение полнаго порядка во ввъренныхъ вамъ частяхъ. Господа офицеры должны прекратить шатаніе по дворцу, и, вепомнивъ, зачтиь они здъсь, находиться при своихъ людяхъ, не допуская къ нимъ агитаторовъ, которые уже успъли сюда проникнуть. Затъмъ объяснить людямъ, что министрь Пальчинскій свидътельствуєть о полученій телеграммы о начавшемся движении казаковь генерала Краснова на Петроградь. Йоэтому наша задача сводится сейчась кь принятю марь противь готовящагося нападенія на Дворецъ, для чего прошу начальниковъ частей подойти сюда и разсмотръть планъ расположенія пом'єщеній Зимняго Дворца. А кром'є того, дать мит данныя о количествъ штыковь и способности принятія на себя гой или другой задачи. за выполнение которой вся отвътственность ввиду недостатка времени и условій обстановки момента, конечно, ложится на взявшихъ таковую .. — продолжаль говорить Начальникъ Школы, развернувъ планъ и положивъ его на столъ. Офицеры, почувствовавь энергію и сильную волю вь словахъ Коменданта Обороны Зимпяго Дворца, подтянулись и оживленно стали обступать столь, всматриваясь въ планъ Дворца. «Здѣсь», — показывалъ карандашемъ на планъ Коменданть Обороны, — «расположены сейчась казаки и юнкера школы прапорщиковь Инжеверныхъ Войскъ — это первый этажъ на-лѣво...»

— «Виновать», — перебиль Коменданта Начальникъ Петергофской Школы прапорпиковъ, — «я полагаль бы, что юнкерамъ-инженерамъ слъдовало бы заняться устройствомъ баррикадъ снаружа Дворца, а внутреннюю оборону и

патрули возложить на пъхоту, т. е. на наши школы». --

«Совершенно върно, вы полагаете совершенно правильно; по этого нельзя было возложить на ваши школы, ибо онь занялись митингами. Теперь, когда болье или менье настроене ваше и вашихь юнкерэзь выяснено, когда у насъ есть казаки и артиллерія, мы можемъ строго разграничить функціи по родамь оружій. Поэтому, вы, полковникъ, возьмете на себя оборону рѣшетки этого сада, примыкающаго ко Дворцу, противъ адмиралтейства — даль задачу Комеданть Обороны Начальнику Петергофской Школы.

— «Простите», — возразиль тогь. — «юнкера мон очень устали; я раз-

считываль бы на внутренній карауль Іворца, такъ сказать на резервъ.

 «Господа, я прошу не отказываться отъ выполненія получаемыхъ заданій. Мы вст здтеь устали. Не уставшихъ нтть. Поэтому я считаю этотъ вопросъ законченнымъ».

— «Господинъ полковникъ». — вбѣгая въ припрыжку въ комнату, еще съ порога закричалъ Штабъ-ротмистръ. «Господинъ полковникъ, имѣю честь явиться. Я едва пробился со свъими инвалидами георгіевцами. Сволочи налъ хотѣли разоружить, но мы имъ прописали Кузькину матъ. Честь имѣю явиться. Штабсъротмистръ Н. Прошу дать работу. Вы не смогрите, что я одвоногій. Я и мон инвалиды въ Вашемъ распораженію».

Аъйствительно, шумно явившійся Штабь-ротмистрь быль съ протезомь вмъсто лъвой ноги. Маленькій: подвижной, съ тараканьши усами, оль мать напомнилъ пана Володывескаго изъ «Отвемъ и Мечемъ» Генриха Сенкевая. Это появленіе нявалида отразилось на настроеніи офицеровъ, и когда Штабъ-ротмистрь, завъренный Комендантомъ Обороны въ предоставленіи ему и его навалидамъ боевой работы, отошель отъ Коменданта. Начальникъ Школы Петергофцевъ заявилъ, что онъ принимаеть къ исполненію порученную ему задачу.

Вследъ за Петергофцами, получили заданія Ораніенбаумская первая и вгорая школы. Первой вручалось дальнъйшее продолжение внутренняго караула, а второй предназначена была защита баррикадъ у вороть, у Дворцоваго Моста и Зимпей канавки, причемъ резервомъ для нея считалась Школа Петергофцевъ. На инвалидовъ, явившихся въ группъ свыше 40 человъкъ, возлагалась оборона перваго этажа, взамънъ баталіона инженерной школы, которую приказывалось вывести во дворъ для прикрытія артиллеріи съ выдъленіемъ изъ баталіона взводовъ на баррикадныя работы. Поручики Мейснеръ и Лохвицкій получили приказаніе отправиться возводить баррикады у моста черезъ Зимнюю канавку. Поручики Скородинскій и Баклановъ — строить баррикады у Главныхъ Вороть, изъ техъ поленицъ дровъ, что лежали на площади передъ Дворцомъ. Капитану Галіевскому вв'трялось общее руководство работами инженерной школы и наблюдение за внутренней обороной. Мнъ было приказано составить расписаніе расположенія частей, съ німи подерживать связь черезъ команду связи, которая организовывалась изъ четырехъ человъкъ отъ части, и имъть мъстопахожденіс въ комендантской, гдь объявлялась штабъ-квартира Коменданта обороны. Командиру артиллерійскаго взвода отъ Константиновскаго Училища вмънялась оборона вороть на случай прорыва, а пока нахождение въ резервъ во дворъ.

Офицеры, получивь заданія, постепенно расходились по своимъ частямь, объщая мить нечедлелно прислать оть себя юикеровь для команды связи. Комендантъ обороны уже сидъть за столомъ, черкая карандашемъ на планъ названія частен въ містахъ, имъ отведенныхъ. Я сидъть надъ полевой кинжкой.

«Слава Богу, дъло начинаетъ кленться», успоконтельно звенъла мысль въголовъ.

Все, казалось, налаживалось и прояснялось. Но воть открывается дверь, и передъ столомъ выростаеть офицеръ артиллерійскаго взвода Константиновскаго Училина.

«Госноднить Полковникъ», — обратился онть къ Коменданту Обороны, — «я присланъ командиромъ взвода доложить, что орудія поставлены на передки и взводъ уходить обратно въ Училище согласно полученному приказанію отъ Начальника Училища черозъ приказаніе отъ Командира батарен».

Взрывъ гранаты произвелъ бы меньше впечатлѣнія, чѣмъ сдѣланное заявленіе офицеромъ взвода.

И сейчась же в тъдъ за офицеромъ явилось нъсколько юпкеровъ Константиновцевъ, въ перъщительности остановившихся на порогъ комнаты.

Коменданть Обороны и оставшиеся офицеры добровольцы вскочили со своихъмъсть и въ недоумьни смотръли на докладывавшаго офицера.

«Какъ это такъ?!» — вырвалось у Коменданта. — «Немедленно остановите взводъ». — «Поздно!» — отвъти и юнкера. — «Вззодъ уже выъзжаетъ. Мы просыли остаться, по командиръ взвода объявилъ, что опъ подчиняется только своему командиру батарен. Вотъ мы и еще итсколько юнкеровъ осталисъ. Взводъ уходитъ не хотълъ, по командиръ взвода настоялъ съ револьверомъ въ рукахъ». —

— «Да что вы съ ума сопли?» — раскричался Комендантъ на офицера Константиновца, — «вѣдь взводъ, разъ онъ здѣсь, подчиненъ только мить. Немедленно верните взводъ!» — приказалъ онъ одному изъ офицеровъ. «А Васъ я арестую», — обращаясь къ офицеру артиллеристу, продолжалъ Комендантъ.

- «Я не причемъ, господинъ Полковникъ, а остаться я не могу, мит приказало вернуться», — и быстро повернувшись, артиллеристъ выскочилъ изъ комнаты. Нтсколько офицеровъ было съ крикомъ сорвались со своихъ мтстъ, хватаясь за кобуры своихъ револьверовъ.
  - «Стойте! ни съ мъста!» снова прогремълъ Комендантъ.

-- «Пускай уходять. Имъ же будеть хуже: они не дойдуть до Училища.
 Ихъ проводировали, и они расплатятся за изм'ену».

— «А Вы», — обращаясь къ юнкерамъ, продолжалъ Комендантъ, — «присоединяйтесь къ Инженерной Школъ. Спасибо Вамъ за върность долгу... а

Юнкера еще помялись на мъсть, и затъмъ, получивъ отъ меня указаніе куда пройти, вышли. Я боялся взглянуть на Коменданта обороны. Я боялся

увидеть чувство горести на его лицъ.

— «А можеть быть ихъ задержать въ воротахъ», — замътиль кто-то изъ офицеровъ, нарушая наступившее молчаніе. «Къ сожалѣнію некому этого сдълать; едвали успѣли занять баррикады», — отвътиль Коменданть, вставая и направляюь къ выходу. «Я иду къ Временному Правительству въ Бълый Залъ», обращаясь ко мнъ, сказалъ Коменданть, пріостанавливалсь въ дверяхъ съ планомъ въ рукахъ. Но не успѣлъ онъ выйти изъ комнати, какъ слегка отталкивал его отъ двери влетѣлъ въ комнату офицеръ женщина. «Тдѣ Комендантъ Обороны? господа», — женскимъ, настоящимъ женскимъ голосомъ спро-

силъ офицеръ. «Это я», — отвътилъ Комендантъ.

-- «Ударная рота женскаго баталіона смерти прибыла въ Ваше распоряженіе. Рота во дворъ. Что прикажете дълать?» — вытягиваясь и отдавая честь по военному, отрапортоваль офицерь женщина. «Спасибо. Радъ. Займите 1-ый этажъ вивств съ инвалидами. Поручикъ, — отнесся Комендантъ ко миъ, пошлите юнкера связи съ госпожей... съ господиномъ офицеромъ для указанія мъста и сообщите объ этомъ Капитану Галіевскому. Еще разъ прощу принять выражение благодарности. Дъла будетъ много. Не безпокойтесь, не забудемъ Васъ», добавилъ Комендантъ, замътивъ выражение легкой неудовлетворенности, пробъжавшей по личику офицера, и вышелъ. Черезъ нъсколько минутъ вслъдъ за выходомъ Коменданта, комната опустъла, а спустя еще немного времени начали постепенно прибывать юнкера для связи. Кончивъ возпться съ полевой книжкой, я сталь соображать о близости столовой. Наконець я, не выдержавь сидінія, отправился разыскивать столовую, захвативъ съ собой одного изъ юнкеровъ. Это оказалось довольно сложнымъ занятіемъ. Но вотъ я и у цъли, у дверп комнаты, гдъ сейчасъ насыщу свой пустой желудокъ. Толстый, бритый, важный лакей отвориль дверь. Я шагнуль на яркій ослепительный светь и остановился. Клубы табачнаго дыма, запахъ виннаго перегара ударили въ носъ, запершило въ горлъ, а отъ пьянаго разгула какихъ-то офицеровъ, изъ которыхъ нъкоторые почти сползали со стульевъ, у меня закружилась голова, затошнило. Я не выдержалъ картины, и несмотря на желаніе ъсть и пягь, я выскочилъ изъ комнаты. «Пиръ во время чумы... Пиръ во время чумы... позоръ, это офицеры . . .» — и предо мною стала моя адъютантская комната въ Школ'в и въ ней Борисъ, говорящій мнт: «Нтть, ты дуракъ, да и законченный, къ тому же Петроградскаго гарнизона не знаешь». «Да, да, ты правъ, Борисъ, я дуракъ; ну а дураковъ учить надо. Вотъ сегодня и танцуещь, моралистъ паршивый — ругалъ я себя. — Э, брось, брать, не мудрствуй лукаво, не забывай. что имжешь дело съ людьми, что это самый вульгарный типъ животнаго міра...

А пожалуй, это лучше, что я не остался въ столовой, — возвращаясь въ комендантскую, соображалъ я. — Навлся бы чего добраго, самъ напился . . ввърътебъ стоитъ только начать пить и ты станешь ничуть не лучше другихъ, а пожалуй, и похуже».

Новаго инчего не было. Минуты томительнаго ожиданія бъжали тягуче медленю. Но воть скрипнула дверь, и показалась фигура капитана Галіевскаго. Блъдный отъ волненія, шатако отъ усталости, капитанъ направился ко мить.

— «Я не могу. Усталъ. Выбился изъ силъ, убъждая казаковъ. Они, узнавъ, что ушла артиллерія, устроили митнигъ и тоже рѣшили уйти... Вотъ что Александръ Петровичъ, идите къ своей ротъ и займите баррикады у воротъ. Пъхотные юнкера еще этого не сдѣлали, а между тѣмъ возставшіе приближаются. Получено извѣстіе отъ главнаго штаба. Потомъ убъдите казаковъ оставить вамъ пулеметы, которые поставъте на баррикады. Среди юнкеровъ найдите пулеметчиковъъ, хотя бы чужой школы. А я... я отдыпусь и пойду къ Александру Георгіевичу. Бъдный, тяжело ему сегодня и еще хуже будетъ». — Но я уже не слушалъ капитана, и сорвавшись съ мѣста, бросился спасатъ положеніе. Своихъ юнкеровъ я нашелъ во дворъ, на старомъ мѣстъ, куда они были выведены для предоставленія мѣста въ первомъ этажѣ казакамъ, теперь уходящимъ, инвалидамъ георгіевцамъ и ударницамъ. Юнкера были разстроены, что я сразу уловилъ по отдѣльнымъ замѣчаніямъ, которыми они перекидывались.

«Ну, теперь съ ними не разговаривай — это хуже ихъ разстроить, а сразу двйствуй» — промелькиуло ръшение, и подойдя къ срединъ фронта, я скомандовалъ: «Рота смирто!» — Разговоры отъ внезачности моего появления смолкли. — «Рота ровняйсь! Смирно! Друзья, Вамъ предстоить честь первыми оказаться на баррикадахъ. Поздравляю. На плечо! Рота правое плечо впередъ, шагомъ маршъ!» и рота, словно наэдектризованная, взяла твердый отчетливый шагъ.

Воть броневикъ, испорченный, какъ оказалось, а потому и торчащій здѣсь на манеръ путала отъ воронъ въ огородѣ. Ворота. Открываю. Темно. Кто-то копошится впереди. Различам въ стукѣ, сопровождающемъ копошенів, взукъ ударовъ бросаемаго дерева. Ага — это и есть линія баррикадъ — быстро соображаю и развожу роту въ темнотѣ по линіи, растущей вверхъ преградызапшты.

И еще не миого, и юнкера начинають сами продолжать завершение создания баррикады и приспособляться къ бол в удобному положению для стръльбы. Отысканы и пулеметчики, и взводные юнкера, посовътовавнись со мной, опредълили мъста для пулеметовъ: таковыми оказались исходящіе углы баррикады. Теперь остановка за пулеметами, и я, оставивъ вмѣсто себя фельдфебеля Немировскаго, побъжаль къ казакамъ, захвативъ нъсколько юпкеровъ. У броневика сталкиваюсь съ какой то фигурой. Оказывается офицеръ женщина, а за ней еще фигуры. Спрашиваю, въ чемъ дъло. — «На баррикадахъ никого пътъ, ръшилъ занять ихъ» — по мужски отвъчаеть командиръ ударинцъ. «Виновать. Ошибаетесь, юнкера Школы Пранорщиковъ Инжеперныхъ войскъ уже запяли баррикады. И я бы просиль васъ наобороть запять весь 1-ый ртажъ, такъ какъ казаки уходять». — «Знаю, но тамъ хватитъ георгіевцевъ. Да что же, наконецъ, вы намъ не дов'ряете?» — заволновался офицеръ-ударница. «Ничего полобиаго, таково приказание Начальника Обороны. Ради Бога, не вносите путанинды» — уже молиль я. «Ну что-жъ, разъ баррикады заняты, я вернусь на м'єсто. Рота кругомь!» — скомандоваль командирь ударинць. Видя, что

инпиленть окончень, я понесся дальше въ корридоръ. Въ корридоръ творилось что-то невъроятное. Галдежъ. Движение казаковъ, собирающихъ свои мъшки. Злыя, насупленныя лица. Все это ударило по нервамъ, и я, вскочивъ на ящикъ, сталъ просить, убъждать станичниковъ не оставлять насъ... Не выдавать! разсчитывал громкими словами сыграть на традиціяхъ степныхъ волковъ. Въ первый моменть ихъ какъ будто охватило раздуміе, но какая-то сволочь, напоминаніемъ объ ухол'в взвола артиллеріи, испортила все д'вло. Казаки загудъли и опять задвигались. «Ничего съ ними не сдълаете» — пробившись ко миъ, заговорилъ давешній подхорунжій. — «Когда мы сюда шли, намъ сказокъ наговорили, что злъсь чуть не весь городъ съ образами, да всъ военныя училища и артиллерія, а на д'ял'є то оказалось — жиды да бабы, да и Правительство, тоже наполовину изъ жидовъ. А русскій то народъ тамъ съ Ленинымъ остался. А васъ туть даже Керенскій, не къ ночи будеть помянуть, оставиль однихъ. Вольному воля, а пьяному рай» — перешель на балагурный тонъ подхорунжій, вызывая смъшки у близъ стоявшихъ казаковъ. И эта отповъдь, и эти смъшки взбъсили меня, и я накинулся съ обличеніями на подхорунжаго. «Черти вы, а не люди? Кто мит говорилъ воть на этомъ самомъ мъсть, что у Ленина вся шайка изъ жидовъ, а теперь вы уже и здёсь жидовъ видите. Да жиды, но жидъ жиду рознь», — вспомнилъ я своихъ милыхъ, свътлыхъ юнкеровъ. «А воть вы-то сами, что сироты казанскія, шкурники, трусы подлые, женщинъ и дътей оставляете, а сами бъжите. Смотрите, васъ за это Господь такъ накажеть, что свъту не рады будете. Измънники!» — кричаль я уже, положительно не помня себя. Й удивительное дъло! Подхорунжій молчаль, опустивь голову и посапывая. «Черть! Заколдованный кругь какой-то! Родиться и жить для того, чтобы ругаться въ Зимнемъ Дворцъ», — холодомъ обдала меня набъжавшая откуда-то мысль, и я, сразу ослабъвъ, тоже смолкъ. Казаки уходили, и въ этомъ было дикое, жуткое. «Такъ Пилатъ умывалъ руки», — скользнуло нелъпое сравненіе; а злоба послала имъ вслъдъ эпитетъ Каина. «Стой!» снова спохватился я. Чертъ съ ними, пускай убираются, только пулеметы оставили-бы. И я уже смягченнымъ тономъ обратился къ подхорунжему. «Богъ вамъ судія. Идите. Но оставьте пулеметы, а то мы съ голыми руками», — попросилъ я. — «Берите», мрачно отв' тилъ, не глядя на меня, подхорунжій. «Они тамъ, въ углу, въ мъщкахъ, они намъ ни къ чему», — махнулъ онъ рукою, а затъмъ сунувъ ее мнъ, добавилъ: «Помогай вамъ Богъ, а насъ простите», — и грузно шлепнувъ ногой о полъ, направился за уходящими, вглубь перваго этажа, казаками. «Постойте, — куда же они идуть?» — подъ вліяніемъ недоумънія остановиль я подхорунжаго. — «Куда вы идете? въдь ворота тамъ». — «Ну да, дураковъ нашли» — снова ръзко отвътилъ подхорунжій. «Тамъ юнкера у воротъ, а мы черезъ Зимнюю Канавку выйдемъ, тамъ намъ свободный пропускъ объщанъ». — «Къмъ?» — озадаченный спросилъ я. — «Прощайте!» — не отвъчая на вопросъ и прибавляя шагу, пошель подхорунжій.

«Воть оно то! тамъ есть выходъ! Они черезъ него уйдутъ, а потомъ черезъ него большевики влѣзуть. Свободный пропускъ объщанъ», — повторилъя я фразу подхорунжаго. — «Такъ, такъ, голубчикъ, спѣлись уже. Ну что-жъ, отъ судьбы не уйдешь». — «Послушайте, юнкеръ», — съ приливомъ новой энергіи обратился я къ одному изъ взятыхъ съ собой юнкеровъ. — «Отправляйтесь вслъдъ за казаками и замътъте выходъ, въ который они уйдутъ, а заятыть вернитесь сюда и ждите меня, предварительно указавъ этотъ выходъ командиру

Георгіевцевъ. Поняли?» — «Такъ точно, поняль!» —

«И помните, что это боевой приказъ. Понимаете?» — «Такъ точно, понимаю», — снова лаконично отв'ътилъ юнкеръ.

«Ну пдите; а вы, господа», — обратился я къ остальнымъ, — «берите пулеметы и тащите ихъ на баррикады. Фельдфебель знаетъ, гдъ поставить, а я

побъгу къ Коменданту Обороны Зимняго Дворца съ докладомъ».

Выскочивъ въ проходъ подъ аркой, я остановился. Гдѣ-то совсѣмъ близко щеакали выстрѣлы. «Скорѣе къ Коменданту или Галіевскому и назадъ къ юнкерамъ» — кольнула мысль, и я снова бросился въ противоположный входъ, направляясь въ комендантскую. По дорогѣ попались какіе то юнкера, а затѣмъ группа безобразно пьяныхъ офицеровъ, среди которыхъ одинъ высокій офицеръ. размахивал шашкой на голо, что-то дико вопилъ. Влетѣвъ въ комендантскую, я наскочилъ на поручика Лохвицкаго, что-то заикаясь докладывавшаго капитану Галіевскому, обезкураженно сидящему на стулѣ.

«Господинъ капитанъ» — перебивая Лохвицкаго, началь я докладывать объ уходъ казаковъ черезъ выходъ на Зимнюю Канавку. «Такъ, такъ», только твердилъ онъ, выслушивая мой докладъ, а когда я кончилъ его, вдругъ сразилъ меня новостью: — «Паршиво. Но еще хуже растерянность Правительства. Сейчасъ полученъ ультиматумъ съ крейсера «Авроры», ставшаго на Невъ противъ Дворца. Матросы требують сдачи Дворца, иначе откроють огонь по немъ изъ орудій. Петропавловская кръпость объявила нейтралитеть. А воть послушайте, что декладывають юнкера артиллеристы ушедшаго взвода Константиновцевъ», показаль онъ рукой на незамъченную мной группу изъ трехъ юнкеровъ. «Положеніе дрянь и п'єхотныя школы снова волнуются. А Правительство хочеть объявить для желающихъ свободный выходъ изъ Дворца. Само же остается здъсь и отъ сдачи отказывается», — сообщалъ рвущія мозги, душу и сердце новости капитанъ. Я молчалъ. Я не чувствовалъ себя и въ себъ языка, мысли, ничего. Капитапъ барабанилъ по столу своими длинными, костлявыми, худыми пальцами. Я смотрълъ на нихъ. И вдругъ жалость защемила сердце. «Господи, придется ли еще этимъ пальцамъ ласкать личико болъзненной славной дочурки?» — и эта мысль отрезвила меня.

«Да черть съ ними, капитанъ», — заволновался я. «Чъмъ меньше дряни во дворцѣ останется, тѣмъ легче будетъ обороняться. Вѣдь до утра досидѣть, а тамъ въ городѣ опомнятся и придутъ на выручку. Не такъ страшенъ чертъ, какъ его малюотъ. А вы, что, Лохенцкій, тутъ? Варрикады построили?» — «Какого дъявола», — отвѣтилъ за пего капитанъ. — «Разбѣжались при подходѣ Семеновцевъ, а Мейснеръ попалъ въ ихъ руки ... добровольно», — выдержавъ паузу, продолжалъ клитанъ, — «заявилъ, что хочетъ идти парламентеромъ отъ той части защитниковъ Дворца, которую здѣсь держатъ силою. Я вамъ говорилъ, что онъ что то выквиетъ».

«Да, да, да. Теперь я все понимаю», — твердилъ я. «Теперь ясны появленія у насъ въ школъ Рубакипа. Теперь я все, все соображаю. Только бы теперь еще пайти военнаго комиссара и кое что спросить», — забъгавъ по комнатъ, вцъпившись руками въ волосы, забормоталъ я. Капитапъ, пораженный моей выходкой, подскочилъ ко миъ и пачалъ успокаивать.

— «Бросьте, не время, идемте къ юпкерамъ. Поручикъ!» — позвалъ онъ Лохвинкаго, — «оставайтесь тутъ и, когда явится Александръ Георгіевичь, доложите, что мы на баррикадахъ». Мы вышли За нами вышли юпкера Копстантывцы — «А эти назадъ прибъжали», — разсказывалъ капитанъ. «Когда они стали выбъзкатъ на Невскій, имъ преградили путь броневики и отпали у пихъ

орудія, которыя теперь противъ дворца направлены. А эти молодцы, какъ то вырвались и просятъ идти на выручку. Сдълать вылазку. Эхъ дъла, дъла».

Но воть мы подошли къ выходу подъ арку. Нъсколько близкихъ выстръ-

ловъ густымъ эхомъ отозвались подъ нею.

— «Впередъ, Александръ Петровичъ», воскликнулъ капитънъ и бросился къ воротамъ. За ними я и юнкера. Баррикады были остъщены. Юнкера столли на своихъ мъстахъ, готовые скоръе быть растераанными, чъмь сойти съ мъстъ. Пулеметы налаженные торчали на мъстахъ. Баррикады оказались высокими и довольно удобными съ родами траверсовъ изъ перешеекъ, сложенныхъ также изъ дровъ. Обойдъ баррикады, капитанъ нашелъ, что защитниковъ ихъ педъстаточно и что кромъ того опи слишкомъ утомлени, а поэтому приказалъ замънить ихъ первой ротой, что немедленно и было мною исполнено. И только юнкера расположились по мъстамъ за баррикадами, какъ открылся огонь по дворцу, фонари погасли и мы очутились снова въ темнотъ. «Откуда стръляютъ? Ни черта не видно», неслось по баррикадъ. «Спокойствіе соблюдать!» — отдавалъ распоряженіе капитанъ. — «Огонь открывать только по моему приказу. Чертъ его знаетъ, кто можетъ идти къ намъ», — обращаясь ко мнъ, говорилъ опъ. — «А я вотъ, что сдълаю: впередъ дозоры выставлю» — и принявъ ръшеніе, капитанъ назначать накеровъ въ дозоры.

Но вдругъ снова загорълся свътъ въ высокихъ электрическихъ фонаряхъ, стоящихъ по бокамъ воротъ. И снова стало свътло какъ днемъ. И снова раздались выстрълы и щелканье пуль о стъны Дворца. — «Свътъ потушитъ», е кричалъ капитанъ. «Свътъ потушитъ», — бъгая вокругъ фонарей и ища выключателя, кипятился капитанъ, наблюдая, какъ звуки пуль, ударявшихся о

ствны, постепено снижались съ верха къ землв.

— «Александръ Петровичъ, бъгите во дворецъ и найдите собаку монтера и

приведите сюда», — приказалъ онъ мн в.

— «Я раненъ въ руку», — спокойно отходя отъ пулемета, также спокойно доложиль юнкерь. Смотря на юнкера, на его спокойствіе, написанное на его лиць, и на Георгіевскій солдатскій крестикь, миь неудержимо хотьлось схватить и поцеловать эту раненую руку. Но я сдержался и сталь отвязывать бинтъ, прикръпленный къ поясу. — «Оставьте, Александръ Петровичъ», зам'ютиль капитань. — «Онь пойдеть въ лазареть въ третій этажь. Да скор'ве бъгите за монтеромъ» — крикнулъ мнъ капитанъ, топнувъ ногой, и я исчезъ въ воротахъ. «Куда бъжать, гдъ искать? Дворецъ огроменъ, чертъ, до утра проплутаещь въ немъ! Ага!.. въ столовую! — случайно сообразилъ я. — Тамъ старые придворные лакеи, опи все, конечно, знають. Живо, скоръе, каждая секунда дорога», мчась изо всъхъ силъ легкихъ, подгонялъ я себя. Подбъжавъ къ столовой, я наткнулся на двухъ бритыхъ служителей, надъ чъмъ-то хохотавшихъ. — «Гдф монтеръ? Гдф — откуда даютъ свъть на наружныя ворота», — набросился я на нихъ съ вопросами. Озадаченные моимъ появленіемъ и вопросами, они замолчали. — «Живо отвъчайте. Я васъ спращиваю, гдъ здъсь во Дворцъ монтерная?» — «Я не знаю» — заговорилъ одинъ. — «Сейчасъ никого нъть, всъ разбъжались, воть только господа офицеры изволять погуливать тутъ»—сладенько, ципично улыбаясь, отвътиль пониже ростомъ. —«Издъваешься скотина!» — и вдругь неожиданно для себя, я удариль его въ лицо. «Говори, гдѣ монтерная», выхватывая револьверь изъ кобуры и суя его въ лицо другому, давился я словами.

— «Ой, убивають, карауль» — закричаль первый, куда-то убъгая.

— «Сейчасъ, сейчасъ, ваше сіятельство. Я покажу», — сгибаясь, засуетился спрошенный. — «Падно. Иди скоръе», — торопилъ я его уже, не випуская револьвера изъ рукъ. — «Ну скоръе, бъгомъ. Времени итът. Жириая сволочь», — ругался по извощичьи я. Мелькали какія-то двери, переходы. Попадались юнкера, куда то спъщащіе, а мы бъжали изъ одного корридора въ другой. Наконець остановились передъ желѣзною дверью; — «здъсъ» — запыхавшись, объявить, останавливаясь лажей. «Отворяй!» приказалъ я ему. Лакей началъ стучать. Прошло итъсколько секуидъ, показавшихся въчностью, и дверь открылась. Еще моложавый маленькій человъкъ въ кожаномъ передникъ, на жилетку, убидя меня съ револьверомъ, поднялъ руки вверхъ. Но я не заговорилъ съ нимъ, а быстро обернувшись, чисто инстинктивно, приказалъ жестомъ выпрянивнемуся лакею войти въ комнату и, когда онъ это исполнилъ, я опустилъ револьверъ и объяснить монтеру свое желаніе.

«Не бойтесь», — успоканваль я, — «я не большевикь, а офицерь, какъ вы можете видъть по моей формъ. И скоръе, пожалуйста, погасите свъть у вороть на площади». «Слушаюсь, ваше высокоблагородіе», — засуетился около распредълительной доски монтеръ. «Слушаюсь. Сію минуту. Готово, ваше высокоблагородіе», — объявиль опъ, отходя отъ доски и смотря на мои руки. «Спасибо. Отлично. А теперь выходи оба отсюда. А вы дайте мив ключъ отъ этой комнаты». — обращаясь къ монтеру, потребовалъ я. «Слушаюсь. Сейчасъ. Ахъ Боже мой, глъ же ключъ». — «Ищи ключъ па кожаномъ шнуръ», мечась по комнать, попросиль онь лакея, но тоть уже выскочиль и несся по корридору во свояси. — «Живо, живо», — торопилъ я. «Есть», — радостно завопилъ монтеръ, подавая ключъ. Я взялъ его и пробовалъ закрыть и открыть дверь. Замокт дъйствоваль хорошо. — «Ну, иденте. Свъть оставьте здъсь горъть. Вы будете находиться при миъ», — говорилъ я ему, когда мы зашагали обратно, направляясь къ выходу, къ главнымъ воротамъ. «А что, ваше высокоблагородіе», — разспрашиваль онъ меня. «Вы изъ отряда его Превосходительства генерала Корнилова будете?» — «Почему вы это думаете», — задаль я ему вопросъ. — «Ла ужъ навърное пе иначе. Ужъ вы больно ръшительно дъйствуете, не то что здъшніе господа офицеры. Собрались съ юнкерами насъ защищать, а сами все гуляють». — «Да, да, васъ защищать — думаль я, — да я тебя бы уже отправиль на тоть св'ять, если-бы не нужда въ теб'в». Но воть мы вышли къ комендантской. «Ага, — сообразилъ я. Я оставлю его и ключъ у юнкеровъ связи. Это будеть надежнёе и цёлесообразнёе», и я вмёстё съ шимъ вошли въ комендантскую. Комендантская была полна. Всъ одновременно говорили, кричали. Я провелъ къ стънъ у шкапа монтера и, сдавъ его юнкерамъ связи, заявивъ имъ, что они мить отвъчають за него и за ключь своими головами, сталъ прислушиваться къ происходящему. Оказалось, въ центръ ударницъ, инвалидовъ георгієвцевъ и откуда то взявшихся юнкеровъ Павловскаго военнаго училища, которыхъ во дворцв не было, стоялъ комендантъ обороны дворца. Вся эта публика, воличясь, съ возбужденными глазами, а ударинца со слезами на пихъ, умоляли, требовали отъ коменданта обороны сдълать вылазку на главный штабъ, гдъ, по ихъ свъдъніямъ, писаря перешли на сторову Ленина и, ебсзоруживъ и частью убивъ офицеровъ, арестовали геперала Алексвева.

— «Мы должны выручить ген. Алексъева. Это единственный человъкъ, ради котгораго стоить жить. Только онъ спасеть Россию, а они его замучають», кричали, перебивая другь друга, просяще. «Уже, говорять, съ него сорвали погоны», — гизжала одна ударища. «Если вы не разръщите, вы врать родины», вопиль

штабъ-ротмистръ, подпрыгивая на своей протезѣ. «Хорошо», наконецъ согласился комендантъ обороны, видя, что всѣ его увѣренія, что генерала Алексѣева тамъ нѣтъ, ни къ чему не приведутъ. «Но только», продолжалъ онъ, «могутъ произвести вылазку однѣ лишь ударницы. Инвалиды же должны остаться охранять 1-ый этажъ. Васъ, ротмистръ, я назначаю командиромъ виутренней обороны воротъ Но какъ только вы убѣдитесь, что генерала Алексѣева нѣтъ, такъ немедленно же вернитесь на мѣсто», снова обращаясь къ ударницамъ, приказалъ коменданть. Ликуя и торопя другъ друга, покинула вся эта честная, чуткая публика комендантскую.

— «Я не могъ иначе поступить, все равно сами бы ушли, а это было бы хуже», увидъть меня, подълился со мною коменданть. «Ну, какъ ты, живъ сще», подойдя ко мнъ и улыбаясь, продолжалъ онъ. — «Ну, и усталъ я. Рвутъ. Говорятъ безъ конца и никакого толку. Положительно сладу нѣтъ ни съ кѣмъ. Ну идемъ внизъ, посмотримъ, что тамъ дѣлается». И мы, разговаривая, вышли изъ комендантской. Внизу, на встрѣчу намъ, попался капитанъ Галіевскій «Разрѣшите узнатъ, вами ли разрѣшена вылазка ударницамъ», обратился онъ съ вопросомъ къ коменданту. «Да», отвѣтилъ комендантъ обороны. — «Слушаюсь», и онъ снова бросился къ баррикадамъ. «Ну я туда», выйдя подъ арку и указывая на противолежащую дверь 1-го этажа, откуда выбъжали ударницы, сказалъ онъ. «А ты, — продолжая обращаться ко мнѣ, закончилъ онъ, дѣлай, что пайдешь нужнымъ, я доволенъ тобой и довѣряю тебъ».

Чувство удовлетворенности наполнило меня, и я выскочилъ къ баррикадамь. И въ тотъ же моменть снова загорълись потухшіе было фонари, и я увидъть выстронвшуюся роту ударниць, стоявшую лицомъ ко дворцу и правымъ флангомъ къ выходу изъ-за баррикадъ по направленію Милліонной улицы.

— «Равняйсь. Смирно», — покрывая щелканіе пуль о стіны, о баррикады и верхушку вороть, командовала, стоя передъ фронтомъ ударницъ, женщина-офицеръ. «На руку. На право. Шагомъ маршъ», и, вынувъ револьверъ изъкобуры, женщина-офицеръ побъжала къ головъ роты.

Я и стоящіе туть же офицеры: капитанъ Галіевскій и штабъ-ротмистръ взяли подъ козырекъ.

— «Броневникъ идетъ», — раздалось съ баррикадъ.

— «Пулеметчики, приготовсь», — командовалъ Галіевскій. «Александръ Петровичъ, Христа ради, потушите огонь» — крикнуль онъ мнѣ и, выхвативъ револьверъ, выстрѣлилъ въ фонарь.

«Зря», — крикнулъ я, но ошибся. Фонарь потухъ. Пуля разбила его.

Стръльба по второму не давала результата, и я снова помчался во дворецъ. «Тебъ не свътъ тушить надо, а пойти съ ударницами». — «Ну тутъ каждому свое», — глупо урезонилъ я себя, мчась въ комендантскую.

Черезъ нъсколько минутъ я съ монтеромъ снова былъ въ монтерской. Доска оказалась выключенной, и онъ позвонилъ на станцію.

— «Станція занята матросами», — объявиль онъ, опуская слуховую трубку. «Теперь весь світть въ ихъ рукахъ. Ваше высокородіє», — молиль онъ, пока я провъряль его заявленіе, «отпустите меня: у меня жена, дъти. Я не при чемъ здібсь».

«Хорошо, убирайся къ черту и куда хочешь, но попадешься среди пихъ, застрълю», — въ безсильной злобъ угрожалъ я, въ то же время чувствуя безполезность словъ. Назадъ я шелъ одинъ. Ноги подкашивались. Я выбился изъ силъ и часто останавливался, чтобы, прислопившись къ стѣпѣ, пе упасть. Въ головѣ было пусто . . Воть и комендантская. Вошелъ. Пусто. Я бросился къ окну. «Назадъ, наза тъ, господинъ пор, чикъ, васъ убьютъ», откуда-то раздался удивительно знакомый голосъ. — «Кто здъсь, гдъ», — оберпулся я. «Это я», высовываясь изъ за шкапа, показалась, бълая какъ снѣгъ, физіономія фельдфебеля Немировскаго. «Что вы тутъ дълаете, почему не съ юпкерами?» Немировскій вздрогнулъ, затрясся, закрылъ лицо руками и зарыдаль. Я подошель къ нему. «Ну, успокойтесь, въ чемъ дъло», допрашивалъ я его.

— «Я быль все время на баррикадахь... Я не могу больше... Я не могу видьть крови... Одинь юнкерь вь животь, вь грудь... Очень тяжело ранень, а у него певѣста, старуха мать...» — рыдаль Немировскій. — «Полушайте, — видя, что лаской ничего не сдѣлаешь, сказаль я, — послушайте, вы самовольно ушли. Вы знаете, что я имъю право пустить вамь пулю вь лобь, но я этого не сдѣлаю, если вы дадите слово взять себя въ руки и отправитесь составить миѣ изъ первыхъ попавшихся юнкер вь команду связи». — «Спасибо, спасибо. Слушаюсь. Но вы никому не скажете, что видѣли меня. Лучше застрѣлите, но не говорите пикому». — «Это будеть зависѣть отъ васъ, вѣдь вы казакъ, фельдфебель», урезониваль я его.

 «Я завтра подамъ рапортъ объ исключеніи изъ школы: я не имъю права надъть офицерскаго мундира», — горячо клядся, приходя въ себя и вытирая лицо, юноша-композиторъ, піанистъ, дивной игрою котораго заслушивалась вся школа.

Безконечная жалость къ нему, къ себъ и ко всъмъ заворошилась, защемила

въ груди.

«На баррикады», крикпулъ я себѣ и съ вновь вспыхнувшей энергіей бросился къ воротамъ. Въ корридорѣ 1-го этажа снова загудѣло отъ выполящихъ откуда-то юнкеровъ пѣхотныхъ школъ. Кто стоялъ, кто шелъ. Но вотъ дверь. Выскакиваю. Противоположная дверь открыта, и въ освѣщенномъ корридорѣ толиятся какіе-то юнкера.

«Что-то неладное», — проинзываеть мысль мозги, и я тамъ. На ящик стоить какая-то фигура въ солдатской иниели и ореть отрывистыя слова. Окружающіе волнуются и гудять. «Что такое, что за митингь», проталкиваюсь впередъ, въ стремленіи среди всеобщаго гама уловить смыслъ бросаемыхъ словъ, говоримыхъ съ ящика, на которомъ часа два тому назадь стояль хорунжій. Наконець удастся вслушаться. «Черезъ пять минуть». «И еще разъ повторяю: кто сложить оружіе и выйдеть изъ дворца, тому будетъ пощада. Васъ обманывають», — вырвалось изъ груди говоривпаго.

«Агитаторъ», понялъ я, и холодокъ пробъжалъ у меня по спинъ.

«Пу, чего медлишь?» — со свиръностью накинулся я на себя. «Въ твоемъ наганѣ еще есть патроны. Говори, говори, собака. Собакъ — собачья смерть, ненталь я губами, вытаскивая съ трудомъ руку и осторожно поднимая дуло нагана надъ плечами впереди стоящихъ и цълясь въ голову говорящаго.

«Ну, вотъ сейчасъ хорошо!» — и я взвелъ курокъ.

— «Съ ума ты сошель!» — раздалось надъ правымъ ухомъ, и одновременно рука легла на мою правую руку, просунувъ палецъ подъ курокъ.

«Что за...», и слова замерли на губахъ, я увидълъ лицо брата, склонившееся ко миз — «Сейчасъ же, поручикъ, отправляйтесь въ комендантскую и ждите меня тамъ. Слышите? Я вамъ категорически приказываю, какъ Комендантъ Обороны Лвоипа».

Ничего не отв'вчая, я повернулся и, засовыва наганъ въ кобуру, поплелся,

съ чувствомъ побитой собаченки, въ комендантскую.

«Ишь ты», — успокаиваясь, сидя въ комендантской, размышлялъ я. «Второй разъ будетъ "Аврора" сгрѣлять по Дворцу, а я и перваго не слышалъ. Да дъ тутъ услышишь, когда такія стѣны. Тутъ, при твердости характера, можно отсиживаться цѣлыя недѣли, а не только до утра. Крѣпость! Эхъ, всѣхъ бы такихъ, какъ наша Школа!» — вяло скользила въ головѣ мысль. «И чего я сижу? — вдругъ рѣшилъ я. Скорѣй бѣги и арестуй Коменданта Обороны. А на что обопрешься?. А Галіевскаго забилъ?» — подсказала мысль, и я вскочиль со стула. Но въ тотъ же моментъ отворилась дверь и въ комендантскую вошелъ Коменданто Обороны въ сопровожденіи какихъ-то офицеровъ и нѣсколькихъ штатскихъ.

— «Поручикъ, — обратился ко мнѣ Комендантъ, — отправьтесь къ Временному Правительству и доложите, что вылазка, произведенная ударищами, пръвела ихъ къ гибели, что Главный Штабъ занятъ возставшими, обезоружившими офицерскій отрядъ, а также доложите, что положеніе усложняется и что Дворецъ кишитъ агитаторами. Временное Правительство вы найдете, — подойдя вплотную ко мнѣ, и понизивъ голосъ, продолжалъ Комендантъ, — за бѣлымъ заломъ, да вотъ возъмите связь — онъ вамъ укажетъ», — показалъ Комендантъ на миженькаго, въ штатскомъ костюмѣ, очень изящиаго юношу.

«Слушаюсь, господинъ полковникъ», — покорно отвътилъ я вслухъ и, повернувшись къ юношть въ штатскомъ, передалъ ему приказание коменданта проводить меня къ Временному Правительству. Юноша взглянулъ на коменданта и, увидъвъ утвердительный кивокъ головой, любезно раскланялся передо мною и заявилъ, что всего себя предоставляеть въ мое распоряжене.

Свернувъ налѣво, затѣмъ направо въ длинпый и прямой, какъ стрѣла, коррядоръ, я со связью бросплись бъкать. «Здѣсь налѣво, на лѣстинцу у стежлянныхъ дверей», — проговорилъ юноша. «А теперь вверхъ и налѣво», и мы снова очутились въ коррядоръ, въ концѣ котораго завернули направо и вышли

въ Портретную Галлерею.

— «Здѣсь часъ назадъ была брошена бомба сверху проникшими во Дворецъ большевиками, и Временное Правительство должно было изъ этого зала перейти въ другой, куда я васъ сейчасъ приведу», — разсказывалъ онъ, когда мы уже шли по Портретной Галлереѣ, гдѣ бъжать не было возможности изъ-за валявшихся на полу матрацевъ юпкеровъ-ораніенбаумцевъ.

«Воть вы гдъ, синьоры? Спите? Прекрасное занятіе въ то время, когда гибнуть женщины! Нъть, я ничего не понимаю», — въ отчаяніи, мысленно

кричалъ я себъ.

Но вотъ галлерея кончилась, и огромный залъ распластался передъ нами. По залу ходили отдъльныя фигуры офицеровъ. Мы подошли ближе. Въ офицерахъ узнаю офицеровъ нашей Школы: поручиковъ Бакланова, Скородинскаго и Лохвицкаго. Отдъльно отъ нихъ разгуливалъ маленькій худенькій докторъ Школы — Ипатовъ.

Увидъвъ меня, они бросились ко мив: «Какъ? Что? Уже заняли первый этажъъ»... дрожащими губами справился торопливо кругленькій, упитанный Баклаповъ.

-«Да, занятъ», — и выдержавъ паузу, — докончилъ: «нами».

Изъ блѣднаго, Баклановъ сталъ густо-краснымъ и отошелъ. Скородинскій что-то промямлилъ, что онъ находится здѣсь въ караулѣ, и тоже отошелъ. Только Лохвицкій, съ перекошеннымъ лицомъ, сбиваясь и брызжа слюною, началъ до-казывать безплодность дальнъйшей борьбы. «Вы карьеристы, — говорилъ онъ, захлебываясь, — вы губите юпкеровъ и насъ!»

«Убирайтесь вы къ чорту!» — не вытерпъвъ, огрызнулся я на поручика Гвардін, выставленнаго изъ нея съ фронта за необычайное мужество. «Не-

врастеникъ песчастный!»

— «Вы можете ругаться, сколько угодно, а только губить насъ и Временное Правительство вы не можете». — продолжаль онь стонать надъ душой.

«Здѣсь. Стучитесь», — остановился мой провожатый у двери, на караулѣ которой стоялъ юпкеръ нашей Школы, Я. Швариманъ. Я поздоровался съ нима объявиль, что иду къ Временному Правительству по приказанію Коменданта Обороны Дворца. Онъ отвѣтилъ, что въ такомъ случаѣ я могу пройти, и постучаъть въ дверь. Кто-то дверь толкнулъ изнутри и я вошелъ въ нее, закрыная сейчасъ же ее за собой.

— «Что вамъ угодно?» — спросилъ меня въ адмиральскомъ сюртукъ ста-

ричокъ, сидъвшій налъво оть двери, въ креслъ.

«Поручикъ Синегубъ, Школы Подготовки Прапорщиковъ Инженерныхъ Войскъ, по приказанію Коменданта Обороны Зимняго Дворца, полковника Анапыева, явился для доклада объ обстановкъ момента господину предсъдателю Совъта Министровъ, Ваше Превосходительство», — громко, отчетливо, вытянувшись въ позъ «смирно», отрапортовалъ я отвътъ.

Во время моего отвъта разгуливавшіе по комнатъ двое министровъ, членовъ Временнаго Правительства, остановились и затъмъ они, и одинъ поднявшійся

изъ-за стола, подошли ко миъ.

Въ одномъ я узналъ Терещенко, а во вставшемъ изъ-за стола — Коновалова.

— « ${
m K}$  къ вашимъ услугамъ. Что сообщите?» — пріятнымъ тембромъ голоса задалъ онъ ми ${
m B}$  вопросъ. «Говорите, говорите скор ${
m B}$ е!» — живо заторопилъ меня Терещенко.

Въ краткихъ словахъ я изложитъ порученное мив Комендантомъ Обороны, упомянувъ о стойкости юнкеровъ нашей Школы, продолжающихъ лежать на

баррикадахъ.

— «Поблагодарите ихъ отъ нашего имени!» — пожимая миѣ руку, говорилъ предстадатель Совтта Министровъ, когда я кончилъ докладъ и спросилъ разришенія идти. — «И передайте нашу твердую вѣру въ то, что они додержатся до утра», — закончилъ министръ.

— «А утромъ подойдуть войска», — вставиль Терещенко.

«Понимаете, надо додержаться только до утра», — добавиль значительнымъ тономъ голосъ изъ-за его спины.

«Такъ точно, понимаю. За нашу школу я отвъчаю, господинъ предсъда-

тель Совъта Министровъ.

- Вотъ и прекрасно!» обрадованио проговоритъ тотъ же голосъ. Я быстро взглянулъ въ его сторону и увидътъ небольшого старичка съ пронизывающими, колкими глазами.
- «Спасибо», говорилъ А. II. Коноваловъ, «и пожалуйста передайте Коменданту, что Правительство ожидлегь частыхъ и подробныхъ сообщеній».

 — «А лучше, если онъ самъ сможетъ вырваться и явиться къ намъ», — бросилъ Терешенко.

Во время этихъ приказаній я приблизился къ двери и открылъ ее, и въ тотъ же моментъ въ нее проскользнулъ поручикъ Лохвицкій и, поймавъ за пуговицу жакета А. И. Коновалова, началъ доказывать ему безполезность дальнъйшей борьбы.

Изумленные министры пододвинулись и начали вслушиваться въ развиваемую Лохвицкимъ тему.

Мить было досадно и смъшно. Взять его за плечи и вывести мить представилось актомъ довольно грубымъ по отношенію министровъ, поэтому я его ущипнулъ, но онъ только отмахнулся рукою. Меня это задѣло, и я объявилъ, что поручикъ контуженъ въ голову на фронтъ, — что соотвътствовал истинъ, — и поэтому прошу разръшенія его увести. Но мить отвътили, что въ томъ, что онъ говоритъ, есть питересныя данныя и поэтому я могу безъ стъсненія его оставитъ.

«Слушаюсь», — стереотипно отв'ятиль я, повернулся и вышель. Выйдя въ залъ, я снова почувствоваль приливъ безконечной слабости отъ неожиданно для меня родившагося какого-то чувства симпатіи къ этимъ людямъ, въ сущности покинутымъ вс'ями, на волю волнъ взыгравшагося рока. «Б'ядные, какъ тяжело вамъ».

- «Господинъ офицеръ, господинъ офицеръ», внезапно раздался зовъсвади. «Это васъ зовутъ», — сказалъ мнѣ мой спутникъ. Я обернулся. Ко мнѣ изъ кабинета засъданія Правительства большими шагами, быстро приближалась высокая, стройная фигура Пальчинскаго.
- «Сейчасъ звонили по телефону изъ Городской Думы, что общественные дъягели, купечество и народъ съ духовенствомъ во главъ идутъ сюда и скоро должны подойти и освободитъ Дворецъ отъ осады. Передайте это Коменданту Обороны для передачи на баррикады и оповъщенія всъхъ защитниковъ Дворца», говорилъ взволнованно министръ. «Подождите, я...» но его перебили передачей изъ кабинета приглашенія подойти къ телефону. «Хорошо, бъту!» крикнулть онъ, и снова обращаясь ко мнъ, добавиль: «Вы сами, пожалуйста, тоже распространяйте это. Это должно поднять духъ», отходя отъ меня, закончиль онъ отдачу распоряженій.

Это изв'ъстіе о шествіи отцовъ города и духовенства подняло меня. И мить стало удивительно легко. «Это поразительно красиво будеть», — говорилъ я сопровождавшему меня юношть.

Юноша сіллъ еще больше меня. Но воть Портретная Галлерея, и я, нѣсколько сдержавъ выраженія своей экзальтированности, выбѣжавъ на середину Галлереи, прокричаль новость юнкерамъ.

«Ура! Да здравствуеть Россія!» — закончиль я сообщеніе новости и, подъ общіе, торжественные крики «ура» юнкеровь, побъжаль дальше, останавливаясь передъ группами юнкеровь и дѣлясь съ ними приближающейся радостью.

А въ это время снова начала разговаривать съ Невы «Аврора».

«Будьте добры, помогите мнѣ, — говорилъ мнѣ юноша, оказавшійся офицеромъ-прапорицикомъ, только на-дияхъ пріѣхавшимъ въ отпускъ къ родителямъ съ фронта и вотъ сегодня проникнувшимъ во Дворецъ, — раздѣлить участь юнкеровъ и тѣхъ сыновей чести, которые служили въ арміи не изъ-за двадцатаго числа, а въ силу уваженія къ себѣ, какъ дѣгямъ большого, прекраспаго народа». «Вы это можете сдѣлать, — убѣждаль онъ меня, — предоставьте мнъ мѣсколькихъ юнкеровъ, и я организую вылазки. Позвольте, позвольте — предупредилъ онъ, готовый было сорваться у меня протесть. — Я уже ходилъ, но одинъ. Я пробрался за баррикады и, вмѣшавшись у Александровскаго Сада въ толну осаждающихъ, бросиль три гранаты. Это же была картинка! Правда, — помогите», — просилъ юноша.

Но я отказалъ. Одно дѣло, грудь на грудь идти, и другое — изъ-за спины. И среди кого? Рабочихъ, отуманенныхъ блестящей, какъ мяльный шарть фантазей: ... «Нѣтъ, — говорилъ я, — право, невинной крови не надо. Вотъ, подойдутъ горожане съ духовенствомъ, и это, повѣръте, окажется сильнѣе, чѣмъ «Авроры» съ ихъ стороны и вылазки такого сорта, какъ вы предлагаете, съ нашей. Оставъте честъ метаній бомбъ изъ-за угла господамъ Савинковымъ», — урезонивалъ я горящаго жиждою боя прапорщика.

«Вы правы; я не подумалъ съ этой точки зрѣнія», — согласился со мною юноїна.

За бесъдой мы незамътно достигли поворота корридора въ первомъ этажъ къ выходу подъ аркой, гдъ намъ снова попалось двое юнкеровъ и какой-то дворцовый служитель, стоявшій прислонившись къ стънкъ и беззаботно курящій махорку, напомнившую мнъ, что я давно не курилъ. Я остановился и попросилъ у него папиросу. Онъ охотно исполнилъ мою просьбу, но отъ денегь отказалом. Я закурилъ и поінелъ дальше, за поворотъ.

— «Господнить поручикъ», — вдругъ остановилъ меня одинъ изъ двухъ юнкеровъ, попавшихся на встрѣчу до поворота. «Господинъ поручикъ, этотъ человѣкъ, у котораго вы брали папиросу, кажется большевикъ. У него подътулупомъ болтаются гранаты. Мы давно за нимъ слѣдимъ. Онъ кого-то здѣсь ждетъ», — доложилъ юнкеръ свои соображенія о здоровеннѣйшаго роста субъектѣ, принятомъ мною за дворцоваго служителя.

«Такъ, отлично! Будьте внимательны! Я сейчасъ провѣрю», — поворачиваясь обратно, приказалъ я юнкерамъ.

«Послушайте, скажите, что вы здѣсь дѣлаете?» — подходя почти вплотную, задаль я прямо вопрось человѣку въ тулупѣ и валенкахъ. И не давая возможности произнести что-либо въ отвѣтъ, я быстро оборвалъ крючокъ воротника и задернуль его на плечи, связавъ, такимъ образомъ, свободу дѣйствіі рукъ.

Эффекть быль ошеломляющій, какь для него, такь и для меня: На раскрытыхъ плечахъ лежали солдатскіе погоны Семеновскаго полка, а за поясомъ торчало два револьера и висъю итексолько гранать.

Мгновеніе — и мой револьверъ у его поса, а штыки винтовокъ юнкеровъ прижались къ животу и груди. И онъ стоялъ, не шелохнувшись, выпуча глаза и сдерживая дыханіе. Прапорпинкъ вмигъ сиялъ съ него его украшенія и вытащилъ изъ кармановъ кучу обоймъ и кошелекъ, въ которомъ оказалась расписка въ полученіи отъ товарища Сидора Евдокимова пакета за № 17 отъ 25 октября изъ Зимняго Дворца, отъ товарища N. Печати не было. Подпись была, по не разборчива. Эту записку я спряталъ въ полевую кинжку, а револьверы, патроны и гранаты предоставилъ въ распоряженіе юпкеровъ и принялся за допросъ. Но ни угрозы, пи объщанія свободы не дъйствовали. И опъ,

притворяясь дурачкомъ, разсказывалъ сказку, что кошелекъ онъ нашелъ во дворѣ, что онъ неграмотный, и что онь и не солдать вовсе, а такъ святымъ духомъ оказался въ формѣ. Слушая галиматью, какую онъ несъ, прапорицикъ бъсился и все хотѣлъ его пристръпить. Но я рѣши гъ иначе и приказалъ юнкерамъ отвести его наверхъ и сдать внутреннему караулу 2-го этажа. Прапорицикъ тоже пошелъ съ ними.

«Надо быть остороживе», — начала строить выводы мысль, когда оставшись одинь, продолжаль идти къ комендантской, какъ въ корридорв изъ другого параллельнаго первому, изъ которато я только-что вышель, съ шумомъ показались юнкера-ораніенбаумцы. Я остановился и, подождавъ, чтобы ихъ больше накопилось, передалъ имъ въсть о шествіи горожань ко Дворцу. И то, какъ они приняли это, подсказало мив, что они выходили въ корридоръ для полнаго выхода изъ Дворца.

Теперь же настроеніе вновь переломилось, и они снова загалдѣли о возвращеніи обратно къ своимъ постамъ. Въ это же время откудъто выскочилъ офиреръ ихъ школы, и дѣло водворенія порядка опять пошло на ладъ. Тутъ же попался мнѣ на глаза одинъ изъ юнкеровь связи нашей Школы, которато я и послаль на б гррикады передать новость клитану Галієвскому. «Медлить не вая», между тѣмъ, говорилъ я себѣ. «Скорѣе находи Коменданта Обороны и просмети паправить свободныхъ офицеровъ къ юнкерамъ. Иначе приходъ отдоть города будеть впустую. Затѣмъ изъ юнкеровъ необходимо устроить заставы на подступахъ къ Бѣлому Залу, а то безконечные корридоры никъмъ не охраняются, и они свободно, черезъ клкіе-нибудь ходы, вродѣ Зимней Канавки, просочатая и затопять Дворецъ своею численностью, а не побъдой оружія. Боже, какъмнѣ это раньше не пришло въ голову», — едва плетясь къ комендантской, казнился я. «О, гдѣ бы выпить воды и оправиться», — и у меня въ глазахъ запрыталъ сла касо, замѣченый мною на столѣ въ кабинетѣ засѣданія Временнаго Правительства. «Дуракъ, почему не попросилъ, объяснивъ причины жажды».

«Ты этимъ бы даже подбодрилъ ихъ. Они увидали бы, что есть люди, которые твердо стоятъ на своемъ посту служенія долуг. Да, держи кармань винре, — просто ръшили бы, что выскочка», — зло раземъявшись, вошелъ я въ достигнутую мною комендантскую. «Что они тамъ дълаютъ», нечалино оборачиваясь на порогъ вправо и замъчая группу юнкеровъ и офицеровъ, заинтересовался я надъ необычайностью ихъ позъ. «А, пускай дълаютъ, что хотятъ», — и я окончательно вошелъ въ комнату. Въ ней я засталъ лишь иъсколькихъ юнкеровъ и верзилу вольноопредъляющагося, удивительно напомнившаго миъ одного знакомаго, и картины изъ родной Малороссіи поплыли передъглазами, я зашатался и, если бы онъ не подхватилъ меня, то я бы грохнулся на полъ.

«Вы ранены?» — участливо закидали меня вопросами, но я молчалъ.

Все куда-то ичезло, по я какъ-то сразу увидълъ нагнувшагося надо миой верзилу вольноопредъляющагося. «Что такое? Зачъмъ вы здъсь?» — вскочилъ я съ вопросомъ со стула, на который меня усадили.

— «Вамъ плохо! Сидите лучше, господинъ поручикъ», — ласково улыбаясь изъ-подъ мохнатыхъ бровей голубыми глазлии, просилъ онъ меня. Гдѣ Комендантъ Обороны?» — упрямо задалъ я вопросъ.

«Комендантъ только-что отправился къ Временному Правительству», — отвътилъ одинъ изъ юнкеровъ.

«Догнать!» — заоралъ я.

И отъ этого, внезапно вырвавшагося крика, мит стала отчетливо ясна вся окружающая обстановка. Двое юнкеровъ, какъ-то подпрыгнувъ отъ неожиданности окрика, бросились въ корридоръ исполнять приказаніе, по сейчасъ же вскочили обратно.

«Тамъ дерутся», -- срывая изъ-за спинъ винтовки, говорили они.

«Ворвались», — мелькнула мысль, обдавая жаромъ все твло, и я въ моментъ бросплая къ корридору, вытаскивая револьверъ изъ кобуры. Но ваглянувъ
въ корридоръ, сейчасъ же вложилъ его обратно. Дравшиеся на шашкахъ, мелькавшихъ въ воздухъ, оказались двое пьяныхъ офицеровъ, быстро отдълявшихся
отъ группы, замъченной мною при входъ въ комендантскую. «Что скажу онкерамъ? Какой стыдъ!» — смущенно ръшалъ я. «Офицеры подрались, своихъ
пе узнали, что ли? Видно большевики для васъ, что пугало для вороиъ!» —
крикиулъ я уже изъ корридора, бросансь между приблизившимися драчунами.
Мое появлене смутило и внесло нъкоторое спокойствіе, что дало возможность
подбъжавшимъ сотоварищамъ развести ихъ въ разныя стороны.

 «Господинъ поручикъ, — подошелъ ко мнѣ съ вопросомъ одинъ изъ конкеровъ, — что прикажете доложить коменданту? Вы приказывали его догнатъ».

«Спасибо. Я забылъ. Не надо, я самъ пойду... Кто знаетъ дорогу? А то я запутаюсь», — схитрилъ я, боясь, что снова ослабъю и не дойду самостоятельно.

- «Я знаю, господинъ поручикъ», вызвался вольноопредъляющійся. «Разръшите, проведу?»
- «Да, да. Идемте. А вы оставайтесь здѣсь и всѣмъ передавайте, что сюда идетъ народъ», и я повторилъ извѣстіе, съ которымъ прибѣжалъ.
- «Позвольте васъ взять подъ руку», предложилъ мой провожатый, когда мы скрылись за поворотомъ.

«Спасибо. Только съ лѣвой стороны», — быстро попросилъ я его, отъ мелькпувшаго соображения: «почему онъ такъ быстро предложилъ свои услуги ...
и вообще, какъ странно онъ держится, почему онъ дернулся корпусомъ впередъ,
когда я говорилъ, что сюда идуть отцы города. Яспо, ему это не понравилось... ужъ не онъ ли посылалъ отсюда пакетъ за № 17», — работало напряжению какое-то растущее чувство недовѣрія къ спутнику, что-то болтавшему,
что ускользало отъ моего слуха.

По мфрф приближенія къ цфли, спутникъ все круче и круче мфнялъ темы разговора, а я все яфвивће ворочалъ языкомъ и чаще сталъ останавливаться, чтобы, опершись спиною къ стћикђ, винмательніе разсмотрѣть лиро, руки и одутловатости кармановъ. «Странно — упорно сидѣла все одна и та же мысль въ головѣ. — Я его раньше все какъ-то не замѣчалъ, и почему онъ безъ викът тртафълать? Нфтъ, опредъленно здѣсь дѣло нечистое», — заключалъ я и принимался идти дальше, чтобы черезъ сотно шаговъ остановиться и спова обдумать тѣ же вопросы. Но вотъ онъ, слегка заниувшись, съ налета задалъ попросъ, не могу ли я использовать его желаніе быть полезимът дѣлу защиты Временнато Правительства и, если понадобится, занять его такъ, чтобы сами члены Временнато Правительства видѣли его усердіе, за что его, послѣ подавленія мятежа, прочаведуть въ корнеты флота...

— «Господинъ поручикъ», — повышенно закончилъ онъ, спотыкнувшись на словъ «флота», свою просъбу. Я отъ неожиданности сопоставленія корпета съ флотомъ слегка вздрогнулъ и искоса взглянулъ на него снизу вверхъ. Онъ тоже смотрълъ на меня. «Матросъ», — выросла догадка...

«Что же, я съ удовольствіемъ сдалаю это», — съ трудомъ проговорилъ я,

въ то же время сжимая рукоятку нагана.

— «Покорнъйше благодарю!» — освобождая свою правую руку, отвътнать опъ. «Вы бы отдохиули, господинъ поручикъ, на васъ лица нѣтъ», — остановился опъ съ предложеніемъ, засунувъ освобожденную руку въ правый задній карманъ. Въ корридоръ, въ который мы вышли съ большой мраморной лѣстницы, была полутемнота и полное отсутствіе какой либо человъческой фигуры. Въ вискахъ стучало, во рту было пе хорошо. «Кто раньше?» — мелькать въпросъ въ головъ, съ жадностью улавливавшей доносящіеся звуки гула голосовъ изъ свътлой полоски конца корридора. И вдругь изъ распахнувшейся двери, слѣва отъ выхода съ лѣстницы, вышли съ тяжелыми шагами, эхомъ покатившимися по корридору одинъ за другимъ пять юнкеровъ.

 «А какой у меня револьверъ, я всегда съ нимъ», — смущенно говорилъ мнѣ вольноопредъляющійся верзила, вытаскивая правую руку и неръшительно

подымая ея кисть, съ зажатымъ въ пальцахъ браунингомъ.

«Хорошій, но вы не играйте имъ! Оружіємъ не играютъ», — наставительно громко произнесъ я отвътъ, хватая лъвой рукой за его кистъ съ револьверомъ и подымая свой наганъ правой рукой. «Играя — можно убить», — кончилъ я.

Находившіеся въ нѣсколькихъ шагахъ юнкера-ораніенбаумцы — уже стояли рядомъ.

«Бросьте револьверъ, вы не умѣете съ нимъ обращаться! — Взять его!» — приказалъ я юнкерамъ, когда браунингъ упалъ изъ разжавшихся пальцевъ. «Я арестую васъ! Ведите въ Портретную Галлерею!» — отдалъ я приказаліе юнкерамъ, внутренне поражаясь ровной четкой интонаціи собственнаго голоса въ то время, когда сердце готово было выскочить изъ груди.

Въ Портретной Галлерев, куда я вошелъ съ юнкерами и нечаяннымъ плънникомъ, — стоялъ въ воздухъ Содомъ и Гоморра. Строились какіе-то юнкера то вбъгая въ строй, то выскакивая изъ него. Отъ шума и свъта и предшествующаго волненія, я остановился, чтобы разобраться въ впечатлъніяхъ. Прямо передо мной стоялъ Комендантъ Обороны, правъе Пальчинскій, кричащій негодующе на поручика Лохвицкаго, съ совершенно искаженной физіономіей, что-то въ свою очередь кричащаго Пальчинскому. А еще ближе направо у незамъченной мною деревянной загородки-будки стоялъ поручикъ Скородинскій и двое юнкеровъ на часахъ. Изъ загородки доносились какіе-то грубыя восклицанія и смухъ.

 «Господинъ полковникъ, я приказываю арестовать этого большевика», указывая на Лохвицкаго Коменданту Обороны, горячился министръ.

 «Чорть знаеть что! Второй офицерь оказывается большевикомъ!» — кончилъ, приходя въ себя, Пальчинскій в, отвериувшись отъ поручика къ строющимся юнкерамъ, сталъ торопить построеніе.

«А, вы пришли! Это превосходно. Воть, господниъ министръ, офицеръ, а котораго я вамъ ручаюсь», — указывая на меня Пальчинскому, продолжалъ Комендантъ Обороны.

«Не з'євайте», — броспять я юнкерамъ и подошель къ начальнику Обороны съ докладомъ о положеніи вещей внизу и объ арестѣ мною, за странное поведеніе, вольноопредъямощагося, въ которомъ я подозр'єваю матроса, но въ чемъ уб'єднівся документально не усп'єдъ.

— «Гдъ опъ? А этотъ! Отлично сдълали, что арестовали. Я уже хотълъ это сдълать, но онъ какъ-то ускользнулъ изъ глазъ. Поручикъ Скородинскій, примите и допросите... А вы, принимайте командованіе взводомъ и отправьтесь очистить отъ большевиковъ ту часть Дворца, что примыкаетъ къ Эрмитажу, откудъ они все больше и больше наполняють Дворецъ», — отдалъ миъ приказаніе Коменданть Обороны, указывая на строющихся юнкеровъ.

— «Приведите ихъ скоръе въ порядокъ», — обратился ко миъ министръ. «Слушаюсь! Ваводъ равияйсь!» — и слова команды покрыли шумъ. «Разръшитэ идти, господинъ министръ?» — спросилъ я у Пальчинскаго, когда назначеные мпою взводный и отдъленные командиры заняли свои мъста и произвели расчетъ.

— «Да вы планъ Зимияго знаете?» — справился у меня министръ.

«Никакъ ивтъ!»

- «Господинъ полковникъ, дайте поручику провожатаго. А гдъ комендантъ
  зданія? Онъ гдъ-то здъсь былъ», спрашивалъ министръ.
- «Такъ точно, я туть, господниъ министръ!» подлетълъ молоденькій прапорщикъ въ широчайшихъ галифэ.
- «Воть, вы пойдете вмъсть со взводомъ и укажете путь самый короткій и такъ, чтобы..., ну, поднявшись еще на этажъ, спуститься къ нимъ въ тылъ сверху... Однимъ словомъ, чтобы зайти въ тылъ. А со стороны воротъ тоже будутъ приняты мъръ», высказалъ соображенія министръ.
- «Виноватъ, господинъ министръ, я буду совершенио безполезенъ... я не знаю ходовъ соединеній пом'вщеній Дворца. Я только недавно вступилъ въ должиность и за сложностью обязанностей не усп'ялъ еще ознакомиться», оправдывался въ своемъ незнаніи своихъ обязанностей шикарный комендантъ зданія.
- «Это чортъ знаетъ что!»... вскипълъ министръ. «Я самъ пойду съ вами!» отнесся онъ ко миъ. «Подождите одну секунду», и онъ подошелъ къ Коменданту Обороны, отдававшему какия-то распоряжения юнкерамъ съязи.

Я воспользовался этимъ перерывомъ и спросилъ поручика Скородинскаго о результатъ допроса.

— «Да и допранивать не пришлось. Сразу созпался, что все время болтался здѣсь и велт наблюденіе, по на васъ онъ даже не сердить. Слышите — хохочуть подлены».

«Ну, всъхъ благъ. Министръ идетъ».

31 бросплея къ взводу. Министръ кивпулъ головой. «Смирио! На плечо! Ряды издвой! Направо! Піагомъ маршъ!» — подалъ я команду, и взводъ двинулся.

«Сколько юпкеровъ?» — справился министръ, идя рядомъ со мной.

«27 человъкъ», — отвътиль я.

«Достаточно. Эти негодиян очень трусливы. Важна внезапность», — проговорилъ министръ и смолкъ.

Министръ тоже не зналъ расположенія ходовъ во Дворцъ, а поэтому велъ на лобовой ударъ, а не въ тыль.

Гулко неслись шаги взвода по длиннымь корридорамъ и л'встницамъ, взбудораживая отдѣльныя группы и фигуры юнкеровъ, большей частью безцѣльно слонявшихся по Дворцу.

Но вотъ и корридоръ 1-го этажа. Опомнившіеся Ораніенбаумцы держали нѣкоторый порядокъ. Стояли кое-гдъ парные часовые, а передъ выходомъ подъ арку къ воротамъ стояла застава. При нашемъ появленіи они зам'єтно оживились.

Взводъ же, ведомый министромъ Пальчинскимъ, также подтянулся и взялъ-

«На мъсть!» — скомандоваль я передъ выходомъ, выжидая пока министръ навелеть справку о положени на баррикадахъ.

— «Баррикады въ нашихъ рукахъ, тамъ же почти все въ рукахъ большевиковъ — Прямо!» закончилъ министръ.

Эхо ружейной и пулеметной трескотни смышивалось съ пискливымъ жужжанимъ пулекъ, пронизывающихъ арку вдоль отъ воротъ ко двору.

«По одному, — прямо, бъгомъ!» — скомандовалъ я, бросаясь черезъ арку къ противоположнымъ дверямъ перваго этажа второй части Дворца.

Перебъжка протекла благополучно, безъ раненій. Въ знакомомъ уже мить вестибюлть оказалась группа юнкеровъ, ведшихъ какое-то совъщаніе. Я и мипистръ накинулись на нихъ съ вопросомъ, гдт большевики, и что они сами
дълаютъ.

- «Большевики туть, за слъдующей залой скопляются, у лъстницы», отвътили спрошенные.
- «Прекрасно, присоединяйся къ намъ!» крикнулъ министръ, бросаясь дальше. Я бъжалъ рядомъ. Но вотъ залъ съ лѣстищей наверхъ. По залу въ отдъльных кучкахъ раскипуты солдатскія и матросскія фигуры, вооруженныя съ пятъ до зубовъ.

Съ крикомъ: «Сдавайся!» — направляюсь къ лъстницъ, чтобы отръзать выходъ на лъстницъ. Первая пара юнкеровъ мчится туда же за мной. Съ нами, рядомъ, министръ. Вбъгающе юнкера, съ винтовками на перевъсъ, ошеломяють группу и первое мгновеніе воцаряется растерянность, мъстами превратившая матросовъ и солдать въ столниковъ.

«Насъ мало, а ихъ много. Они разбросаны, а мы вбъгаемъ лишь съ одной стороны», — мелькаетъ въ головъ, и я, оборачиваясь, ору слова команды, какъ будто бы за мной идеть бригада; ору, словно меня ръжуть на куски. У л'єстницы, куда стоявшіе у нея матросы и солдаты вдругь бросились удпрать, замахиваясь гранатами, но только замахиваясь, а не кидая ихъ, очевидно, изъ боязни перерапить своихъ, министръ Пальчинскій, находившійся все время рядомъ со мной, склоняется ко мн в своею длинной фигурой и кричить миз въ правое ухо: «перестаньте орать, словно васъ ръжуть, — я не могу слышать!» — Но я бросаю фразу, что такъ надо, и продолжая крикъ, устремляюсь на лъстницу. Передъ поворотомъ ея въ обратную сторону вверхъ. моя пара юнкеровъ и я задерживаемся, чтобы обезоружить и стащить внизъ пару пойманныхъ матросовъ. И въ этотъ моменть я замбчаю, что эффектъ нашего появленія даль прекрасные результаты: н'есколько десятковъ челов'екъ уже обезоружено, а нъсколько въ сторонъ, вправо отъ лъстищы, группа юнкеровъ съ тремя офицерами, бывшая до нашего появленія въ пл'яну у нашего противника, уже устремляется къ винтовкамъ и гранатамъ.

— «Освободившіеся юпкера и офпцеры сюда!» — кричить Пальчинскій. 
«Дальше стівшите!»... — бросаеть онъ мить. Но дальше бъжать мить не 
съ къмъ. Но птеколько секундъ, и ко мить подбъжало человъкъ 7—9 юнкеровъ и прапорщиковъ, и мы снова несемся впередъ, но уже по лъстницъ. Ближайшій матросъ, все поворачивающійся въ своемъ бъгстиъ, 
словно затравленный звъръ, пытается стрълять, но неудачно, и онъ спорячее желаніе этого достигнуть у пранорщика. Вырываю револьверъ и сталкиваю внизъ къ юнкерамъ, для ареста, для отнятія гранатъ, и снова несусь дальше 
за обогнавшнить меня прапорщикомъ и двумя юнкерами слъва. Но вотъ, лъстпица кончилась, и преслъдуемые нами матросы и солдаты несутся уже по огромному залу.

Теперь ихъ больше. Вмъсть съ ними, въ безотчетномъ страхъ, удираютъ тъ товарищи, что въ спокойномъ настроени спъшили внизъ въ 1-ый этажъ.

Въ заят мы снова освобождаемъ небольшую группу юнкеровъ, изъ когорыхъ иткогорыхъ посытаю отвести внизъ новыхъ, захваченныхъ плънныхъ, и снова дальше. Министра уже съ нами итътъ. Онъ остался внизу закръплять уситъхъ.

Но воть и этоть залъ кончился и налѣво передъ нами, — мной, прапорщикомъ и четырьмя, пятью юнкерами, — новый залъ съ корридоромъ впереды. Въ этомъ залѣ повторяется то же, но съ тою разницей, что захваченные было въ плѣнъ юнкера и находивинеся въ немъ уже сами при нашемъ появленіи срываются со всѣхъ сторонъ и, набросившись на столы, съ лежащими на няхъ кучами гранатъ, помогаютъ задерживатъ и обезоруживать своихъ бывшихъ сторожей, пустившихся было на утёкъ.

«Разв'ї ты солдать?» — набросился я на замахнувшагося гранатой «большевика».

Тоть заморгалъ глазами оть моего вопроса.

«Я тебя, скотина, спрашиваю. Опусти руки, когда съ тобой разговариваеть офицерь!»

Онъ покорно опустилъ занесенныя руки съ гранатами.

«Положи на поль! Въдь не умъешь ихъ держать! Еще себя взорвешь!» Солдатъ затрясся, положилъ гранаты и вдругь заревълъ.

«Сволочь, на офицера руку поднялъ! . Ну ладно . . ты не виноватъ. Тебъ голову замусорили другіе. Знаю . . . Не бойся . . . Живъ останеннься » — говорилъ я ему и въ то же время уже осматривалъ это поле битвы, къ огромному счастью, совершенно безкровное.

«Надо дальше въ корридоръ. Хорошо, что эта шантрапа безъ боевыхъ руководителей», — оставляя земляка рев'ять, подошелъ я къ прапорицику, снимавшему съ матроса гранаты.

— «Этихъ надо убрать», — заметиль онъ мив.

«Да, это вы правы».

Черезъ и всколько минуть иять юнкеровъ повели 11 человъкъ матросовъ и солдать внизъ.

«Пришлите сюда первопопавникся юнкеровь!» — отдаль я приказаніе уходящим. И оставшись одинь, я увидьль, что нась осталось всего четверо: я, пранорищкъ, юнкеръ пашей школы Палиро и юнкеръ ораніенбаумецъ.

— «Тамъ гдъ-то есть входъ», — указалъ на корридоръ пранорщикъ.

«Чортъ его знаетъ, тамъ много этихъ дверей. Ну ладно, идемте! Вы останетесь тутъ охранять гранаты и въ качествъ резерва, — приказалъ я ораніевбаумцу, — а мы въ корридоръ. Отыщемъ выходъ. Забаррикадируемъ столами и все булеть великолъпно. Пока задача выполнена».

Уже нъсколько дверей нами освидътельствовано. Всъ заперты. Но вотъ, прапорщикъ открылъ дверь и вскрикнулъ. Просунувшійся матросъ схватиль его за ногу. Онъ упалъ и сразу оба исчезли за порогомъ. Крикъ испуга и ругань сразу родили во мнѣ представленіе, что тамъ, въ темнотъ, лъстница, и на ней засада. Моя стръльба подняла еще большій шумъ и топотъ. «Удираютъ». — «Впередъ!» — И я съ юнкеромъ Шапиро бросились въ темноту.

«Проклятіе!» Лѣстница оказалась винтовой, металлической и вертикальной. Стрѣлять и бросать гранаты безполезно. Но воть просвѣть пролёта и граната летить туда. Взрывъ. — Еще крики. Хлопаніе двери и тишина.

Прислушался. Тихо, ни одного звука. Начали спускаться — площадка и дверь. Толкнули. Заперта. Еще разь толкнули — заперта. Попскали еще выходь. Нѣть. Голыя, холодныя стѣны. Порылся въ карманѣ, отыскивая спички. Коробка есть, но спичекъ не оказалось. Я посовѣщался съ юнкеромъ Шапиро и стали подниматься обратно. И вдругъ проскользнуло соображеніе: «А что, если наверху, изъ другихъ комнатъ, выскочали на нашу стрѣльбу и заперли двери?» — И отъ этой мысли стало холодно. «Скорѣе, скорѣе наверхъ, къ двери, къ съѣту!» — звенѣло въ головѣ.

Но вотъ площадка. Руки ощупываютъ холодныя, гранитныя стѣны. «Дверь!» — вскрикиваю я и толкаю. «Заперта»... — мелькаетъ сознаніе отъ ощущенія безплодности надавливанія на нее. Ищу ручку. Таковой не оказывается.

«Выше!» — вдругъ просвътляется мозгъ соображениемь, что это промежуточный этажъ, и мы снова съ юнкеромъ бросились подниматься по лъстинцъ вверхъ. Но вотъ, стало что-то съръть на стънъ и черезъ нъсколько ступенекъ мы очутились передъ открытой дверью въ показавшийся митъ необычно ярко освъщенный корридоръ. Съ чувствомъ облегчения вышли въ корридоръ.

«Но въдь это не конецъ», — сказали мнѣ груды гранать, спокойно лежащія на полу около стола передъ дверью въ этоть корридоръ. И вопросъ о тожи то дълается тамъ, на баррикадахъ, у комендантской, у Портретной Галлеры, у мучениковъ, членовъ Временнаго Правительства, спова выросъ въ душтъ.

И необходимость д'яйствія повелительно завлад'яла вс'ямь существомъ.

«Дорогой мой, вамъ не будетъ непріятно остаться одному здѣсь, пока я сбѣгаю за юнкерами? Я послалъ бы васъ, но боюсь, что юнкера чужихъ школъвасъ не послушаются».

— «Ради Бога, господинъ поручикъ, приказывайте Я все исполню, что вы прикажете, только пе считайтесь съ желаніемъ уберечь меня. Я не боюсь. А вамъ необходимо оправиться и организовать оборону, а то снова налъзуть!»

«А гд $^{\rm t}$  же ораніенбаумець?» — спохватился я и бросился въ залу. Тамъбыло пусто.

«Можетъ быть, въ слъдующей залъ еще есть кто»... — и я бросился дальше. Но никого не было и тамъ... И я вернулся обратно въ корридоръ, гдъ продолжалъ стоять юпкеръ Шапиро.

 «Господинъ поручикъ, я стапу на лѣстинцѣ, у стѣнки. Это будеть незамѣтнѣе и выгодиѣе», встрѣтилъ онъ меня своимъ соображеніемъ. «Хорошо», согласился я.

«Никого н'ять, надо идти къ Пальчинскому. Чорть, не понимаю, почему не присылають подкр'віленія», — говориль я, передавая юнкеру револьверы и грапаты, захваченные изъ залы.

«А можеть быть, тамъ идеть бой», — высказаль онъ предположеніе.

«Возможно. Ну — я бъгу. Да хранить васъ Господь! — Если все благополучно, я сейчасъ же назадъ. Простите, родной, что оставляю, но по совъсти иначе не могу. И смотрите, въ случать чего, живымъ въ руки не попадайтесь. Пощады теперь не будеть!»... — крикнулъ я уже изъ зала и понесся бъгомъ къ 1-му этажу.

Лишь въ конц'в второго зала, у лъстищы, попался только обрюзглый, маленькій, съдой придворный служитель, при моемъ приближеніи весь сжав-

шійся и задрожавшій.

«А, револьвера испугался», — подумаль я, зам'втивъ, что его глаза смотрять на мою руку, сжимавщую наганъ, который я забылъ спрятать въ кобуру. И отъ этой мысли рука было дернулась къ кобуръ, но сразу не попавъ въ нее, я оставилъ руку съ револьверомъ въ покоъ.

Но воть и вестибюль, съ котораго началось наше побъдное торжество,

приведшее къ и всколькимъ десяткамъ пленныхъ и потере прапорщика.

Въ вестибюлъ была группа юнкеровъ и еще какихъ-то людей. Я бросился

къ юнкерамъ:

«Сейчасъ наверхъ. Налѣво, черезъ одинъ залъ, а затѣмъ черезъ другой, въ корридоръ. Тамъ увидите открытую дверь налѣво, на лѣстницу. И тамъ стоить часовой — юнкеръ Шапиро. Такъ немедленно отправляйтесь туда... Но почему вы безъ винтовокъ? Что это за люди?» — озадаченно-недоумѣнно, ипчего пе понимал, спрашивалъ я.

-- «Мы... Дворецъ сдался...» — наконецъ мрачно отвътилъ одинъ

юнкеръ.

«Сдался?!.. Вранье, не можеть быть», — и я бросился въ дверь подъ арку. Подъ аркой шумъто, гудъло, двигалось. И я, рванувшись въ потокъ, напиралопий въ тъ же двери, что и миъ нужны, проталкивался, дрался, и снова проталкивался, пока не очутился, совсъмъ сдавленный водоворотомъ человъческихъ тътъ, передъ лъстницей въ комендантскую, тоже всю завятую людьми.

Отъ этой невольной остановки я началь уяснять, что дъйствительно что-то

случилось, по что, я не отдаваль себѣ отчета.

— «А вотъ гд t ты? — Стой!» — оглушилъ меня окрикъ, и передъ лицомъ, надъ плечами, отдълнвшими меня отъ кричавшаго матроса, показалась съ трудомъ тянущаяся ко мит мозолистая, съ короткими, корявыми нальцами, рука.

«Опъ схватить меня за лицо!» — мелькнула мысль и ужасъ овладълъ мной. И отъ этого ощущения я рванулся въ сторону и вступилъ на ступеньку лъстинцы; и только туть я замътилъ, что еще немного выше стоить Комендантъ Обороны, а рядомъ высокій, съ красивымъ лицомъ, вольноопредъляющійся лейбъ-гвардіи Павловскаго полка. Увидъвъ Коменданта, я сдълалъ еще усиліе и сповъ протиснувникъ, поднялся еще на нъсколько ступенекъ.

Онт. замътнять меня. И нагнулся ко миъ: «Саня, я вынужденъ былъ сдать Дворецъ. Да ты слушай», — увидя, что я отпрыгнулъ отъ него, продол-

жалъ онъ.

«Сдать Дворедъ?» — горѣло въ мозгу.

— «Не кипятись. Поздно — это парламентеры. Бъги скоръе къ Временному Правительству и предупреди... скажи: юнкерамъ объщана жизнь. Это все, что пока я выговорилъ. Оно еще не знаетъ. Надо его спасатъ. Для него

я ничего не могу сдёлать. О немъ отказываются говорить»...

«Да, да, спасать!»... — овладъло моей душой новое горъніе. И я повервулся бъжать. А навстръчу тянется матросъ. «Въ животъ!» И я на-гнувшись сверху внизъ ткнулъ головою ему въ животъ и, какъ-то проскользнувъ дальше въ толиу, сталъ пробираться. Тяжело, не понимаю какъ, но я продвигался впередъ, среди этой каши изъ рабочихъ, солдатъ, юнкеровъ, — оборачиваясь посмотръть, гдъ матросъ. Но его изъ-за сгрудившихся тълъ не было видно. Но вотъ, стало свободнъе. Только одни юнкера, медленно продвигающеся, безъ оружія, къ дверямъ.

А вотъ и выскочилъ изъ толпы и побъжалъ дальше. «Скорте за поворотъ. Нътъ, не сюда. За второй», . . . — и я продолжалъ бъжать. Вотъ и

поворотъ.

«Въ этотъ», — ръшилъ я и завернулъ.

«Господинъ поручикъ, тамъ большевики, пулеметы»,
 выросли передо мною двѣ фигуры юнкеровъ.

«Гдѣ?»

— «За стеклянной дверью, въ конц'в корридора. Слава Богу, что васъ встр'ятили. Мы нарочно стоимъ зд'ясь, чтобы думали, что все хорошо, что мы часовые. А то въ тылъ баррикадамъ зайдуть!» — говорили братья Эпштейны, юнкера нашей школы.

«Правильно. Стойте», — и я сделаль движение, чтобы бежать дальше.

- «Господинъ поручикъ, Ораніенбаумцы идутъ».

«Ораніенбаумпы? Ґдѣ?» — Изъ одной изъ дверей въ покинутый мной корридоръ дъйствительно выходила новая толпа юнкеровъ.

«Надо бъжать къ Временному Правительству, чего медлишь?» — работала мысль. — «Нъть, постой!» — и что-то толкиуло меня къ выходящимъ юн-

керамъ.

«Юнкера стой!» — заораль я и началь говорить. Что я говориль, я не отдаваль себъ отчета. Я привываль и проклятія матерей за оставлени Дворца, за позоръ, которымь покроются ихъ погоны, эта ступень къ высокому званію офицера, я и взываль къ товариществу, къ традиціямъ. Юнкера мрачно слушали меня. А когда я выкричался, то снова пришли въ движеніе, но уже тихо и безмолвно. Но все же, нѣсколько человѣкъ бросились ко мит и со слезами стали просить прощенія за уходъ: «Но что мы можемъ сдѣлать! Съ нами иѣть офицеровь! Мы попробовали, послѣ перваго раза, когда вы говорили съ нами о шествіи изъ города народа съ духовенствомъ, выбрать начальниковъ изъ юнкеровъ. Но ничего не вышло, когда тѣ начали распоряжаться. Сами же выбиравшіе стали отказываться. Воть, если бы у насъ были такіе офицеры, какъ капитанъ Галіевскій вашей Школы, то этого не было бы . . . Простите, мы побъжник, а то отстанемъ отъ товарищей, будеть хуже! . . » — и опи побъжали къ удалявшейся ротъ.

Опять пустынные корридоры, л'встница и наконецъ Портретная Галлерея. Никого. На полу винтовки, гранаты, матрацы. А со стіять въ скованныхъ золотыхъ рамахъ стоятъ, во весь ростъ, бывшіе Повелители могучей, безпредізльной Россіи. «Счастливые! Вы безмятежно спите!» — въ благоговівномъ страх взглянуль я на портреты Владыкъ моихъ предковъ, которые такъ имъ служили со своими современниками, что передъ Россіей трепетала Европа. «А теперь!»... — И я сталъ молиться Богу, съ просьбой прощенія за кощунство, которое я собой представляю, шагая по этому залу.

«Скоръе, скоръе отсюда», — неслось въ головъ, по ноги не слушались, и я уже едва плёлся. «Какая длинная галлерея! Я не дойду. Эго что? А, да,

слѣдъ отъ разорвавшейся бомбы. Бомбы? — Да, да, бомбы!»

 «Господинть поручикъ, вы куда?» — и изъ-за портъеры, обвивавшей входъ въ залу изъ Портретной Галлереи, показалось двое юнкеровъ нашей Школы, но кто — я не узнавалъ.

— «Идите въ полуцыркульный залъ; тамъ есть наши и Никитинъ, членъ

Временнаго Правительства».

«Ахъ да, спасибо», — и я опомнился. «А гдъ само Временное Правительство?» — спросилъ я, спова овладъвая собою.

— «Оно? Не знаемъ!»

— «Здѣсь, господинъ поручикъ!» — раздался голосъ справа изъ маленькой темпой ниши.

Я бросился туда. Въ ней лежало и стояло нъсколько человъкъ юнкеровъ съ винтовками въ рукахъ. «Что вы дълаете?» — спросилъ я.

— «Мы въ караулъ при Временномъ Правительствъ — оно здъсь, на-

право». — и мит указали дверь.

Я вошелъ. А. И. Коноваловъ выслушалъ докладъ, затъмъ я вышелъ изъ магенькаго кабинета и пошелъ въ галлерею. И здъсь я сълъ на маленький диванчикъ. Скоро выскочила женщина и, говоря, что она представительница прессы и поэтому, представляя собою общественное мибије, можетъ быть совершеню спокойна, что ее никто не тронетъ, — металась отъ одной двери къ другой. Меня это смъшило. Посмотритъ направо, напротивъ, на дверь, на виптовую лъстинцу, сейчасъ же отскочитъ и бросится въ залъ. Но вотъ, выскочилъ штатокий, схватилъ ее подъ руку и они побъзкали въ залъ.

Сидъть было пріятно. Мягко. И я съ удовольствіемъ сидълъ. Въ головъ

было такъ тихо, спокойно.

Вышелъ Пальчинскій, за нимъ Терещенко.

— «Итъть, это не пріемлемо, я категорически утверждаю!...» — доносплся до меня голосъ Пальчинскаго. «Надо верпуть юнкеровъ! Послушайте, бъгите, верпите юнкеровъ», — продолжалъ онъ.

«Ахъ, это ко ми'в относится». И я попытался подняться. Но ничего не

«Я здёсь умерсть могу, но б'ягать, б'ягать больше не въ силахъ!»... проговориять я и отвернулся. Ми'в было больно, стыдно за свой отказъ.

— «Я самъ пойду», — отнесся Пальчинскій къ Терещенко, — «а вы вер-

питесь». — «Ну, хорошо»... — согласился тоть.

Пальчинскій пошель, а Терещенко вернулся назадь. Черезь минуту выскочиль какой-то молоденькій офицерь въ черкесків и побыжаль за Пальчинскимъ.

Минуты бъжали.

Нэ воть, откуда-то началъ рости гулъ.

Еще капуло въ въчность и сколько времени.

Гулъ становился явствениће, ближе.

Вотъ, въ дверяхъ Пальчинскій. Затъмъ маленькая фигурка съ острымъ лицомъ въ темной пиджачной паръ и съ широкой какъ у художниковъ старой шляпченкъ на головъ.

А еще нъсколько дальше звъриныя рожи скуластыхъ, худыхъ, длипныхъ и плоскихъ, кругаыхъ, удивительно глупытъ лицъ. Рожи замерля въ созерцани открывшагося ихъ блуждающимъ, дикимъ взглядамъ ряда величественныхъ Царей Русскаго народа, скованныхъ золотомъ рамъ.

Я поднялся, но прич не было спль. Тогда я всталь въ дверяхъ и прислонился къ косяку. Мимо прошель Пальчинскій, направляясь въ кабинеть.

«Что, патроновъ у васъ достаточно?» — спросилъ я у юнкеровъ.

«Такъ точно, господинъ поручикъ».

Но воть, жестикуляція широкополой шляпенки и гуль, все растущій сзади, сдълали свое дъло, и тъ, передніе, качнулись, дернулись и полились широкой струей въ галлерею.

Теперь шляпенка не звала ихъ, а сдерживала:

— «Держите, товарищи, дисциплину!» — урезонивалъ тягучій, рѣзкій голосъ. — «Тамъ юнкера!»

Толпа увидъла въ дверяхъ зала двухъ юношей, отважно, спокойно стоящихъ на колъняхъ, чтобы можно было брать съ пола патроны и гранаты, сложенные съ боковъ дверей.

«Если Пальчинскій выйдеть сейчась оть Временнаго Правительства, гдѣ, очевидно, совѣщаются объ условіяхъ капитуляцін, — хотя неизвѣство, кто ее будеть принимать, — выйдеть и прикажеть открыть огонь, то первые ряды будуть сметены, но послѣдующіе все равно растерзають насъ. И если Правительство рѣшить сдаться, то эти звѣри юнкеровъ не пощадять. Такъ или иначе, а вамъ юноши — смерть!» — смотря на юнкеровъ, думалъ я.

Снова вышелъ Пальчинскій и махнуль рукой. Шляпенка засъменила къ дверямъ. Толпа ринулась за нимъ.

— «Стой!» — кричаль Пальчинскій, — «если будете такъ напирать, то юнкера откроють огонь!»

Упоминаніе объ юнкерахъ опять сдержало звѣрье.

«Ну и поиздъваются они надъ вами, мои дорогіе», — неслось въ головъ, смотря, какъ юнкера твердо держали винтовки, готовые по малъйшему знаку открыть огонь.

Шляпенка, прокричавъ еще разъ призывъ къ революціонной дисциплинъ, направилась къ нашей нишъ и совмъстно съ министромъ черезъ нее прошла въ кабинетъ.

Прошло нъсколько утомительно-тяжелыхъ минутъ ожиданія послъдующаго кода событій.

Обстановка была уже не въ нашу пользу. По винтовой лѣстницѣ напротивъ ниши, куда такъ растеринно засматривало «общественное миѣніе», начали показываться свѣжія революціонныя силы, одинь бандить краше другого. Тактически, для нашего сопротивленія, это представлялось ихъ торжествомъ. Мы уже годились лишь для того, чтобы умереть и, въ дучшемъ случаѣ, съ оружіемъ въ рукахъ, что единственно избавляло отъ лишнихъ мученій, что ускоряло развляку. И отъ осознанія этой, уже теперь, неизбѣжности я не могь продолжать смотрѣть на юнкеровъ. Они волновали меня и ощущеніе какой-то випы передъ ними за свюю невольную безпомощность отвратить отъ нихъ грядущее неизбѣжное все сильнѣе и острѣе пронизывало все мое существо. «По-

чему такъ долго ведутся разговоры? Неужели тамъ никто не понимаетъ, что каждал минута дорога, что обстановка можеть такъ сложиться, что лаже умереть съ честью нельзя будеть. Ну, а если достигнуть какого либо соглашенія, то втдь надо же учитывать настроеніе этой черной массы, готовой уже во имя грабежа, вс имя насыщенія разбуженныхъ животныхъ инстинктовъ, во имя запаха крови, которой ихъ дразнили весь вечеръ и ночь, потерять всякую силу воли надъ собой и тогда ринуться рвать и терзать все, что ни попалется полъ руки. Въдь вотъ, маленькій человъкъ типа мастерового уже подобралъ съ матраца гранату и вертить ее въ своихъ трудовыхъ рукахъ. И стоитъ ему сдѣлать неосторожное движеніе, и она взорвется. А тогда васъ всѣхъ разорвуть вмъсть, не только съ этой, находящейся у васъ шляпенкой, но еще и съ десятками имъ подобнымъ. Да, да... чашу переполняетъ всегда лишняя, последняя капля... А ты не философствуй. Забыль, что тамъ штатскіе люди дъятели кабинетовъ, уставшіе, задерганные и растерянные. Спъщи къ нимъ и спроси, чего хотять, если смерти, — то дать немедленный бой, ... а если... да если они захотять жить, то юнкера все равно пропадуть. Эти новые, собирающіеся, эти уже попюхали крови тамъ внизу: у нихъ иной видъ, иной взглядъ. Боже мой, да если пойти докладывать, да объяснять, - потеряешь время. А если начать д'яйствовать, — то тамъ у Правительства — шляпёнкапарламентеръ, ихъ сотоваришъ. Боже, научи, что дъдать?..» И вдругъ я догадался:

«Кто сзади, зайдите въ кабинетъ и просите разрѣшенія открыть огонь. Еще нѣсколько минутъ, и этого нельзя будетъ сдѣлать. — Живо!» — полушиопотомь, стараясь всѣми силами сохранить равнодушіе на лицѣ, бросилъ я въ темноту ниши приказаніе юнкерамъ, въ отношеніи которыхъ, въ данномъ случаѣ, я этимъ бралъ на себя самовольно руководство, а слѣдовательно и отвѣтственность.

 «Слушаюсь!» — донесся до меня отв'ять, а зат'ямъ легкое шевеленіе, нарушняшее соблюдаемую нами тишину, сказало мн'я, что юнкера приняли мое вмішательство.

«Щълься въ матросовъ. Первый рядъ въ ближайшихъ, второй — въ слѣдиощихъ. Стоящіе, возьмите на себя тѣхъ, кто у двери на винтовую лѣстницу. По командъ «огонь» дать залпъ. Безъ командъ ни одного выстрѣла. Гранаты бросать: первые къ лѣстницъ, а затѣмъ влѣво. Бросать — только стоя. Пулеметь естъ?» — задалъ я вопросъ, отдавъ указанія словно рѣчь шла объ изящестът рамъ или о качествъ паркета.

— «Никакъ итъть! Пулемета итъть!» — допесся шопотъ.

«Смотрите, не волноваться — только по командъ».

Но въ этотъ моментъ дверь широко раскрылась, и изъ нея на фоитъ шумливаго разговора показались шлянёнка и Пальчинскій. Масса, топтавшался на м'встъ и подпираемая новыми волиами все прибывающихъ синзу товарищей, уже давно перешла границу дозволеннаго и постепенио докатилась до насъ на разстояніе двадцати — двадцати пити шаговъ. Въ галлеретъ уже было душно, и вонь виннаго перегара съ запахомъ пота насыщали воздухъ.

Вотъ шляпенка прошла мимо меня.

Масса, увидъвъ ее, загудъла, завопила и размахивая, кто винтовками, кто гранатами, ринулась къ нему.

 «Снокойствіе, товарищи, спокойствіе», — распластавъ руки въ стороны, кричала, поднимаясь на носки, шляненка. «Товарищи! — дикимъ голосомъ вдругъ завопила шляпенка. — Товарищи! Да здравствуеть пролетаріать и его Революціонный Совѣть! Власть капиталистическая, власть буржуазная у ванихъ ногь! Товарищи, у ногъ пролетаріата! И теперь, товарищи пролетаріи, вы облзаны проявить всю стойкость революціонной дисциплины пролетаріита Краснаго Петрограда, чтобы этимъ показать примѣръ пролетарію всѣхъ странъ! Я требую, товарищи, полнаго спокойствія и повиновенія товарищамъ изъ операціоннаго Комитета Совѣта.

Между тъмъ, министръ Пальчинскій сообщалъ юнкерамъ ръшеніе Правительства принять сдачу, безъ всякихъ условій, выражая этимъ подчиненіе лишь

силь, что предлагается сдълать и юнкерамъ.

— «Нѣтъ, — раздались отвѣты, — подчиняться силѣ еще рано! Мы умремъ за Правительство! Прикажите только открыть огонь».

— «Безцъльно и безсмысленно погибнете», — убъждалъ новый голосъ.

«И Правительство погубите этимъ», — доказывалъ третій.

— «Нъть, о насъ они не должны думать. Слагать оружіе для сохраненія нашихъ жизней, мы не имъемъ права требовать, но убъждать сохранить свои мы должны и мы вась просимь отказатока оть дальнъйшаго сопротивленія. Вы будет: съ нами. Мы позаботимся о васъ пли погибнемъ вмѣстъ, но сейчасъ нѣть смысла!» — страстно, быстро убъждаль голосъ предсъдателя Совъта Министроеръ А. И. Коновалова.

Юнкера молчали...

Въ это время ораторствовавшая шляпенка выдохлась и уже давно отъ

надрыва сипъла.

«Один» выстрълъ. Все равно куда — и эта орава бросится и все сокрушить на своемъ пути», — ясно и отчетливо предупреждало сознаніе при видакакъ отъ фанатическихъ выкриковъ шляпенки масса пришла въ неистовство и ... рванулась впередъ, напирая на шляпенку. Министръ Пальчинскій вскочилъ на порогъ ниши. Я прижался къ косяку ... «Поздно», — мелькнуло въ головъ и круги поплыли передъ глазами. Но послъднее усиліе, и я отступилъ въ вишу. Министръ же смъщался съ толной. Юнкера вскочили. Я закрылъ на мгновеніе глаза.

«Огонь і» — мелькиуло въ головъ. Но . . выстръловъ не раздалось. «Если вы, юные, жертвуете собой и идете навстръчу страданіямъ, то не миъ ускоряпъ разръшенія счетовъ съ жизнью», и я вышвырнута наганъ и сорвалъ Анненскую

ленту\_съ рукоятки шашки.

«Ну, теперь терзайте меня», подумалть я, ставъ у стѣнки ниши, противъ дери въ кабинетъ послѣдняго засѣданія Временнаго Правительства Россіи, и эта жалкая, трусливая мысль заслоняла собою отчетливость выраженія лицъ членовъ Правительства, стоявшихъ вокругъ стола и частью выжидающе вглядывающихся во входъ изъ ниши, а частью продолжающихъ что-то быстро, вполголоса говорить другь другу. При этомъ одинъ изъ министровъ торопливо кончалъ рыться въ какихъ-то бумажкахъ и затѣмъ, подойдя къ стѣнѣ, куда-то торопливо засунуль руку, послѣ чего, вернувшись къ столу, съ облегченіемъ сѣлъ.

Это мужество министра отвлекло меня оть думы о себт и сразу создало какое-то оригинальное ртшение войти, во что бы это ни стало, въ кабинетъ и понаблюдать, что будеть дальше. И я, принявъ ртшение, чуть было не пошелъ. «Стой! — остановилъ я себя, — подожди, когда войдеть эта шляненка, направляющаяся сюда, а то члены Правительства, увидтвъ тебя первымъ, еще подумаютъ, что ты струсилъ и прибътаешь подъ ихъ защиту». —

И я пропустиль войти въ дверь шляпенку, а за нимъ еще нѣсколько человѣкъ, за которыми уже и протиснулся въ кабинетъ п остановился у письменнаго стола передъ окномъ и сталъ наблюдать.

«Историческая минута!» — мелькнуло въ головъ.

«Не думай — смотри!» — перебило сознаніе работу мысли.

И я смотрѣлъ.

Съ величественнымъ спокойствіемъ, какое можетъ быть лишь у отмъченныхъ судьбою сыновей жизни, смотріли частью сидящіе, частью стоящіе члены Временнаго Правительства на злорадно торжествующую шляненку, нервно оборачивающуюся, то къ вошедшимъ товарищамъ, то къ хранящимъ мертвенное, пренебрежительное спокойствіе членамъ Временнаго Правительства.

«А это что?»... — поднялся Терещенко и говорить, протянувъ руку,

сжатую въ кулакъ. «Что онъ говорить?» — и я сдълалъ шагъ впередъ.

— «Сними шляпу»... но его перебиваетъ другой голосъ: — «Антоновъ, я васъ знаю давно; не издъвайтесь, вы этимъ только выдаете себя, свои невоспитанностъ! Смотрите, чтобы не пришлосъ пожалѣтъ; мы не сдались, а лишъ подчинились силѣ, и не забывайте, что ваше преступное дѣло еще не увѣвчано окончательнымъ успѣхомъ», — обращаясь къ нервно-смѣющемуся, говорилъ новый голосъ, который я не успѣлъ опредѣлить, кому принадлежитъ, такъ какъ, въ этотъ моментъ, меня что-то шатнуло и передъ глазами выросла взлохмоченная голова какого-то матроса.

— «А воть гдё ты сволочь! Наконецъ попался!» — врёзалось въ уши

грубое, радостное удовлетвореніе матроса.

«Пусти руки, не давай воли рукамъ; что тебъ надо? Я не знаю тебя!» — глупо растерянно защищался я словами, свалившись съ неба на землю.

— «Не знаешь? А кто меня арестоваль на л'ястниць и отобраль револьверь?.. Отдай револьверь!» — приставаль мастрось, д'яствительно отпустивъруки отъ воротника моего, мирнаго времени, офицерскаго пальто.

«Ого, съ пимъ можно разговаривать!» — пронеслась мысль.

«Какой револьверъ? Я тебя не знаю. Мало ли кого я забиралъ, такъ что-жъ я всъхъ помиить долженъ? Голова!»...

- «Ну, нечего тамъ, отдай револьверъ, а то»...

«Что — то? Видишь, у меня моего н'ють. Пойди въ Портретную Галлерею и тамъ возьми; отстань отъ меня. Не мѣшай слушать!»...

«Да ты міг'ь мой отдай. Я за него въ отв'єт'є буду».

«Врешь! Кому отвъчать будешь? Начальства нъть теперь для васъ, такъ нечего зря языкомъ чесать. Смотри лучше, такъ на столъ нъть ли какого револьнера», — убъждалъ я его.

Но онъ вытащилъ изъ кармана кошелекъ и изъ него бумажку — удостовъреніе, что ея предъявитель, товарищъ-матросъ такой-то, дъйствительно, по лучилъ револьнерт, системы ногант за такимъ-то номеромъ отъ Кронитадтскато Военно-Революціоннаго Комитета, куда по выполненіи возложенной на него задачи обязанть верпуть означенный револьверъ. Слѣдовали подпись и печатъ комитета.

«Да ты правъ, ты долженъ быль бы его вернуть, если бы имъть. Но ты его потерялъ въ бою. Ты это и доложи», — урезопивалъ я его, въ то же время соображая, что онъ, пли глунъ какъ пробка, или издъвается надо мной. Мит пачинало надобдать и я сталъ нервинчать.

— «Мить не повърять, скажуть, что я пропиль. Да чего тамъ болтать! Разъ взяль чужую вещь, то долженть знать, гдб она. Отдай револьверъ!» — приходя въ повышенное состояніе настроенія, снова началь свои требованія матросъ, но на этотъ разъ замахивалеь кулакомъ.

«Стой, подожди!»... — остановиль я его съ внутреннимъ ужасомъ, что

онъ меня сейчаст ударить, а затъмъ...

И туть, подъ вліяніемъ ужаса, что меня ударить по лицу, я совершиль гадость, мераость. Я бросился къ стоявшему къ намъ спиною члену Временаго Правительства: «Послушайте, избавьте меня оть этого хама. Я не могу его убить, иначе всъхъ растерзають!» — говориль я, дергая его за плечо.

Онъ обернулся. Блъдное лицо и колкіе, пронизывающіе глаза.

матросъ требуетъ, чтобы я вернулъ ему револьверъ, который я у него отобралъ вечеромъ, во время очищенія перваго этажа у Эрмитажа. У меня его нътъ. Объясните ему», — быстро говорилъ я.

Старичокъ выслушаль и принялся мягко что-то говорить матросу, который растерянно сталь его слушать. Я же воспользовался этимъ и быстро отошелъ на свое старое мъсто у письменнаго стола, рядомъ съ окномъ, и снова сталъ смотръть, что творится въ кабинетъ.

Въ кабинетъ уже было полно. Члены Временнаго Правительства отошли большею своею частью къ дальнему углу. Около адмирала вертълись матросы

и рабочіе и допрашивали его.

Но вотъ, шляпенка-Антоновъ повернулся и прошелъ мимо меня въ нишу, и не входя въ нее, крикнулъ въ Портретную Галлерею: «Товарищи, выдълите изъ себя двадцать пять лучшихъ, вооруженныхъ товарищей для отвода сдавшихся намъ слугъ капитала въ надлежащее мъсто для дальнъйшаго производства допроса».

Изъ массы стали выдъляться и идти въ кабинетъ новые представители Красы

и Гордости Революціи.

Между тъмъ вниманіе вернувшейся пазадъ шляпёнки однимъ изъ членовъ Правительства было обращено на то, что его сподвижники все отбираютъ, а также хозяйничаютъ на столахъ. Такое замъчаніе задѣло шляпенку, и онъ началъ выватъ къ революціонной и пролетарской порядочности и честности.

«А гд'в же юнкера?» — спросиль я прижавшагося къ ствив за дверью одного юнкера, только сейчасъ зам'вчая его.

 «Часть увели въ залу, а я и еще нъсколько здъсь! Товарищи по ту сторону шкапа у стъны», — отвътиль онъ.

«А что вы думаете дълать?» — спросилъ я.

 «Что? Остаться съ Правительствомъ; оно, если само будеть цѣло, сумѣеть и насъ сохранить!» — отвѣтилъ онъ.

«Ну, я подъ защиту Правительства не пойду. Да съ нимъ и считаться не станутъ. Все равно разорвутъ», — отв'втилъ я.

— «Но что же дълать?» — спросиль онъ.

«А вы смотрите на меня и дъйствуйте такъ, какъ я буду дъйствовать», — отвътилъ я. И сталъ выжидать.

Комната уже наполнилась двадцатью пятью человъками, отобранными шляпенкой.

— «Ну, выходите сюда!» — крикнулъ шляпёнка членамъ Временнаго Правительства.

 «Ну да хранитъ васъ Богъ!» — взглянувъ на нихъ, мысленно попрощался я съ ними и вышелъ въ нишу.

Въ нишъ, прислонившись къ косяку, стоялъ маленькій человъчекъ, типа

мастерового-мѣщанина, — недавній объекть мосго наблюденія.

«Послушайте, — тихо и быстро заговорилъ я съ нимъ, — вотъ вамъ деньги... выведите меня и его, — я указалъ на юнкера, — отсюда черезъ Дворецъ къ Зимией Канавкъ. Вы знаете Дворецъ», — продолжалъ я спрашиватъ его, словно онъ уже далъ мнѣ согласіе на мое абсурдно-дикое предложеніе провести черезъ огромитъйшій Дворецъ, насыщенный ненавидящимъ насъ, офицерство, реколюціоннымъ отбросомъ толпы — чернью и матроснёю.

«Й что? Я такъ себъ Товаришъ прибъжалъ ко мит сегодия и зоветъ идти смотръть, какъ Дворецъ беруть. Онъ въ винномъ погребъ остался, а я, не пънцы, вотъ и пришелъ посмотръть сода на Божье попущенье», — тянулъ ма-

стеровой, отмахиваясь оть денегь.

«Ладно, ладно, — потомъ разскажете!» — уб'ѣждалъ я его, — «прячьте деньги и идеяте, а то сейчасъ и насъ заберутъ, а я не хочу вм'ѣстѣ быть», — уб'ѣждалъ я.

Мастеровой крякнулъ, взялъ кошелекъ и, посмотръвъ въ разръдившуюся отъ массъ Портретную Галлерею, наконецъ произнесъ: «Идите туда и тамъ подождите. Ежели они не замътятъ, я выйду и попробую провести», — закончилъ онъ.

«Ну, была не была! Помяни Царя Давида и всю кротость его . . . . . » — всплыла на память завъщанная бабушкой молитва, и я, дернувъ за рукавъюнкера, пошелъ въ Портретную Галлерею навстръчу всякимъ дикимъ возможностямъ.

Юнкерт шелъ за мной. Вышли. И туть снова возбужденіе оставило меня, и я, покачиваясь, едва дошагаль до диванчика у противоположной стороны и стять.

«Дтлайте, что хотите!» — неслось въ головъ. «Не могу идти», — рвало отчаяние душу.

Мимо шли, бъжали, а мы сидъли. Юнкеръ тоже сълъ рядомъ со мной. Наконецъ къ намъ подошелъ мастеровой. «Ихъ повели», — проговорилъ онъ. «Идемте! Ой, не знаю, какъ выйдемъ, тамъ здорово вашего брата по-колотили». — махнулъ онъ рукой.

«Я усталь. Я не могу идти. Дайте курить», — попросиль я.

- «У меня нътъ. Я этимъ не занимаюсъ. Эй, товарищъ!» крикнулъ опъ одному солдату, ковырившемуся подъ матрацами, вытаскивая изъ-подъ нихъ револьверы и винтовки. И тутъ я замътилъ, что такихъ «ковырялъ» было много, и что всъ заняты, очевидно, одной мыслью что-пибудь забрать, утащитъ. Были и такіе, что съ диванчиковъ отпарывали плюшъ. «Гіены», мелькиуло еравненіе и вспомпилосъ, какъ подъ Люблиномъ я однажды такихъ обиралъ оттонялъ отъ тълъ убитыхъ товарищей, при дунномъ свътъ прелестной лътней почи. И на сердую засосала безысходная тоска.
- «Вотъ естъ папироска. Кури сердечный, полегчаетъ!. Ишь лица иътъ на человъкъ»,
   говорилъ, давая митъ папиросу, взятую у «товарища», мастеровой.
- «Ахт. ты русская натура»... съ наслажденіемъ затигнвалов, думалъ я, и почему-то на память набъжали первыя строчки описанія Дивира: «Чуденъ Дивиръ при тяхой погодъ...»

«Ну, идемте», — поднялся я.

— «Пора!» — подтвердилъ мастеровой; и я, молчаливый юнкеръ и мастеровой пошли. Въ головъ снова образовалась какая-то пустота, и я, идя, почти не отдавалъ себъ отчета въ совершающемся вокругъ и не замъчалъ пути, по которому мы шли. Я ясно запечатлъвалъ лишь необходимость сохраненія, какъ можно болъе ярко выраженнаго, равнодушія ко всему окружающему — чему учила меня то, чъмъ я привыкъ руководствоваться за войну, — интуиція.

Мы шли медленно. Иногда насъ останавливали вопросами, на которые или

мастеровой, или я давали отвъты.

Наконецъ, мы добрались до арки. Прошли черезъ нее, среди бушующаго моря головъ. Съ площади неслась стръльба. Подъ аркой была темнота, и мы также благополучно протолкались въ первый этажъ слъдующаго зданія. «Идти въ ворота нельзя», — говориль мастеровой, — «тамъ насъ всъхъ арестуютъ, а васъ разстръляютъ. Тамъ кровью пахнетъ!» — на ухо шенталь онъ мнъ.

«Да, да», — согласился я, «погому и просиль вась вывести на канавку», — отв'вчалт я, довольный, что пока все идеть отлично и мой интуитивный расчеть меня не обмануль и на этоть разъ.

Въ вестибюлъ, гдъ у меня было такъ много связано со всъмъ этимъ злосчастнымъ днемъ, толпа рабочихъ и солдатъ възламывали ящики, о которыхъ казаки говорили, что они съ золотомъ и брилліантами. Я на одчу минуту просунулъ голову между плечъ, чтобы замътитъ содержимое, но неудачно. Мъшкатъ же было нельзя и мы продолжали идти. Прошли мимо лъстищы, на которой я взялъ въ плътъ матроса, отъ котораго дважды пришлось ускользать.

Но вотъ корридоръ. Затъмъ лъстничка, на которой спъшащая во Дворецъ группа солдатъ Павловскаго полка учинила допросъ и, удостовърившись, что ни у меня, ни у юнкера нътъ оружія, оставила насъ въ покоъ и пошла дальше.

Мы тоже двинулись. Но вдругь мастеровому пришло въ голову какое-то рѣшеніе, и онъ, оставивъ насъ ожидать его, побѣжаль вслѣдъ за уходящими. Черезъ минуту онъ вернулся съ солдатомъ Павловцемъ и обращаясь ко мнъ сказалъ, что дальше насъ будетъ вести этотъ солдатъ, а онъ долженъ вернуться назадъ. Я и юнкеръ поблагодарили его за услугу и мы разстались.

Но вотъ мы и на Милліонной. Въ концѣ ея, у Марсового Поля, трещали пулеметы, а сзади гудѣла толпа и среди нея горѣли огни броневиковъ.

На Милліонной же было пусто, темно. Мы шли по середин'в улицы.

Но вотъ навстръчу попалась группа изъ 3-хъ человъкъ. Въ темпотъ нельзя было видъть, кто идетъ. Нашъ сопровождающій окликнулъ. Оказались Преображенцы. Онъ справился о комптетъ полка, подъ сънь котораго онъ предполагалъ насъ сдать для ночлега, такъ какъ черезъ Марсово Поле пройти ужъ никакъ нельзя было бы изъ-за патрулей.

Спрошенные отвъчали, что онъ еще засъдаеть и чтобы мы спъшили.

 «Полкъ держить нейгралитетъ, и комитетъ взялъ на себя охрану порядка; онъ и васъ приметъ»,
 говорилъ онъ, идя съ нами дальше.

«Итакъ, я въ плъну. Оригинально. Ну, посмотримъ, что произойдетъ дальше», — ръшалъ я, — какъ солдатъ объявилъ, что мы пришли, и вошелъ въ открытую дверь одного изъ домовъ по лъвой сторонъ Милліонной, откуда на улицу падала полоска свъта.

Вошли. Передпяя — пусто. Прошли въ корридоръ, голоса изъ ближайшей компатки насъ остановили у ея двери. Солдатъ вошелъ и черезъ иъсколько секундъ выскочилъ, прося «пожаловатъ».

Маленькая комната. Накурено. Усталыя лица двухъ поднятыхъ головъ

отъ какой-то бумаги повернулись въ нашу сторону.

— «Кто вы?» — раздался вопросъ. Спращивалъ офицеръ.

Меня что-то обожгло. «Я изъ Зимняго. Защищалъ Временное Правительство. Дворенъ взяли. Правительство арестовано. Ради Бога, капитанъ, во имя чести вашего мундира, дайте мнъ одну изъ вашихъ ротъ. Надо идти туда. Поднимайте солдатъ», — горячо понесъ я вздоръ, забывъ, гдѣ нахожусъ, видя предъ собой лишь офицерскіе погоны.

— «Вы съ ума сошли!» — вскочиль офицеръ. «Вы не туда попали! Какой Зимній? Какъ вы могли оттуда выйти? Глупости!.. Идите въ другой полкъ,

у насъ нътъ свободнаго мъста», — ръзко отчеканивалъ онъ.

«Да нътъ», — виъщался юнкеръ, — «мы оба оттуда. Временное Правительство арестовано на нашихъ глазахъ! Господинъ поручикъ говоритъ правду».

— «Арестовано? Кто?» — раздался вопросъ съ порога другой комнаты.

Я взглянуль въ сторону вопроса: спрашивающій оказался солдатомъ.

— «Чепуха», — проговорилъ капитанъ, — «они повторяютъ какія-то сказки о томъ, что Зимий къмъ-то взятъ. У насъ мъста нътъ; не мъшайте намъ. Идите въ Павловскій полкъ», — снова твердо отчеканивалъ капитанъ. «Послушайте», — обратился онъ къ вошедшему, — «вотъ здѣсь, мы съ прапоршикомъ...»

«Извините, что безпокоили», — наконецъ соображая, что упоминаніемъ

о Зимнемъ мы вредимъ себъ, отвътилъ я и вышелъ.

Нашъ сопровождающій еще былъ въ корридорчикъ.

«Вотъ что, любезный, отведите насъ въ Павловскій полкъ. Здѣсь нѣтъ мѣста», — попросилъ я.

Солдать согласился и мы двинулись.

Теперь пулеметы стучали громче. Мъстами щелкали винтовки.

«Разстрѣливаютъ»,
 прервалъ молчаніе солдать.

«Кого?» — справился я.

— «Ударинцъ і»...— и помолчавъ, добавилъ: «Ну и бабы, бъдовыя. Одна полъ роты выдержала. Ребята и натъшились! Онъ у насъ. А вотъ, что отказывается, или больна которая, ту сволочь сейчасъ къ стънкъ!»...

«Ого, куда я попаду сейчась!» — пробъжала жуткая мысль въ головъ . . .

«Эхъ, все равно!»

Въ этотъ моментъ раздался окликъ: «кто идетъ?» — и на фонъ справа, впе-

реди свътящагося сиротливо фонаря показался матросъ.

Но не успъли мы что либо отвътить, какъ матросъ, завопивъ: «А, офицерская сволочь!» и схвативъ винтовку на перевъсъ, сдълалъ выпадъ въ меня.

«Въ животъ!» — мелькиуло въ головъ, и я невольно закрылъ глаза.

«Отчего не больно?» — неслось въ головъ, и я открылъ глаза.

Передъ мною стояла синна сопровождающаю меня солдата. Я продвинулся вправо. Матросъ лежалъ на земль, мокрый отъ изръдка моросящаго дождика и что-то бормоталъ.

«Б'ытите вправо на уголь! Я сейчасъ», — бросилъ ми'в солдать, продолжая держать впитовку за штыкъ.

Я объжать фонарь и, подойдя къ углу, остановился. Юнкера не было. Опъ еще раньше убъжать.

«Какъ быстро все произошло», — соображалъ я, поджидая солдата, кото-

рый и не замедлиль подойти.

— «Сволючь!»— говориль онъ. «Этихъ матросовъ мы за людей не считаемъ. Имъ только ръзать да пить!.. Будеть собака помнить!»... — закончилъ онъ, шагая рядомъ.

«А что ты ему сдълаль?» — по старой привычкъ обратился я къ нему

на «ты» съ вопросомъ.

— «Да ничего особеннаго, Ваше Благородіе». И помолчавъ, добавилъ: «У нихъ, сволочей, всегда кольца на рукахъ, а у меня тутъ бабенка одна, такъ я для нее и снялъ у него. Пьянъ собака! Теперь, поди, уже спитъ. Я его къ тротуару отгащилъ, чтобы броневикъ не перебхалъ. А вотъ и наши патрули. Я васъ сдамъ нитъ, чтобы они васъ проводили. Да вы, ваше Благородіе, не говорите, что изъ Дворца. Я имъ скажу, что вы изъ города сами пришли въ Преображенскій полкъ, да тамъ мѣста нѣтъ, вотъ васъ сюда и послали». — говориять заботливо митъ мой спутникъ.

«Ну, спасибо за совъть. Только, родной, у меня денегь нъть. Я всъ

отдалъ!»

— «Что вы, ваше Благородіе! Я изъ кадровыхъ, съ понятіємъ. Мять, да и многимъ нашимъ ребятамъ такъ тяжело видъть, что дълается въ Матушкъ Россеъ, что мы и въ толкъ не возъмемъ. А господъ офицеровъ мы по прежнему уважаемъ и очень сочувствуемъ. Да что дълать, кругомъ словно съ ума сошли! Ну, будьте счастливы! ..» И солдалъ подбъжалъ къ остановиемъся патрулю.

Черезъ минуту я быль въ корридорахъ Павловскихъ казармъ, куда меня

ввели двое патрульныхъ.

— «Откуда?» — спросиль болтавшійся въ корридорть солдать.

Я молчалъ — соврать солдату мит было стыдно. — «Со стороны», — въ голосъ отвътили патрульные.

— «Ладно; въ ту дверь, ежели со стороны; а вы поменьше таскайте всякій

хламъ», — говорилъ онъ, уже обращаясь къ патрульнымъ.

«Какой это хламъ?» — устало соображалъ я, идя къ указанной двери. — «Черезъ комвату, въ слъдующую!» — крикнулъ миъ вслъдъ солдатишко, когда я отворалъ дверь.

Въ комнатъ было тепло, грязно, полусвътло и пусто. Изъ двери налъво доносились какіе-то звуки. Прислушался: стонъ то повышалсь, то понижалсь, продолжалъ залазить въ эту грязь четырехъ бълыхъ стънъ. Пошелъ къ двери

напротивъ. Открылъ ее остановился въ изумленіи.

Первое, что бросилось въ глаза и поразило меня, быль большой столъ, накрытый бълой скатертью. На немъ стояли цвъты. Бутылки отъ вина. Груды какихт-то свертковъ, а на ближайшемъ крат къ двери, раскрытая, длиная коробка съ шоколадными конфетами, перемъщанными съ бълыми и розовыми помадками.

«Что это? Куда я попалъ?» — задавая себѣ вопросы, не сводя глазъ съ конфеть, тихо направился я къ столу и вдругъ спотыкнулся. И только тутъ я окончательно осмотрълъ и запечатиъть обстановку большой, длинной комнаты, наполненной такъ людьми, что я теперь не понималъ, какъ я не замътилъ этого сразу, а обратилъ лишь вимманіе на какіе-то конфегы, пакеты и

бутылки, дѣйствительно лежавшіе на столѣ, а не примерещившіеся. То же, что заставило меня спотыкнуться, было спящее тѣло офицера. И такими дающими храпъ съ подсвистами, была наполнена вся комната. Они лежали на полу, на диванчикахъ, на походимхъ кроватяхъ и стульяхъ. «Странная компавія», — думалъ я, наблюдая это царство сна. Но вотъ какіе-то голоса изъ слѣдующей компаты. Пробрался туда. Та же картина, только обстановка комнаты изяпитѣе.

«Офицерское Собраніе полка», — наконецъ догадался я.

Опять раздался разговоръ, — прислушался, присмотрълся. Говорить съдоватый полковникъ, склонивъ голову на руки, сидя за столомъ. Отвъчаетъ лежащий на диваиъ.

Я пробрадся къ говорившему и позвалъ его.

«Господинъ полковникъ!» — тихо звалъ я его. Услышалъ. Поднялъ го-

лову и окинулъ меня осоловъвшими, припухнувшими глазами.

«Господинъ полковникъ, — продолжалъ я, — я изъ Зимняго Дворца. Ужасно усталъ. Могу я остаться здъсь и лечь отдыхать, или надо еще кому либо явиться?»

«Глупо. Разъ вы здѣсь, то дѣлайте, что хотите, но не мѣшайте дру-

гимъ!» — отвътилъ полковникъ, и голова опять легла на руки.

«Боже мой, что же это?.. Сколько здѣсь офицеровъ! На кроватяхъ. Цвѣты. Конфеты. А тамъ»... и образы пережитаго, смѣпивалсь и переплетаясь въ кинематографическую ленту, запрыгали передъ глазами, и я, забравшись подъ столъ, уснулъ, положивъ голову на снятое съ себя пальто.

Проснулся я въ десятомъ часу. Въ комнатъ стоялъ шумъ отъ споровъ,

смъха и просто разговоровъ. Солнце лупило во всю. Было ярко и странно.

«Почему надо мной какой-то столъ? Что за гостинная? Что за люди? Гдѣ я?» — быстро промелькнули недоумънные вопросы, но сейчасъ же исчезли отъ воспоминанія о ночномъ, о вчеращинемъ.

«Гдѣ брать? Что съ шимъ?» — впервые выросъ вопросъ тревоги о люби-

момъ братъ, гордости нашей семьи.

«Господи, милый, славный, Господи! Что же это теперь будеть съ Россіей, со всъми нами?» — и я принялся читать «Отчо Нашть». — Молитва успокоила, и я вылѣзъ изъ-подъ стола. Офицеры, которые преобладали въ наполнявшей комнаты публикѣ, кончали пить чай. Около иѣкоторыхъ столиковъ сидѣли дамы.

«Что за кунсткамера?» — зло заработала мысль.

«Что зд'всь д'влають дамы? Ну, ладно, умоюсь, по'вмъ и выясню, въ чемъ д'вло!» — «Послушайте, гдв зд'всь уборная?» — справился я у пробъгавшагомимо солдата съ пустымъ подносомъ.

«Тамъ», — махнулъ опъ рукой на дверь, черезъ которую я вчера вошелъ

сюда.

Я пошелъ. Изъ пустой слъдующей комнаты, гдъ я слышалъ стоны, я ткиулся во вторую дверь и попалъ въ большую, когда-то залу, а теперь ободранную компату, съ валяющимися и еще спящими тълами, въ которыхъ я узпалъ юнкеровъ.

Около уборной — солдатской, я увидъть, черезъ окно въ другомъ помъщении, дикую картину насилованія голой женщины солдатомъ, подъ дикій гоготътовающий.

«Скоръе вонъ отсюда!». — и я, не умываясь, бросился назадъ.

Черезъ часъ я позналъ тайну убъжища для гг. офицеровъ, мило болтав-

шихъ съ дамами.

Еще за нъсколько дней до выступленія большевиковъ гг. офицеры Главнаго Штаба и Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба потихохоньку и полегохоньку обдумали мъропріятія на случай такого выступленія. И вотъ, это убъжище оказалось однимъ изъ такихъ мъропріятій. Находящіеся здѣсь всѣ считались добровольно явившимися подъ охрану комитета полка, объявившаго нейтралитетъ. Такимъ образомъ создавалась безболѣзненная возможность созерпанія грядущихъ событій: «а что, молъ, будеть дальше?»

Но вотъ меня окликнулъ молодой офицеръ съ эксельбантами.

— «Вы меня не узнаете? Я адъютантъ Петергофской Школы прапорщиковъ. Васъ я видълъ въ Зимнемъ. Какъ вы попали сюда? Ваши юнкера разсказывали, что васъ выбросили въ окно, а вы себъ здъсь... ха, ха, ха»....

— заливался отъ плоской шутки красивый поручикъ.

«Послушайте, я ужасно кочу всть», — перебиль я его, — «но денегь съ собою у меня нътъ. Не найдется ли у васъ свободныхъ суммъ? Я вамъ, если будеть все благополучно, пришлю по адресу, какой вы мнъ укажете», — попросилъ я у поручика.

— «Пожалуйста, ради Бога, для васъ все, что угодно. Вотъ, разрѣшите чет-

вертную. Этого будеть достаточно?» — любезно предложиль онъ мнъ.

«За глаза! Огромное спасибо. Воть мой адресь, на случай, если со-

бытія выт'єснять у меня изъ головы мое обязательство».

— «Я адресь возьму, не для этого, а какъ память о васъ», — слюбезничалъ адъютантъ, стръляя глазами въ даму въ огромнъйшей шляпъ, украшенной перьями.

За болтовней, а затъмъ за завтракомъ, за который взяли 10 рублей, —

время незамътно бъжало.

Въ это время въ комнатахъ началось оживленіе.

«Комиссаръ изъ Смольнаго прівхаль», — раздавалась изъ усть въ уста

новость, вызывая коментаріи.

Черезъ нъсколько минуть вошель въ комнату высокій красавець вольноопредълющійся — студенть Петроградскаго Университета. Въ вошедшемъ я узналъ того вольноопредъляющагося, который въ качествъ парламентера вель переговоры съ Комендантомъ Обороны Зимняго Дворца.

Новая ниточка, — решиль я, выслушавь его заявление о томь, что онь уполномочень Военно-Революціоннымь Комитетомь выдать удостовъренія на право свободнаго прохода по городу тыть изъ офицерамь, кто явился сюда самь, или кого привели патрули, забравь на улицахь города, но безъ оружія вь рукахь и не въ раіон'в Зимняго Дворца. Тъхъ же, кто защищаль Временное Правительство, отправять въ Петропавлюку.

— «Й пожалуйста, — закончиль онь, — разбейтесь на группы и составьте списки. При этомь для офицеровь Генеральнаго Штаба должень быть отдёль-

ный списокъ».

— «Воть это хорошо!» — заволновался подполковникъ, — «я всъхъ нашихъ наю и я вамъ, господинъ комиссаръ, его сублаю», — съ улыбкой, почтительно говориять молодой подполковникъ.

«Какой ты подполковникъ? Ты подхалимъ, а не офицеръ! Но что же со мной будетъ? Ей-Богу, въ Петропавловку не хочется», — подходя къ окну

и смотря на улицу, соображалъ я.

На ней было пустынно, но ярко, свободно.

Но вотъ загремъло и показался грузовикъ съ рабочими, сжимавщими въ рукахъ винтовки.

 — «Каины поъхали», — произнесъ надъ ухомъ знакомый голосъ свое заключеніе.

«Нътъ, слъпые и обманутые!» — отвътилъ я, не оборачиваясь.

— «Ты живъ?»

«Глупый вопросъ!»

 — «Ну чего элишься? — Ты знаешь, какіе у меня нервы», — беря за руку, вкрадчиво говорилъ Баклановъ.

«Ну, ладно. Горбатаго могила исправить, господинь присяжный повъренный. Ну, ну, хорошо, я не буду. Скажи, какъ ты сюда попалъ? Я тебя и не замътилъ», — прочитавъ слъды отчаянія на какъ-то сильно осунувшемся лицъ поручика, заговорилъ я, уже значительно смятчаясь.

— «Потомъ. Тяжело вспоминать! Били... Погоны сорвали... A теперь

разстрѣляютъ», — плаксиво закончилъ поручикъ.

Я молчалъ.

- «Начальникъ Школы убить», - вдругъ произнесъ онъ.

«Царствіе Небесное!» — и я перекрестился.

«Воть и прекрасно, если разстръляють, скоръе увидимся съ нимъ, черезъ нъсколько мгновеній», — не выдавая ни однимъ мускуломъ ощущенія этого горя, такъ грубо мит преподнесеннаго злымъ поручикомъ, подумалъ я.

Баклаповъ понялъ и отошелъ.

Черезъ минуту другой голосъ привътствовалъ меня.

Оборачиваюсь — прапорщикъ Одинцовъ младшій. Я, искренне обрадовалный, бросился къ нему.

Между темъ офицеры составили листы съ фамиліями по группамъ.

Разгуливая съ Одинцовымъ, мы подошли и, случайно остановившись около групны изъ Генеральнаго Штаба, услышали восторги по адресу Смольнаго:

— «Они безъ насъ, конечно, не могутъ обойтись!»

— «Н $\pm$ ть, тамъ видно головы, что знають вещамъ ц $\pm$ ну», — говорилъ одинъ, вызывая осклабливанія у другихъ.

 — «Да, это не Керенскаго отношеніе къ д'ялу!»... — глубокомысленно подхватилъ другой.

— «Ха-ха-ха... Этотъ сейчасъ мечется, какъ бълка въ колесъ. Отъ одного антраша переходитъ къ другому — передъ казаками, которыхъ также лишатъ невинности, какъ и ударницъ», — грубо сострилъ третій.

— «Господинъ поручикъ, вы живы? Какъ хорошо, что я заглянулъ сюда!»

выростая предо мною, говориль юнкеръ N., членъ Совъта нашей Школы.
 «Здравствуйте. А что вы здъсь дълаете?» — справился я.

— «Я изъ Смольнаго, куда тздилъ отъ Комитета Спасенія и Городской Думы съ ходатайствомъ скоръйшаго освобожденія юпкеровъ. И вотъ получилъ бумажку — приказаніе — выпустить и направить въ Школу. Идемте со мной. Я васъ выведу. Еще есть кто-нибудь изъ гг. офицеровъ?» — говорилъ, поражая меня, юнкеръ N.

Черезъ пять минуть я подошель къ уже выстронвшимся юнкерамъ для возвращенія домой въ Школу. Встръча была теплая, но крайне грустная —

мы не досчитывались многихъ товарищей.

Подъ свисть изъ оконъ казармъ мы произвели перестроеніе и пошли, соблюдая ногу и должный порядокъ. На повозкъ ъхали побитые и Баклановъ. Впереди и сзади шелъ караулъ отъ Павловскаго полка, очень пригодившійся на мосту чрезъ Фонтанку у цирка Чинизелли, гдф уличные хулиганы начали швырять каменьями въ юнкеровъ, виновныхъ лишь темъ, что обладали чистыми душами и сердцами.

Прійдя, наконецъ, въ школу и поблагодаривъ юнкеровъ за проявленную дисциплину духа, я распустиль ихъ изъ строя и пошель здороваться съ пол-

ковникомъ Киткинымъ, вышедшимъ встречать насъ на подъездъ.

Съ милой улыбкой на своихъ сочныхъ губахъ, помощникъ Начальника

Школы теперь, потирая руки, восхищался своею дальновидностью:

— «Я говориль, что ничего не выйдеть, кром'в позора. Ну, теперь уб'вдились! Такъ ужъ не жалуйтесь, что пришлось много тяжелаго перенести. Сами виноваты — нечего соваться туда, гдв ничего не потеряли. Ну, а теперь пойдемте, выпьемъ водченки!» — предложилъ онъ, заканчивая свои милыя изліянія. Но я отказался оть этой чести, сославшись на головную боль.

Зато черезъ нъсколько минуть я бесъдоваль съ Борисомъ, а затъмъ съ явившимся капитаномъ Галіевскимъ, грустнымъ отъ общей боли, отъ челов'ь-

ческой подлости и глупости.

- «. . . Я безконечно счастливъ, что моя рота юнкеровъ такъ стойко и мужественно вела себя, что по сдач'в Лворца даже эти господа оставили у насъ оружіе и безпрепятственно пропустили съ баррикадъ прямо идти въ Школу», тихо, съ гордостью, говорилъ капитанъ.

«Да, да», — соглашались мы. Большинство юнкеровъ прекрасно зарекомендовало себя. Тяжело будеть, если не удастся ихъ довести до производства въ офицеры. Въ такихъ на фронтъ только и нуждаются, — и тихая бесъда насъ переносила то къ далекому готовящемуся къ зимовкъ фронту, то къ переживаемымъ явленіемъ политической жизни Родины, въ которую вкропился и такой день, какъ вчерашній.

«Да — дълали мы выводы, много было страннаго за эти часы, вчерашняго дня и сегодняшней ночи... Да! Защищать положеніе, сопровождая его требованіями не открывать огня. Оригинально... и подлежить выясненію, въ чемъ зарыта «собака»... Ну да, Богъ видить правду, и хоть не скоро ее скажегъ, но все же скажеть . . . Ложивемъ ли? . .»

«Ну, пора и по домамъ», — наконецъ рѣшили мы, и разстались.

А еще черезъ три часа я пилъ шампанское за здоровье брата, оказавшагося тоже на свободъ, и началъ строить планъ мести офицерамъ Генеральнаго и Главнаго Штабовъ, за изд'ввательство налъ нами. — вызывая своими планами смѣхъ у прелестной хозяйки дома.

И воть, этими своими, воспоминаніями, я отдаю на судъ исторіи, для нахожденія истины и для воздаянія каждому по д'ядамъ его, липельевъ лия

25 октября 1917 года.

И дълаю я это въ память погибшихъ и пострадавшихъ юнкеровъ, гг. офицеровъ и героинь-ударницъ! Да простять мнв то, что я еще живъ, мон славные, честные, боевые друзья!...

## Моя жизнь въ коммунистическомъ раю

баронессы М. Д. Врангель

## Моимъ внукамъ

Я не внесу въ мой разсказъ ни политики, ни исторіи, я лишь хочу искренно и правдиво, шагь за шагомъ, передать, черезь что я прошла и что мною оче-

видицею пережито въ дни большевиковъ.

Проживъ въ Петроградъ съ 1918 г. до конца 1920 г., я несмотря на всъ ужасы жизни и особо шекотливое личное мое положение уцълъла какимъ-то чудомъ. Жила я подъ своей фамиліей, перем'внить нельзя было, такъ какъ очень многіе меня знали. Но по трудовой книжкі, замінявшей паспорть, я значилась: дъвица Врангель, конторщица. А служила я въ Музет Города, въ Аничковскомъ Дворцъ, 2 года, состояла однимъ изъ хранителей его — мъсто «отвътственнаго работника», какъ говорять въ Совденіи. Ежедневно, какъ требовалось (такъ какъ за пропускные дни не выдавалось хліба по трудовымъ карточкамъ), я расписывалась моимъ крупнымъ почеркомъ въ служебной книгъ. Въ дни подхода Юденича къ Петрограду, Троцкій и Зиновьевъ устроили въ Аничковскомъ Дворц'в военный лагерь, разставивъ пулеметы со стороны Фонтанки; военныя власти шныряли во Дворцъ повсюду, а служебная книга съ фамиліями, раскрытая, какъ всегда, лежала на виду въ швейцарской. Былъ у меня и обыскъналеть, а въ дни появленія на горизонт'в Главнокомандующаго Русской Арміей генерала Врангеля (моего старшаго сына) всё стёны домовъ Петрограда пестрёли воззваніями:

> Смерть псу фонъ-Врангелю, нѣмецкому барону! Смерть лакею и паймиту Антанты Врангелю! Смерть врагу Рабоче-Крестьянской Республики Врангелю!

Позже, въ другомъ мѣстѣ моего жительства, я была прописана, кажъ вдова Веронелли, художища. Писма я писала подъ третъимъ именемъ. И вотъ, какъ ни непопитно, я выскочила благополучно, тогда какъ другія несчастныя матери, жены, сестры, дочери военныхъ бѣлогвардейцевъ, были заточены въ вшивые казематы и томились тамъ по мѣсяцамъ: старуха М. П. Родзянко, семья Звягинцевыхъ, баронесса Варвара Ивановна Икскуль, Хрулевы, наши племянницы, килгиня Т. Г. Куракина, бар. Е. А. Корфъ, баронесса Тизенгаузевъ, графиня Бенигсенъ, М. В. Винбергъ, мать совсѣмъ юнаго конногвардейца Таптыкова, да всѣхъ не перечтешь.

Начну разсказъ о моихъ переживаніяхъ по порядку. Должна прежде всего оговориться, вст ужасы моей жизни — инчего исключительнаго изъ себя не представляли, такъ же жили  $^3/_4$  изъ породы буржуевъ, разв $^{\frac{1}{2}}$  что были помоложе и не столь олиноки.

\*

Въ началъ 1918 года мужъ, убъдившись, что въ Петроградъ жизнь становится все тяжелее, началь продавать все наше имущество: картины, фарфоръ, мебель, ковры, серебро. Деньги постепенно помъщали, какъ и прежде, въ Банкъ. Грознаго еще ничто не предвъщало, было только запрещено переводить капиталы за границу. Затемъ запретили выдачу по текущимъ счетамъ, банки націонализировали, изъ сейфовъ обобрали золото и брилліанты, и мы, какъ и всъ, остались ни съ чъмъ. Мужъ ръщилъ переъхать въ Ревель, куда перевель и Спиртоочистительное О-во, Предсъдателемъ коего онъ состоялъ. Я въ Ревель такть не захотъла, дъти (сынъ и невъстка), усиленно просили меня прівхать къ нимъ въ Крымъ, гдв въ то время, уволенный въ отставку, жилъ сынъ со своей семьей. Я давно ихъ не видала и ухватилась за это, темь более, что въ Ревелъ въ то время были нъмцы, и во мнъ кипъло патріотическое возмущеніе противъ нихъ. Выбирать тогда, куда фхать, я могла. Я рфшила устроить въ Петроградъ для насъ съ мужемъ маленькій pied à terre на случай нашего прівзда, въ Крымъ же разсчитывала повхать на время, — тогда еще двлались такіе фантастическіе, какъ кажется теперь, нев'вроятные планы. Проводивъ мужа, увъренная, что разстаюсь съ нимъ на короткое время, я перебхала въ уютную солнечную квартирку къ моей старой пріятельницъ. Было просто, но красиво убрано, повсюду развъсила портреты сына въ военныхъ доспъхахъ и моихъ милыхъ внучатъ. Мнъ даже нравилась эта упрощенность жизни; я поняла, какъ, въроятно, и многіе, сколько въ сущности лишняго, подчасъ совсъмъ ненужнаго отягощало насъ. Мы были — рабы своего имущества.

Вскор'в я получила отъ мужа 4 письма изъ Ревеля; путешествіе его было съ большими приключеніями, мои письма до него не дошли. Ръшила не терять времени, хлопотать о требовавшихся безчисленныхъ документахъ на выздъ. Писала и телеграфировала сыну, такъ какъ онъ ранве просилъ, когда решу выъхать, дать ему знать, дабы онъ могь у Скоропадскаго устроить мнв провздъ на Украину, но сколько ни писала — всъ письма, повидимому, до него не доходили. Бумаги нужныя я, однако, всъ получила, дъло было только за паспортомъ, его ми выдать отказали. Вскор закрыли границы, и я осталась въ плъну. Сразу мнъ удалось найти очень хорошую женщину— прислугой. Я ръшила поступить на какую-нибудь «чистую» службу. Сперва я работала нештатной служащей въ Музев Александра III., но вскорв устроилась на лучшее мъсто въ Музей Города, въ Аничковскомъ Двордъ. Учреждение это по духу было особое. Ни начальство, ни служащие политикой не занимались, страстно любили свое дѣло, и работали не за страхъ, а за совъсть. Сперва я состояла эмиссаромъ съ жалованьемъ 950 руб. въ мъсяпъ, затъмъ меня превратили въ научнаго сотрудника. Я получала сперва 4 тыс., позже 6 тыс., и, наконецъ, какъ хранителю Музея, мнъ было назначено 18 тыс. въ мъсяцъ, да бъда-то въ томъ, что «пайка» пресловутаго въ нашемъ учреждени не полагалось. Жизнь безумно дорожала не по днямъ, а по часамъ. Вскоръ я получила изъ Финляндіи

отъ мужа письмо. Онъ бъжалъ изъ Ревеля, какъ и другіе, въ ожиданіи прихода туда большевиковъ. Писалъ, что былъ серьезно боленъ, поправляется понемногу, и заканчиваль: «будь наготовь, за тобой прівдеть человькь, дов'єрься ему». Письмо дошло до меня какимъ то таипственнымъ способомъ, я немедленно распродала все почти оптомъ, такъ какъ второпяхъ, то по сравнительно грошевой цънъ; даже продала шубу и одежду, такъ какъ мужъ писалъ, что надо ъхать безъ всякаго багажа, но ни о мужъ, ни о какомъ человъкъ я болъе никогда ни слова не слыхала. Умеръ ли онъ? Живъ ли? Не знала, что и думать. Пробдая, помаленечку, вдвоемъ съ прислугой, деньги, вырученныя за продажу вещей, жутко делалось, а что же дальше? Цены все лезли и лезли — 1 фунть отвратительнаго казеннаго хлеба на рынке продавался въ то время за 400-500 руб. (теперь говорять уже 4.000 руб)., говядина 1.700 руб., яйцо одно 400 руб., масло 12 тыс., сахаръ 10 тыс., соль 350 руб., крупа-пшено 180 руб. фунть, коробка спичекь 80 руб., керосинь 1 ф.—800 руб., свъчка 500 руб., сапоги 150 тыс. руб., галоши 20 тыс. руб., чулки пара 6 тыс. руб., пголка — и та стоила 100 руб., катушка нитокъ 500 руб., мыло для стирки 5 тыс., и т. д. и т. д. Старушка хозяйка моя сбъжала въ окрестности, разсчитывая, что тамъ подешевле, но вскоръ умерла отъ истощенія. Прислуга моя то и дъло падала безъ чувствъ отъ утомленія, стоя въ хвостахъ, полуголодная, за совътскимъ хлъбомъ и селедками. Я видъла, что она чахнеть, и какъ ни грустно было съ пей разстаться, нашла ей хлебное место. И вотъ начались мои мытарства. Въ 7 часовъ утра бъжала въ чайную за кипяткомъ. Напившись ржаного кофе безъ сахара, конечно, и безъ молока, съ кусочкомъ ужаснаго чернаго хлъба, мчалась на службу, въ стужу и непогоду, въ рваныхъ башмакахъ, безъ чулокъ, ноги обматывала тряпкой: вскоръ мнъ посчастливилось купить у моей сослуживицы «историческія галоши» покойнаго ея отца, изв'єстнаго архитектора графа Сюзора, благо, сапоги у меня тоже были мужскіе, — я промъняла ихъ какъ то за клочокъ съраго солдатскаго сукна въ 21/2 аршина. Такими гешефтами всъ тогда занимались, сперва какъ то стыдно было, а потомъ всъ такъ привыкли, будто только всю жизнь это и дѣлали. Питалась я въ общественной столовой съ рабочими, курьерами, метельщицами, ѣла темную бурду съ нечищенной гнилой картофелью, сухую, какъ камень, воблу или селедку, иногда табачнаго вида чечевицу, или прежуткую пшеничную бурду, хлізба 1 ф. въ день, ужаснаго изъ опилокъ, выствокъ, дуранды и только 15% ржаной муки. Что за сцены потрясающія видівла я въ этой столовой — до сихъ поръ онъ стоять у меня передъ глазами! Сидя за крашеными черными столами, липкими отъ грязи, всъ тли эту тошнотворную отраву изъ одовянной чашки, оловянными ложками. Съ улицы прибъгали въ лохмотьяхъ синія отъ холода, еще бол'ве голодныя женщины и д'вти. Они облипали нашъ столъ, и, глядя помертвълыми, бълыми глазами жадно вамъ въ ротъ, шептали: «тетенька, тетенька, оставьте ложечку», в только вы отолвигали тарелку, они, какъ шакалы, пабрасывались на нее, вырывая другь у друга, и вылизывали ее до чиста. Въ 5 часовъ я возвращалась домой, убирала комнаты, топила печь, зимой черезъ два дия, варила на дымящей печуркъ, выъдавшей глаза, ежедневно на ужинъ одинъ и тотъ же картофель, — стоилъ въ то время одинъ фунтъ — 6 штукъ 250 руб., ъла съ солью, а въ дин кутежа съ ръдькой и лукомъ. Послъ «ужина» чинила свое трянье, по субботамъ мыла полъ, въ воскресенье стирала. Это было для меня самое мучительное — полоскать бълье съ примороженными больными руками, адовая мука, а не стирать самой было невозможно. Бълье брали только

съ нашимъ мыломъ, стоило оно 5 тысячъ фунтъ, да за стирку рубашки 150 руб., простыни 200 р., полотенца 50 руб., и т. д. Такъ какъ дворниковъ въ домахъ болъе не существовало (большинство изъ нихъ переименовалось предсъдателями домовыхъ комитетовъ), то приходилось и дрова таскать, и помои выносить самой. А когла была объявлена повинность дежурить у вороть, то сколько я ни протестовала, доказывая, что по возрасту я отъ повинности избавлена, предсъдатель увъряль: разъ я служу, стало быть работоспособна, и отъ повинности уклоняться не смъю. И воть съ 10 до 1 часу ночи, я, какъ и другіе жильцы, кто раньше, кто позже, сидъла на тумбъ у вороть, опрашивая всъхъ входившихъ и выходившихъ изъ дома. Одна изъ дъвицъ, очень жизнерадостная, на всякое дежурство облачалась для потъхи въ оставшееся отъ былого великолъпія вечернее платье, шикарную еще сохранившуюся шляпу и въ бълыя перчатки, увъряя, что это единственный случай себя показать, такъ какъ, сидя на службъ въ грязи или дома стирая, такое на себя не надънешь, въ театры же и кинематографы ей ходить не по карману. Должна отметить, что несмотря на все глумленія надъ буржуями и истязанія, какъ ни странно, за все время моего пребыванія въ Петроград'є желанія буржуевъ отомстить угнетателямъ я не вид'єла, подчасъ ихъ «повинности» принимались, конечно, тъми, кого жизнь еще не повалила, даже съ юморомъ; они же оставались непріязненны и жестоки къ намъ, хотя «кровушки» то и у насъ ими было попито не мало.

Такъ какъ я боялась ночевать одна въ квартирѣ, — кругомъ меня нъсколько квартиръ было очищено, и хотя обирать у меня уже было нечего, но могли перепугатъ, — я сговорилась съ однимъ заводскимъ рабочимъ, бывшій шофферъ Гурко, онъ взядся ночевать въ моей квартиръ колоть дорва и выносить помон

за 1500 руб. въ мъсяцъ безъ кормежки.

Предсъдатель домоваго комитета, надо думать, блюдя порядокь, то и дъло захаживаль къ жильцамъ. Явившись какъ то ко миъ, увидъль портреты сына въ военныхъ доспъхахъ, приказаль немедленно всъ ихъ убрать, предупреждая, что если зайдеть и увидить и въ слъдующій разъ «генераловъ», безъ разговоровъ отправить меня съ портретами въ Чека. Я немедленно переслала ихъ

на храненіе къ знакомому присяжному повъренному.

Дни шли, положение мое становилось все болье и болье критическимъ, придирки и наблюденія Домоваго Комитета, изнурительная физическая работа, недобданіе, отсутствіе всякихъ изв'єстій о муж'ь и сын'ь — измучили меня, я таяла съ каждымъ днемъ. Скоро, не имъя больше вещей, чтобы продавать и пополнять мой бюджеть, я должна была отказаться отъ услугь и моего рабочаго, платить было нечемъ. Я опять осталась одна и только ужасно боялась, какъ бы не слечь и не очутиться въ больниць, гдь больные замерзали, гдь не было ни медикаментовъ, ни мъста, валялись въ повалку на полу. Хирурги отказывались дълать операціи, такъ какъ оть стужи — они не могли держать инструмента въ рукахъ. А народъ меръ и меръ, какъ мухи. 30 тыс. гробовъ въ мъсяцъ не хватало, брали на прокатъ. Мой сослуживецъ и старинный знакомый, баронъ А. И. Притвицъ отъ истощенія ослѣпъ, вскорѣ умеръ; онъ былъ владълецъ богатъйшаго мајората въ Ямбургскомъ уъздъ. Похоронили его въ общей казенной могиль. Такъ какъ гроба жена не могла купить, то на кладбище она повезла его въ большей корзинъ, благо онъ былъ очень небольщого роста, обернутаго въ простыню, поставила на розвальни, сама приткнулась около. Но про себя должна сказать, Богь меня храниль. Я потеряла, правда, два пуда въсу, была желта какъ воскъ, отъ въчно мокрыхъ, никогда не просыхающихъ

ногъ (галоши мон знаменитыя послужили только мѣсяцъ). Миѣ свело пальцы на ногахъ, руки отъ стирки и стужи приморожены, отъ дыма печурки, недоѣданія и усиленной непрерывной письменной работы сильно ослабли глаза, но я за два года ни разу больна не была. Постичь не могу, какъ въ 60 лѣтъ можетъ такъ ко всему приспособиться человѣческій организмъ.

Но булу прододжать по порядку. Однажды, когда я исполняла одну изъ тяжелыхъ очередныхъ моихъ работъ, зашла ко мнв моя пріятельница, изв'єстная общественная дъятельница, очень душевный человъкъ, пришла въ ужасъ отъ условій моей жизни. Предложила перебхать къ ней; у нея была большая — ея эмигрировавшихъ друзей — квартира и прислуга. Я была безумно счастлива. Наконецъ не быть одинокой! На новосельъ я блаженствовала 10 дней. Пошли аресты, особыя гоненія на партію кадетовъ. Моя пріятельница состояла предсълательницей Комитета Калетовъ въ одномъ изъ районовъ, ее убъдили скрыться, прислуга меня немедленно бросила, поступила въ богатый еврейскій домъ, и опять я осталась одна, въ большой квартиръ — я да еще черный котъ, неумолчно мяукавшій съ голоду, да и я сама была не лучше его. Зачастую я вставала ночью проглотить хоть стаканъ воды, или погрызть сырой морковки, чтобы заглушить щемящій голодъ. Тысячъ назначеннаго мнъ жалованья я не видъла три мъсяца за отсутствіемъ въ Государствъ денежныхъ знаковъ. Я уже разгуливала въ сапогахъ съ отставшею подошвою, привязанною веревкою, но это ничуть меня не смущало, такъ какъ такихъ франтихъ, какъ я, было много. Тоскливо было отсутствие освъщения въ темные зимние вечера, зачастую электричества частнымъ лицамъ совсъмъ не давали, обыкновенно оно горъло съ 10 до 12, когда вст мы полумертвые отъ усталости валились спать. Впрочемъ, были ночи, когда электричество блистало во всю, — это въ тв зловъщія ночи, когда производились обыски и аресты. Вст это знали, вст трепетали измученные и издерганные въ ожиданіи пріятнаго визита. Но въ дни мрака было тоже жутко. Не имъя ни керосина, ни свъчей, въ моей конуръ, выходившей на черный дворъ, совствить одинокая, съ обуревавшими меня печальными думами о близкихъ, оторванныхъ судьбою отъ меня, я коротала мои вечера, изръдка зажигая драгоцънныя спички, чтобы посмотръть который часъ. И воть въ одну изъ освъщенныхъ электричествомъ почей въ 3 часа раздались на черной лестнице оглушительные звонки, петерпъливые удары въ дверь и крики. Вскочивъ съ кровати — я логалалась — обыскъ! Такъ какъ у меня въ комнать температура была на нуль, я спала одътая, да еще прикрытая разнымъ тряпьемъ. Около меня всегда лежали мои драгоценности, письма и фотографіи сына, перевязанныя. Въ одну минуту я схватила ихъ, бросилась въ уборную и съ сокрушеннымъ сердцемъ утопила. Направилась къ дверямъ, а удары становились все свиръпъе и свиръпъе, того и гляди двери снесуть. Открыла дверь, за ней 5 дътинъ «краса и гордость революци», двое съ ружьями, тутъ же и председатель Домоваго Комитета — «салонный танцоръ», какъ онъ называлъ себя, а также и управляюицій домомъ, — бывшій старшій дворникъ, — все по закону, все честь честью. Потребовали у меня документь, онъ былъ у меня тоже на готовъ, народъ мы стали всь вышколеный; убъдившись, что я пахожусь на совътской службь, да еще «отвътственная работница», направились въ комнаты, шарили вездъ, все перевернули, читали письма, рвали, отбирали бумаги. Найдя хорошій сафьяновый портфель, хотя и пустой, — забрали. Послъ многое изъ хорошихъ хозяйскихъ вещей, оказалось, «эксиропріпровали» (это новомодное у насъ слово). Взяли телефонный списокъ съ фамиліями, курили, острили и только въ 5 утра закончили всѣ операціи. Съ меня сняли опросъ — «гдѣ хозяйка, когда вернется?» — Сказала, что переъхала я всего 10 дней, наняла комнату, хозяйки почти не знаю, а повхала она, какъ сказала, въ Новгородскую губернію за провизіей. Управляющій прибавиль: «ей 60 льть, глука какъ стына и не работоспособна». «Знаемъ мы этихъ глухихъ да нъмыхъ, работать паразиты эдакіе не хотять, а народъ мутить ихъ дело. Счастье ея, что намъ подъ руки не попалась, а мы прібхали ее прокатить въ Петропавловку. Да мы не прощаемся, а до свиданія», — утышили они меня. Черезъ два часа послѣ этого пріятнаго ночного отдыха я уже бъжала за кипяткомъ въ чайную, а оттуда на

Иля душевнаго моего успокоенія до меня то и діло доходили вівсти о смерти кого либо изъ оставшихся въ Петроградъ друзей и знакомыхъ. Умерли отъ истощенія и голода моя нев'єстка бар. Ш. Врангель, племянница М. Вогакъ, родственница еще одна, М. Н. Аничкова, умерла отъ сыпного тифа, А. П. Арапова, дочь Натальи Николаевны Пушкиной, по второму браку Ланской, обратилась въ въшалку, обтянутую кожей. Умерла въ нищетъ княгиня Е. А. Голипына, бывшая начальница Ксеніинскаго Института. Ради существованія, пока не слегла, несмотря на свои 68 літь, во всякую погоду торговала на улицъ бубликами; сестра ел, Е. А. Депревицкал, — также скоро послъ нея умерла. Эм. Ал. Эллисъ, бывшая фрейлина, дочь коменданта Петропавловской кръпости былыхъ временъ, умерла отъ изнуренія. Разстръляны въ то время были наши племянники бар. М. и Г. Врангель, при потрясающей обстановкъ, А. И. Араповъ, — это только мон друзья, — общее же число жертвъ было безчисленно. А сколько сидъло по тюрьмамъ. Порою, казалось, вернулись времена Іоанна Грознаго, людей изводили и въ одиночку, и скопомъ, со всевозможными муками и терзаніями.

Однако, я все время отвлекаюсь, но воспоминанія такъ еще болізаненно живы и напряжены, такъ напираютъ, кажется, что еще не достаточно наглядно обрисовала «коммунистическій рай», и все новымъ и новымъ прим'вромъ, новымъ штри-

хомъ хочется дорисовать эту картину.

работу, на службу до пяти вечера.

Но возвращаюсь къ моему повъствованію. Вскоръ хозяйка дома дала мнъ внать, къ большому моему огорченю, что ей вернуться на квартиру не прійдется. Немедленно меня уплотнили. Со мной теперь жили еврейка, два еврея, счетчица Народнаго Банка — бывшая горничная у одной моей хорошей знакомой; жила еще, хотя ворчливая, но хорошая старушка, бывшая няня, но она вскоръ перебралась въ деревню, а на ея мъсто поселился рядомъ со мною ужаснъйшій красноармеецъ. Горничная въ былое время получала отъ меня на чаи, именовала меня «Ваше Сіятельство», теперь была такъ важна, что и приступа къ ней не было. Однажды, попросивъ оказать мнѣ незначительную услугу, я положила передъ нею 100 рублей, для меня въ то время это былъ пълый кушъ, она швырнула ихъ: «Ну да, буду я съ вами валандаться. А дрянь то эту уберите, что я на нее купить могу, въдь это даже не гривенникъ». Положимъ, она была права, да большаго то дать ей у меня самой не имълось. Пъвица эта съ трудомъ подписывала свою фамилю, но жалованье получала такое же, какъ и я, да въ придачу громадный паекъ, и еще подкармливалась изъ деревни, и находила, что «теперь не жизнь, а малина».

Всв они разместились въ лучшихъ комнатахъ, я же жила въ самой маленькой, которую взяла ради экономіи моего крошечнаго запаса дровъ. Евреи топили у себя дважды въ день, такъ какъ служили въ Лъскомъ.

Парадныя комнаты были очень хорошо омеблированы. Мебель была корельской березы и краснаго дерева, зеркала, картины. И во что обратвли все это скоро новые обитатели? Ставили въ комнатахъ самовары, дымъ столбомъ стоялъ, сушили бѣлье мокрое на креслахъ и т. д. Краспоармеецъ былъ мой ближайшій сосѣдъ. По дому онъ расхаживалъ въ бѣлыхъ подштанникахъ, въ туфляхъ на босу ногу, съ трубкою въ зубахъ, горланилъ на всю квартиру неприличныя пѣсни, безцеремонно на моихъ глазахъ любезничалъ съ горинчною, зачастую ночью собиралъ у себя «общество»; что они тамъ дѣлали, не знаю, а только гоготъ, гамъ и пѣсни не давали миѣ не разъ заснуть до утра. Впрочемъ, все это было только безпокойно, но не страино, возрастъ мой и видимая нищета спасали меня отъ худшаго. Вся эта компанія жила припѣваючи, ни въ чемъ сравнительно себѣ не отказывала, меня же третировала и за нищету презирала. Зачастую, вдыхая въ себя аромать жарившагося у нихъ гуся или баранины, миѣ отъ раздражавнаго мой апетить запаха дѣлалось дурно.

Съ марта 1920 года въ жизни моей началось новое осложнение. Въ газетахъ промелькнула фамилія Главнокомандующаго Вооруженными Силами Юга Россіи генерала Врангеля (какъ я уже сказала выше, моего сына), дальше все чаще и чаще. Вст сттны домовъ оклеивались воззваніями и каррикатурами на него. То призывали встхъ къ единенію противъ нъмецкаго пса, лакея и наймита Антанты, — врага Рабоче-Крестьянской Республики Врангеля, то изображали его въ видъ типа союза русскаго народа. — Облака, скалы, надъ пими носится старикъ съ навнешими бровями, одутловатыми щеками, сизымъ носомъ, одътый въ мундиръ съ густыми эполетами, внизу подпись: «Бълогвардей-

скій демонъ» и поэма:

«Печальный Врангель, духъ изгнанья Виталъ надъ Крымскою землей» и т. д.

Были и поострѣе, но для чистоплотной печати не годятся. Въ ушахъ имя Врангеля жужало тогда повсоду, на улицѣ, въ трамваяхъ (и развѣ не чудо, что жуцѣлѣла?). Каждую ночь я мѣияла мой ночлегъ, находила пріютъ, то у однихъ, то у другихъ. Мои доброжелатели заволновались, кто передлагалъ мѣ перемѣнить паспортъ, кто переѣхатъ въ окрестности, одна организація предложила миѣ изъ какихъ то суммъ Колчака меня ежемѣсячно субсидировать, чтобы я оставила службу; два другихъ большихъ учрежденія въ память второго покойнаго моего сына (историка и критика искусства) также предложили свою помощено въ ннвалиды записываться не хотѣлось, да и служба была моя единственная отрада, въ ней я находила забленіе отъ всѣхъ ужасовъ жизни. Отъ денетъ я съ признательностью отказалась, а воспользовалась предложеніемъ устроитъ меня въ Общежитіе въ окрестностяхъ Петрограда, подальше отъ властей. «Съ глазъ долой, изъ сердца вонъ», какъ скѣясь говорили миѣ мои друзья.

Прописали мени тамъ вдова Веронелли, художища. На службу надобно было тадить ежедневно чуть сейть. Но, что бы мить ни предстояло, я бы все приняла, лишь бы мить избавиться оть монкъ городскихъ мучителей, да въдь и горничная отлично знала, кто я, и каждую минуту могаа меня предать. А развъ по счастье было избавиться оть ихъ глумленій и униженій. Помию одинть изътакихъ случаевъ. Оть отсутствія топлива зимой лопнули водопроводных трубы, мы должны были сами себт добивать воду, изъ состадняго дома тащить въ третій этажъ по грязной, примерзией, скользкой лъстинцъ. Краспоармеецъ принесъ для горпичной, еврей для еврейки, мить принести было некому.

Попробовала было въжливо попросить одинъ кувшинъ у еврейки. Завизжала, руками замахала: «вода моя, моя». Нечего дълать, взяла свое ведро, отправилась по воду. Изнемогая, обливаясь потомъ, несмотря на морозъ, съ трудомъ удерживая невольно струившіяся по щекамъ слезы, я приплелась съ моимъ ведромъ въ кухню, гдъ сидъла вся компанія. Увидя мой жалкій видъ, они пожатились со смъха, а дъвица задорно мнѣ крикнула: «что, бывшая барынька, тяженько?» «Ничего, потрудитесь, много на нашей шеѣ то понаъздились!» Чтобы не доставить имъ еще большую радость увидъть меня разрыдавшейся, я безмольно съ моимъ ведромъ пошла къ себъ, стараясь не слушать несшіяся мнѣ вслъдь остроты.

И воть теперь мит предстояла радость уйти оть этихъ звтрей. Поселившись въ Общежити, я сразу почувствовала себя въ раю; положимъ, рай своеобразный: я помъщалась въ «четвертушкъ» — это четвертая часть комнаты, какъ въ пьесахъ Горькаго «На днъ», отдъленная ситцевыми занавъсками. Въ каждой четвертушкъ стояла желъзная кровать съ соломеннымъ блиномъ вмъсто тюфяка, шкапъ, столъ, два стула, умывальникъ на ножкахъ и ведро. Двъ обитательницы на своей сторонъ имъли окна, двъ — двери, мнъ досталась безъ окна. Двъ жилицы были милыя образованныя дъвушки, а моя сосъдка голова въ голову — истеричная старая дъва, учительница. Въ былое время она частенько заб'єгала ко мн'ь, ходила передо мной на заднихъ лапкахъ, а теперь если я впотьмахъ уроню ложку, или близко къ ея занавъскъ подвину стулъ, кричала на меня, какъ на собаку. «Ишь обнаглъла, какъ Крымская Ханша, Крымъ то пока не вашъ», и т. д... Но, по счастю, туть, въ Общежитіп были цвлые десятки пріятныхъ, образованныхъ, душевныхъ людей, какъ бы твни прошлаго, чудомъ уцълъвшія. Все очень извъстныя фамиліи, но зная, что коммунисты распоясались, то, чтобы не подвести техъ лицъ, отъ наименованій воздержусь. Кром'в нихъ были сестры милосердія, разные служащіе «по неводъ», однимъ словомъ, какой то оззисъ въ Дьявольской Совденской пустынъ. Но мы жили насторожь съ опаской. Ежедневно, чуть свъть, во всякую непогоду я ташилась къ трамваю на службу. Все чаще и чаще трамваи опаздывали, или среди дороги, за отсутствјемъ электрической тяги, останавливались и приходилось шлепать пъшкомъ. Все чаще и чаще стали поговаривать, что намъ грозить быть выброшенными, комиссары уже посътили насъ и собираются зданіе реквизировать для дома отдыха рабочимъ. Боже! Неужели еще скитаться. Мы жили, не зная, что ждеть насъ завтра. По счастью, на меня напало равнодущіе, а не отчаяніе. Буду ли заточена въ тюрьму, или умру съ голода, не все ли равно? Я уже ничего не ждала, плыла по теченію и тупо

И вдругь... въ концѣ октября 1920 года, однажды, когда я уходила со службы, швейцаръ мнѣ сказалъ: васъ спрашиваютъ. Смотрю, незнакомая дѣвица финка. Она просила меня выйти съ ней на улицу, такъ какъ должна со мной говорить по очень важному дѣлу. Мы вышли. Она сувула миѣ клочокъ бумаги, со знакомымъ характернымъ почеркомъ моей самой близкой пріятельницы, жившей со дня революціи въ Финляндіи. Она писала: «Вашть мужживъ Буду счастлива видѣть васъ у себя, умоляю воспользуйтесь случаемъ, довѣрьтесь подателю записки вполнѣ. О подробностяхъ не безпокойтесь, все устроено». Побѣгъ организовать стоило тогда 1 милліонъ совѣтскихъ денегъ, на финскія марки 10 тысячъ. На мой вопросъ: когда ѣхать? куда? Дѣвица мнѣ сказала — завтра, безъ всякаго багажа, одѣвътесь потеплѣе, пођеге по

морю часа  $3^1/_2$ —4 на рыбачьей парусной лодкѣ. Все устроено, ни о чемъ не заботътесь, — дала адресъ, гдѣ встрѣтиться. Я выхода, какъ дальше жить, не видѣла; какъ ни труденъ мнѣ казался путь, — я согласилась. По ночамъ были уже морозы, заливъ покрылся уже саломъ, это оставался послѣдній случай до первопутка.

\*

Какъ всегда, въ 5 часовъ я направилась въ мое дачное убъжище, никому не сказала ни слова. Промаявшись ночь подъ обуревавшими меня мыслями, въ 7 часовъ утра была уже у трамвая, отправилась на службу. Такъ какъ у меня былъ отдъльный служебный кабинеть, я незамътно собрала всѣ мои работы, положила на видное мъсто. Чтобы не подрести мое служебное учрежденіе, ни въ чемъ неповинее, въ случаю обнаружатъ мой побъть, я на самый видъ положила мое прошеніе: «По случаю свъвнаго переугомленія прощу о 2-хъ мѣсячномъ отпускъ», и съ щемящимъ сердцемъ, ни съ къмъ не просившись, покинула мой милый Аничковскій дворецъ. Такъ какъ трамвая по Невскому не ходять, передвиженій другихъ, кромъ пъшаго, нътъ, мнѣ пришлось плестись пѣшкомъ на Тучкову Набережную, гдѣ мнѣ было назначено свиданіе. Меня угостили жидкой теплой кашицей и ржанымъ кофе съ чернымъ хлѣбомъ. Подкръпившись, двянулись съ финкой въ путъ; намъ, оказывается, надо направляться на Балтійскій вокзалъ, куда дальше, не говоритъ. Видать, вышколена хорошо и очень осторожна и предусмотрительна.

День быль субботній, когда обыкновенно назначается дровяная повинность. Всь трамвайные пути заняти платформами съ дровами. Пришлось ждать 2 часс. Наролу у трамваевъ скопилось множество, вагоны брали съ боя. Не попавъ въ нъсколько вагоновъ, мы, наконецъ, вцъпились въ одинъ, вися почти въ воздухъ, пока не удалось протиснуться въ вагонъ, гдъ люди были, какъ сельди въ бочкъ, но, наконецъ, добхали. Финка, меня провожавшая до мъста отбытія, отвела меня въ сторопу, просила съ ней не говорить, ни о чемъ не спрашивать, сообщила, что брать моей пріятельницы тоже б'єжить, по такъ какъ уже разъ за неудачный побыть просидъль и сколько мъсяцевъ въ тюрьмъ, очень трусить, а узнавъ, что и я блу, хотбль сейчась же вернуться, съ трудомъ его уговорили, просилъ меня не подавать вида, что съ нимъ знакома, и предупреждаетъ, если нагрянеть опасность, побъжить, мив же совътуеть бъжать въ противоположную сторону. Много, дъйствительно, было неудавшихся побъговъ, многіе были за нихъ засажены въ тюрьмы, а недавно на границъ застрълена княгиня Голицына, рожденпая Бекманъ, дочь бывшаго Фипляндскаго Генералъ-Губернатора. У меня было жуткое чувство. Смерть оть разстръла и насилія надо мной во имя сына, думалось мив, я приняла бы спокойно, — это быль бы мученическій візнець для меня, какъ и для многихъ жертвъ, по дать большевикамъ законный поводъ меня уничтожить какъ то казалось миъ зазорнымъ.

Положилась на волю Божью! —

Подали теплушки; за износомъ вагонов, на пригородныхъ дорогахъ передвигаются только въ теплушкахъ. По случаю субботняго дия тъзлю по дачамъ много разнаго народу, много красноармейцевъ направлялось въ Орапіенбаумъ. Если бы они знали, какой заложинческій призъ подл'в инхъ, думала я. На станціи Мартышкино моя спутница потинула меня за локотъ. Пора выходить! Уже смеркалось. Долго мы брели въ разбродъ, мои спутники, видимо, во всякую

критическую минуту, готовы были меня покинуть. Дойдя до спуска къ морю, показалась какая то фигура, направлявшаяся прямо на насъ, сердце защемило, но вотъ финка — моя спутница — спъшно бросилась къ нему, что то пошентала и велѣза намъ слѣдовать за нимъ. Мы спускались молча къ шоссе, по которому были разбросаны хатки, вдали слышался плескъ моря, которое или погубить насъ, или спасетъ! Къ одной изъ хатъ мы и направились. Насъ встрътили хозяева — онъ русскій, она финка. Съ большими предосторожностями они впустили насъ, бросились закрывать ставии, зажгли ночникъ.

На мой вопросъ: «когда же въ путь?» — сказали: «часа черезъ два, когда совсъть стемитъстъ». Просили насъ громко не говорить, не выходить, такъ кака патрули красноармейцевъ время отъ времени проходять мимо — мы попросили тъсть. Дали все тотъ же вареный картофель, и ржаной кофе съ чернымъ хлтбомъ. Мы стали съ нетеритънемъ ждатъ рыбака. Моя спутница что-то была въ ажитація, шептались о чемъ то, по фински спорили. Вотъ уже и 11 часовъ вечера. Дъвица, очень огорченная, сообщаетъ: сегодня тъхать нельзя, рыбакъ «мертвенки пьянъ». Что дълать? Возвращаться обратно? Невозможно, только

что отошель последній поездь.

Такое напряженіе силь и нервовъ, неужели даромъ? Вернувшись завтра утромъ въ Петроградъ, дълать новую попытку побъга, опять переживать пережитое, казалось непосильнымъ!.. Но выхода другого не было. Остались ночевать. Я съ дъвицей улеглись на широкую подозрительнаго вида кровать, брать пріятельницы туть же на полу, хозяева въ кухнъ; измученные и физически, и нравственно, мы заснули, какъ мертвые . . . И вдругъ, у дверей послышались тяжелые шаги, голоса возбужденныхъ хозяевъ — мнъ вспомнился матросскій налеть, мы вскочили, какъ ошпаренныя; слышно было, тащили что-то, ступени лъстницъ скрипъли, видимо направлялись на чердакъ. Оставаться въ невъдъни я больше не могла и бросилась къ дверямъ, дъвица за мной, а спутникъ нашъ спаль, какь убитый. Въ полуоткрытую дверь, мы увидъли людей, которые тащили ящики и мъшки на чердакъ. Ночью? Въ чемъ дъло? Финка на мои вопросы только махала рукой, чтобы я молчала. Наконецъ, проводивъ людей, явились хозяева радостные, возбужденные, и сообщили, что «дъло сегодня вышло важное: 25 бутылокъ спирту, табаку, много мъшковъ муки привезли и заработокъ будеть хорошій, на зар'є придуть и покупатели, товаръ уже запроданъ». Насъ просили не шевелиться и не выходить. Ясно — мы находились въ гиъздъ контрабандистовъ. Не хватало еще этого! Попасться матери Главнокомандующаго Арміей въ такой компаніи, воть бы злорадствовали!

Промаялись остатокъ ночи. Чуть свъть явились покупатели, то же шептание, препирательства, тасканіе кулей и ящиковъ. Я потребовала, чтобы минотвътили опредълено, ъду ли я сегодия, иначе я съ первымъ же поъздомъ вернусь въ Петербургъ. Финка поклялась, что въ сумеркахъ выъдемъ, что

пьяница запертъ и до вечера его не выпустять, дабы не напился.

Прошелъ томительный день въ уныніи и молчаніи. Въ щелочку окна видѣли въ геченіе дня пѣсколько прошедшихъ мимо красноармейскихъ патрулей. Сердце екало, что скрывать. Накорпили насъ черными макаронами и простоквашей, это ужъ было пѣсколько получше Совденскаго пойла. На нашъ вопросъ хозяевамъ, сколько должны? Намъ отвѣтили — 8 тысячъ; такъ какъ эти тысячи были совѣтскій мусоръ, то не споря уплатили.

Но вотъ стемитьло. Появился нашъ долгожданный рыбакъ, съ двумя товарищами, и хотя пьяны вполит не были, но видимо хозяева наши, изъ своей добычи, спиртомъ ихъ угостили, они были на веселъ. Раздумывать было некогда. Перекрестились и пошли. Ночь была морозная, мрачная, беззв'яздная. Подойдя къ морю, все время озираясь, перешептываясь и насъ нервируя, фины вытащили изъ амбара лодку и пустили ее съ берега. Она откатилась далеко. Подойти къ ней по водъ было немыслимо, рыбаку вода была до пояса; и вогь не успъла я опомниться, какъ финъ подхватилъ меня, какъ узелъ, и возложилъ на спину стоявшему въ водь, тотъ въ свою очередь, дойдя до лодки, свалилъ меня, какъ мъщокъ, въ лодку. Наконецъ, готовимся въ путь. Съ финской дъвицей мы очень сердечно распрощались еще въ хатъ, я просила ее безъ надобности не рисковать идти съ нами на берегь. Долго не могли сдвинуть лодку съ мели. Она была маленькая, рыбачья, парусная. Нась "Бхало пятеро, три рыбака, брать моей пріятельницы, все время молчавшій, какъ н'ємой, и я. Время казалось в'ячностью, холодокъ пробиралъ. Но воть лодка заколыхалась, машинально мы съ спутникомъ моимъ перекрестились, лодка то поднималась, то опускалась. Изръдка налетала волна, обдавая насъ ледяной струей. Рыбаки то и дело черпали ковшами воду со дна лодки, а вода все навапливалась и накапливалась. Ноги мои были мокрехоньки. Посмотръла на ручные часы: ровно 8 вечера. Но воть перемънился вътеръ, фины зашентались, заволновались, стали перемънять парусъ. Намъ сказали, что мы должны сидъть тихо, вътеръ не попутный, придется направляться на Толбуховскій маякь, огибать Кронштадть, гдъ все время море освъщается рефлекторами. Меня ткнули, иначе я не могу сказать, на дно лодки, прося, пока профлемъ, лежать и не двигаться. Теперь ужъ я вся была мокрехонька, меня точно обволакивала ледяная кора. Зубъ на зубъ не попадалъ. Холодъ убилъ во мив всякій страхъ, ни большевики, ни чека ни что меня не стращило — лишь бы чьмъ нибуль прикрыться. Но ни у кого ничего лишняго изъ одежды не было.

Рефлекторы снопами свъта освъщали море: затаивъ дыханіе, фины управляли лодкой... Наконецъ, миновали страшное пугало Кронштадтъ, вокругъ только безбрежное море, небо все также мрачно, ни луна не свътить, ни зв'єздъ не видно. Ноги, кажется, окостен'єли, трясеть, какъ въ лихорадкі, часы бъгуть, объщанные 31/2 часа путешествія давно прошли. Время показываеть 3-ій часъ ночи, а мы все носимся и носимся по волнамъ. Сильный порывъ вътра сорвалъ парусъ, мачта обломалась. Конца нашимъ приключеніямъ нътъ. Фины, вст трое во весь рость, поднялись въ нашей маленькой лодкт, нервничають, суетятся, изъ весель налаживають мачту, натягивають парусь, вокругь волпующееся море, того гляди захлеснеть лодку, которая накреняется то направо, то наліво. Духъ замираеть... но ледяная кора, меня обволакивающая, и мучительныя боли моихъ еще ранъе отмороженныхъ рукъ и ногъ отвлекаютъ мое вниманіе. Въдь какъ никакъ 25 Октября, ночь, заморозки, промокли мы до костей — сижу полуживая! Наконецъ, парусъ налаженъ, двинулись, фины увъряють, что скоро берегь, сколько ни вглядываюсь, береговъ не вижу.... Еще новое испытание! Повалиль густьйший сифгь, былой пеленой закрыль горизонть, ледяныя капли струятся по шев, за спину, вся шляна мокра, голова стынеть. Фины съ трудомъ направляють лодку. Мотались мы, могались, взгляиула на часы — четвертый часъ ночи!

Уже 8 часовъ нашего странствованія! Снѣтъ меньше и рѣже. Вдали стали вырисовываться, какъ будто, очертанія береговъ. Фины зашевелились, мой, казалось, до сихъ поръ пѣмой спутникъ улыбнулся, окликнулъ меня, радостно закивалъ головой. Дѣйствительно, вотъ и спасительный берегъ. Фины сняли парусъ,

пошли на веслахъ. Я пока радости спасенія не ощущала, душа гочно тоже оледенѣла. Фины, опасадсь патрулей, видимо трусили, торопили меня выходить но я не только идти, встать на ноги силъ не имѣла. Одинь изъ нихъ подхватиль меня подъ руки, другой за ноги, потащили и бросили меня на берегъ, какъ утопленнипу. На наши вопросы, гдѣ мы? — замахали руками и подхватили свои пустые изъ подъ товара мѣшки, ползкомъ крадучись скрылись за деревьями. Я осталась вдвоемъ съ моимъ спутникомъ. Я продолжала лежать, онъ же совсѣмъ преобразился, оживился, помогъ миѣ встать, торопилъ меня идти. Но куда?.. Часы показывали 25 минуть пятаго. Свѣтъ чуть брезжилъ... Мы поплелись. Шли по лѣсу, терялись въ догадкахъ, гдѣ мы?...

Отъ ходьбы помаленьку я стала оттаивать и физически, и душевно.

Уже свътало, вдругь ноги запутались въ какую-то проволоку, вглядъвшись, мы увидъли проволочныя загражденія, вблизи разставленныя пушки. Мой спутникъ, знавшій хорошо Финляндію, сказалъ мив: «а знаете, в'єдь мы попали на фортъ Ино, надо идти по направленію Теріокъ въ противоположную сторону». Повернули, шли по лъсу, изръдка попадались заколоченныя на глухо дачи; когда то здъсь жило много русскихъ дачниковъ, теперь тишина мертвая, ни людей, ни собакъ. Наконецъ, показалась мъстность болъе населенная. Постучались въ два дома, раздалась воркотня, но насъ не впустили. Воть засвътился огонекъ въ одной хать, видимо, хозяева уже начинають свой день. Постучались. Вышель очень симпатичный финъ съ женой. Говорить по-русски, мы объяснили, что русскіе бъженцы, и просили дать обогръться. Онъ очень радушно насъ впустиль, и о Боже! какое счастіе! передо мной жарко горящая печь!.. Понемногу моя ледяная кора начала оттаивать, вокругь меня текли потоки. Такъ какъ мнъ нечъмъ было замънить мое промокшее трящье: въдь я бъжала, въ чемъ была, хозяйка сняла мои рваные башмаки съ подвязанною веревкою подошвами, пальто, шляпу, посадила у печки, накинувъ на меня какое-то свое ватное одъяніе. Боже! Боже! какое блаженство! Мнъ кажется, я никогда не испытала болъе пріятнаго ощущенія, точно оть смерти я возвращалась къ жизни!

Я почувствовала сильный голодъ, но, къ сожалѣнію, въ карманѣ на двоихъ у насъ было только 16 фин. мар. Я стала совѣтоваться съ моимъ спутникомъ, какъ быть, и вотъ онъ, набравшись уже теперь храбрости, сказалъ мнѣ: «знаете тго, я сообщу ему, кто вы» (это было еще до крымской катастрофы), навѣрно онъ знаеть о Башемъ сынѣ, повѣрить намъ и насъ накормитъ, а затѣмъ мы дадимъ ему записку къ сестрѣ, и она за насъ все, что слѣдуетъ, ему заплатитъ.

И дъйствительно — не ошибся. Какъ только онъ объяснилъ фину, тотъ очень заинтересовался, позвалъ старуху мать, дътишки оботушили насъ. Финъ этотъ, оказалось, рыбакъ, прежде часто бывалъ въ Петроградъ и сочувственно относится къ русскимъ бълымъ, имъя свъдънія объ ужасахъ Петроградской жизни.

Нав\$рно, видъ у насъ быль очень дикій, съ такимъ вниманіемъ мы все разсматривали.

Подали горячій, дымящійся кофе и съ сахаромъ!.. и съ молокомъ! Ну и наълись же мм. Кровь по жиламъ клокотала, стало даже жарко... Одежды просохли, я натянула свое тряпье, — пальто торчало, какъ накрахмаленное, —

и мои ссохиніяся громадныя сапожища, съ подвязанными веревкою подошвами, голову украсила сморшенной, съежившейся отъ печки шляпою.

Пора двигаться дальше; карантина нельзя миновать. Финъ сказалъ, что дастъ экипажъ и довезетъ насъ до Теріокъ. «А далеко», спросила я. «Да, 20 верстъ», сказалъ онъ. Но что это значило, послъ всего пережитаго. Подали экипажъ, — телъгу съ соломой, другого у него не было, но и это пустяки, жизнь закалила. Горячо поблагодаривъ радушныхъ финовъ, влъзли на телъгу и помчались, такъ и подскакивая на каждомъ ухабъ. Три безсопныхъ ночи, мучительная стужа, страхъ быть пойманнымъ и арестованнымъ или очутиться на двъ морскомъ — все, все было забыто, все осталось позади!

Около 9 утра мы прибыли въ карантинъ. Опросы, формальности. На меня смотръли, какъ на бълую ворону. Мой спутникъ покатывался со смъху, глядя на великолъпіе моего облаченія. По окончапіи всъхъ формальностей, мы были водворены въ карантинъ на 2 недъли. И что значитъ нервный подъемъ, въ облать, послъ всего мной продъланнаго — не схватила даже насморка. Только человъческая пища, послъ Совденскихъ отбросовъ, оказалась во вредъ моему желудку, пока я свыклась. Во время моего пребыванія въ карантинъ, ввиду полившейся въ мъстной газетъ замътки объ отважной путешественницъ настери генерала Врангеля, спасшейся въ Финляндіи, я получила массу сочувственныхъ писемъ отъ знакомыхъ и незнакомыхъ русскихъ и особенно тронувшій меня адресъ отъ многихъ финскихъ семействъ, выражавшихъ удовольствіе, что я нашла пріють именно у нихъ въ Финляндіи и массу лестныхъ словь о сынъ.

Американская миссія такъ заботливо и впимательно снабжала меня все время, пока я находилась въ карантинъ всякими явствами, а на первое время и кой какими теплыми вешами.

Такое общее человъческое отношение ко мнъ и уважение, отъ котораго я за 2 года отвыкла, умиляли меня.

Я чувствовала себя, какъ бы въ сказкъ въ родъ Царевны-Лягушки, сбросившей свою оболочку и обратившейся въ Царь-Дъвицу.

Вскоръ я получила полную свободу.

За мной прітхала моя спасительница и увезла къ себъ, въ прелестную виллу31/, мъсяца, въ ожиданіи визы и ради отдыха, я прожила у нея, окруженная 
самой нъжной заботливостью, и несмотря на всъ тяжелым переживанія а сына 
въ связи съ послъдовавшей Крымской катастрофой, совсъмъ пришла въ пормуВъ февралъ я отправилась въ Дрезденъ къ мужу, гдъ мы и живемъ бъженцами, 
в унывая, а върп и падъясь на возрожденіе и расцвътъ нашей несчастной 
дорогой родины.

На этомъ я еще не кончаю. Не желая прерывать цёлость впечатлёнія монхъ личныхъ переживаній, я не отвлекалась въ сторону общихъ вопросовъ, теперь же хочу, для полноты картины, вернуться назадъ къ моему повъствованію и сказать кратко еще объ общемъ состояніи несчастнаго Петрограда въ дин большевиковъ.

Вибшийй видъ его принялъ налетъ слегка буколическій. По Невскому, за исключеніемъ мелькающихъ съ комиссарами автомобилей и изръдка грохочущихъ грузовиковъ, другого передвиженія, кромѣ пъшаго, нътъ. Многія улицы и Невскій у Александровскаго театра покрыты лужайками. Воздухъ чище и прозрачиње, чъмъ прежде, такъ какъ фабрики и заводы бездъйствуютъ. Большая часть обывателей двигается по дорогъ, а не по тротуарамъ. У многихъ за плечами котомки съ пайками. Многіе жуютъ тутъ же на улицъ, только что полученный въ городской лавкъ по карточкъ, хлъбъ. Передъ моимъ отъъздомъ, осенью голодные обыватели были обрадованы. Въ Петроградъ прибыли громадныя партіи яблокъ. Выдавали по многу и на пайки, и по карточкамъ. Яблоки жевали повсюду и на улицъ, и въ трамваятъ, и на службъ. По этому поводу разсказываютъ, остроумное замъчаніе одного прибывшаго въ Петроградъ иностранца: «Что же это такое?» — недоумъваетъ онъ: крусскіе все плачутся, что имъ нехорошо живется, а сами живутъ, какъ въ раю: ходять голые и пълый день яблоки жуютъ».

То и дъло лѣтомъ, на улицахъ попадаются дамы, донашивающія бывшія 
элегантныя платья и шляпы, а ноги за отсутствіємъ сапогь въ вязанныхъ веревочныхъ туфляхъ съ голыми икрами à l'enfant, за недостаткомъ чулокъ Зимой, 
единственный экипажъ, очень распространенный — салазки: на нихъ перевозятъ 
домашній скарбъ, дорожныя вещи съ вокзаловъ, — извозчиковъ давно нѣтъ; добытый паекъ и купленный у мѣшечниковъ картофель; утомленныя матери везутана нихъ своихъ полуголодныхъ ребятъ. Магазины всѣ закрыты и наглухо заколочены, т. к. товары всѣ реквизированы, а предпріятія націонализированы.

Видъ обывателей помимо фантастическаго облачения обращаеть на себя ваниманіе бол'ваненнымъ отпечаткомъ на лицахъ. Физіономіи у вобъть одутловатыя, съ м'яшками подъ глазами, съ восковымъ налетомъ. Въ духовномъ смысл'я положительно опустились, вопросы желудка на первомъ м'яст'я.

Я была на служб'в среди самаго цв'вта интеллигенціи, и мы зам'вчали за собой, о чемъ бы не говорили, обязательно перейдемъ на вопросы продуктовъ, о трудности ихъ добыванія и т. д. Большинство стало раздражительные, из-

дерганные и затравленные. Всъ поголовно страдають безпамятствомъ. Масса выдающихся общественныхъ и научныхъ дъятелей погибли отъ разстръловъ и голода. О разстрълъ скопомъ всъмъ извъстныхъ видныхъ дъятелей кадетской партіи, объявленныхъ вит закона, повторять не буду, это отошло уже въ исторію. Знаю, что умерли отъ истощенія академики Лаппо-Данилевскій и А. А. Шахматовъ и другіе, цълый списокъ именъ. Можно составить обширный мартирологъ погибщихъ во цвътъ дъть силь и дарованій отъ руки большевиковъ. Профессора и студенчество живутъ, какъ и другія лица интеллигентныхъ профессій, въ такомъ же подозрѣнін, какъ и былая аристократія, вѣчно въ ожидани ареста и обыска; они, какъ и остальные, стоять въ «хвостахъ» у лавокъ за селедками и ужаснымъ хлъбомъ, несуть трудовыя повинности. Ради заработка служать одновременно въ нъсколькихъ учрежденіяхъ и, конечно, наука отходить на второй планъ. Ни учебниковъ, ни учебныхъ пособій нътъ, научные журналы не издаются, заграничные не получаются, школы значатся болъе на бумагъ; въ дъйствительности же сокращены до минимума, такъ какъ нътъ помъщеній, топлива, учителей, пособій и т. д. Благодаря совмъстному обученію д'явочекъ съ мальчиками, при современной недисциплинированности и распущенности — одинъ развратъ. Въ классахъ приказано убрать иконы, запрещено носить кресты. Чтобы «революціонизировать» дітей, ихъ водять въ кинематографы до одурвнія, гдв знакомять съ похожденіями Распутина, демонстрирують пасквили на интимныя картины жизни членовъ царской семьи.

Иногда по улицамъ расклеиваютъ громадныя, въ натуральную величину, аляповатыя изображенія Николая Кроваваго, пьянаго, еле держащагося на ногахъ, въ мантіи. Съ головы валится коропа, подъ пятой груды окровавленныхъ рабочихъ и пролетаріевъ.

Организованы группы и клубы «коммунистической молодежи», слышала ихъ ръчи, что за новое поколъніе дасть оно Россіи, думать жутко!

Церкви домовыя, при учебныхъ заведеніяхъ, правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ, а также военныя — закрыты.

Духовенство не освобождается отъ обще-гражданскихъ повинностей. Газеты полны издъвательствъ и поруганій, самыхъ неприличныхъ, по адресу священнослужителей. Въ Красной Газетъ былъ даже спеціальный отдълъ: «О попахъ». Тъмъ не менъе замъчается, несомнънно, большой религюзный подъемъ. Крестные ходы, изръдка допускаемые, по настоянію части рабочихъ, привлекають сотню тысячь народа, такихъ грандіозныхъ прежде никогла не бывало. Церкви переполнены молящимися. При церквахъ образовались братства. Такъ какъ церкви теперь на иждивеніи прихожанъ, надо вид'ьть, съ какою любовью и рвеніемъ, (большинство, конечно, женщины), приводять ко дню торжественныхъ праздничныхъ богослуженій церкви въ порядокъ. Моють окна, двери, чистять образа, украшають бумажными цв тами, гпрляндами своего производства. Такъ какъ причты теперь ограничены, не только дьяконовъ, но и псаломщиковъ зачастую нъть, служить одинъ священникъ, то прихожане наперерывъ предлагають читать псалтырь. Образовали прекрасные хорошо сп'явшіеся хоры. Появился совсёмъ новый типъ священника, молодые, образованные, подчасъ съ университетскимъ образованіемъ. Особенно выд'вляется теперь отепъ Александръ Введенскій. Онъ пользуется громадной популярностью, за инмъ ходять толны народа. Прі вздъ его для служенія въ какую нибудь церковь производить сенсацію. Изъ него уже сдълали фетишъ: разсказывають даже о цъломъ рядъ его чудесъ. Это молодой человъкъ 32 лъть, съ университетскимъ образованіемъ, окончилъ два факультета, съ большой эрудиціей, увлекательный ораторъ. Такъ какъ собесъдованія, устраиваемыя имъ по разпымъ частнымъ учрежденіямъ, собирали такое скопленіе народа, что залы не могли вм'єстить, и вокругь зданія были большія сборища толпы, рвавшейся его послушать, то власти запретили ему собесъдованія. Онъ перенесъ ихъ въ церковь. Всъ его ръчи чужды всякой политики; мит случилось присутствовать на двухъ изъ бестадъ. Темы были: «Объ уныніи», а вторая «Что такое счастіе?». Я вынесла глубокое впечатл'єніе, громадная эрудиція, глубокая віра и искренность. Проповіди его совсімь своеобразныя. Много тепла, сердечности, дружественности, я бы сказала: подъ впечатл впіемъ его словъ, — озлобленіе смягчается. Чувствуется его духовная связь съ паствой. Богослужение его — экстазъ. Опъ весь горить и все время приковываеть вниманіе, наэлектризовываеть вась. Очень теперь распространены общія испов'яди. Такого молитвеннаго настроенія мн'є прежде въ церквахъ никогда не довелось вид'ть: люди рыдають и д'виствительно каются во гръхахъ, а не исполняють это, какъ бывало у многихъ прежде, для проформы.

Популярность и дъятельность этого священника уже у властей на примътъ. Я знаю итъсколько прежде равнодушныхъ къ религіи лицъ, которыя, подъ внечатлічнемь его служенія и проновъдей, обратились въ глубоковърующихъ. Подобный же ему священникъ, я слышала, есть и на Васильевскомъ Островъ и въ окрестностяхъ Петрограда. Виънній видъ современныхъ, молодыхъ священниковъ тенерь тоже особый: волоса стрижены и на рясахъ посятъ университетскіе значки.

Говорить о финансовомъ и экономическомъ положеніи Совдепіи — не берусь, нужны цифровыя данныя и научное отношеніе, а я отъ этихъ вопросовъ всегда была далека. Слышала со всъхъ сторонъ, что неописуемый хаосъ. Знаю только, что хотя ежедневно, какъ сообщають газеты, печатаются въ Петроградъ, Москвъ, Пензъ и Харьковъ 7 мил. въ день, мы служащие мъсяцами оставались безъ жалованія — за недостаткомъ денежныхъ знаковъ въ Государствъ. Оклады получали тысячные, я менъе 3-хъ тысячь въ мъсяцъ не знаю, а всъ бродили голодные и раздѣтые. Такъ какъ право на существование, или вѣрнѣе, на прозябаніе въ Петроградь имъеть только тогь, кто служить, такъ и на трудовой карточкъ, по которой выдають хлъбъ и селедки, напечатано: «Кто трудится, тоть и ъсть», а потому на службу бросились всъ, кого только ноги держать и кто еще не совстви впаль въ идіотизмъ. Насколько это способствуетъ процвътанію дъла, это вопросъ иной, да имъ и мало кто интересуется. У нашихъ владыкъ все на показъ и на фу-фу. Оригинальная визшняя сторона въ большинствъ учрежденій, причины которой, я такъ и не постигла. Всъ объяты perpetuum mobile. Всв учрежденія то и діло передзжають изъ улицы въ улицу, изъ зданія въ зданіе, изъ одного этажа въ другой, изъ одной комнаты въ другую, третью.

Улицы переименованы. Невскій — теперь Проспекть 25-го Октября, Литейный — Улица Володарскаго, Морская — Улица Халтурина, Каменноостровскій — Улица Красныхъ Зорь, есть проспекты Карла Либкнехта и Карла Маркса. Просвътительное Учреждение Розы Люксембургъ. Царское Село переименовано въ Дътское Село — Урицкаго. Павловскъ названъ Слуцкъ, въ память коммунистки Въры Слупкой. Таврическій Дворецъ, такъ много видъвшій въ своихъ стънахъ, именуется — Дворецъ Урицкаго. Дворецъ В. К. Сергъя Александровича называется Дворцомъ Нахамкеса, и много превращеній въ томъ же родъ. Понаставлено множество памятниковъ великихъ дъятелей, отцовъ революціи, изъ глины — Лассаля, Карла Либкнехта, Розы Люксембургъ, Володарскаго. Поставили Перовской — пришлось убрать. Изображение было въ видъ, не то громадной летучей мыши, не то сталактита, стояло у Николаевскаго вокзала; всъ, проходя, невольно останавливались и вмъсто почтенія покатывались со смъха. Меня увъряли, что въ Москвъ, не подалеку отъ Кремля, установленъ

быль памятникъ Стенькъ Разину, уцълъль ли, не знаю.

Теперь придворные художники и скульпторы — футуристы. Можно себъ представить все великольніе ихъ памятниковъ. Придворный поэть Рабоче Крестъянской Республики, на подобіе Державина, воспъвавшаго когда-то Фелицу — Вл. Маяковскій, о талант'в котораго говорять захлебываясь. Одинъ изъ любимыхъ поэтовъ еще Демьянъ--Бѣдный, нѣчто вродѣ раешника. Цѣлая плеяда появилась пролетарскихъ поэтовъ, главари — слесарь Герасимовъ и матросъ Кирилловъ, есть и крестьянскіе поэты: Клюевъ и Есенинъ.

Пантеонъ современный — Марсово Поле, гд торонять великихъ усопшихъ

коммунистовъ - нъчто вродъ свалочнаго мъста, ну да это повсюду.

Санитарное состояние города потрясающее. Дома за отсутствиемъ ремонта, по неимънію нужнаго матеріала и рукъ, наканунъ полнаго разрушенія. Ни фановыхъ, ни водопроводныхъ трубъ нътъ, гвоздей и то достать трудно. Вслъдствіе недостатка топлива всъ деревянные дома, барки и окрестные льса снесены. Водопроводныя и канализаціонныя трубы полопались. Нечистоты, мусоръ, грязная вода выбрасываются, куда попало, на лъстницу, во дворъ, черезъ форточку на улицу. Дворники упразднены, какъ буржуваный пережитокъ. Вся эта пре-

лесть накапливается и превращаеть городъ въ клоаку, несмотря на устройство всевозможныхъ санитарныхъ «дней» и «недъль» — повинностей для истерзанія буржуевъ. Температура какъ въ частныхъ квартирахъ, такъ и въ большинствъ учрежденій на нуль. Всь и на службь, и дома сидять въ шубахъ и шапкахъ. Спять не раздъваясь. Многіе до воскресенія не моются, бълья не мъняють по мъсяцу за отсутствіемъ мыла и, конечно, вшивъють. Вши повсюду: въ вагонахъ, больницахъ, трамваяхъ, школахъ. А вошь, какъ говорятъ, главный проводникъ заразы. Не могу умолчать объ оригинальной спекуляціи этимъ продуктомъ. Красноарменцевъ сильно тянетъ въ деревню, а отпускъ дають только какъ отдыхъ послъ перенесеннаго сыпного тифа, и вотъ солдатики задумали дълать себъ привики тифа посредствомъ вшей. Сейчасъ же нашлись и поставщики За коробку съ 5-ью вшами съ сыпного больного брали 250 рублей, и д'ело пошло къ общему удовольствію. Смертность въ Петроградъ ужасающая, эпидеміи возвратнаго, сыпного тифа, испанки, дизентеріи и холеры. Населеніе въ 1917 году было 2.440.000 въ Петроградъ, въ 1920 году насчитывають всего 705.000; конечно, разстрълы, эмиграцію тоже надо им'єть въ виду. Состояніе больницъ не поддается описанію, вст больницы и эвакуаціонные пункты забиты. Мить говориль извъстный врачь Николаевскаго Госпиталя: целыя партіи въ десятокъ тысячь красноармейцевь, прибывшихь больными съ фронта, держали въ вагонахъ подъ Петроградомъ за невозможностью принять ихъ въ госпиталя. Врачебный персональ самъ повально болень. Больные отмораживали себъ руки и ноги и умирали отъ замерзанія. Въ больницахъ въ палатахъ на 200 больныхъ 1-2 термометра. Медикаментовъ самыхъ необходимыхъ: касторовое масло, сода, не говоря уже о наркотикахъ, — нътъ. Въ операціонныхъ комнатахъ морозъ, у операторовъ коченъютъ руки. Они не могуть держать инструментовъ въ рукахъ. Ванны не дъйствують, уборныя — клоака. Въ мертвецкихъ груды скопившихся труповъ, такъ какъ ни гробовъ нътъ, ни перевозить не на чемъ. Сидълки понятія объ ухоль за больными не имъють, грубы, обирають больныхъ. Сестры милосердія новой формаціи флиртують, а не занимаются дівломъ.

Путешествіе теперь — мученіе ада. Вагоны забиты людьми, никакихъ подраздѣленій на классы нітъ, хотя комиссары и прочіе важные чины Государства им'ють не только особыя отдѣленія, но и цѣлые вагоны въ своемъ распоряженіи. Двигаются поъзда черепашьимъ шагомъ. Достать питаніе въ дорогъ немыслимо. Изпосъ вагоновъ страшный. Товарищи забираются даже въ сѣтки для ручного багажа, ѣздять на крышахъ вагоновъ, на паровозахъ, на подвъсныхъ прутьяхъ Пульмановскихъ вагоновъ. Внутри все кишитъ вшамв. Такая же

картина въ трамваяхъ.

Катастрофы то и діло, за недостаткомъ смазочныхъ средствъ вагоны горятъ, люди въ паникъ выскакивають, выбивають стекла, калъчатъ другъ друга.

Прі вжавшіе изъ провинціи ув ряли меня, что въ такомъ же положенів

вся Совденская страна.

Вотъ тоть запасъ моихъ впечатлъній и переживаній въ коммунистическомъ раю, которымъ я хотъла подълиться.

# Отъ Москвы до Берлина въ 1920 году\*

# Р. Лонского

Польскій часовой подвель нась къ воротамъ избы и черезъ нѣсколько минутъ меня пригласили войти. Мать взяла тебя на руки, и мы направились черезъ дворъ къ крылечку. Бабка же осталась сидъть въ саняхъ. Чистая, просторная изба была перегорожена пополамъ занавъской. Передъ занавъской жили солдаты, за нею — офицеры. Насъ сейчасъ же провели въ офицерское отдъленіе. Тамъ стоялъ стояъ, покрытый чистой скатертью, диванъ и двъ кровати. Въ углу былъ грамофонъ. На столъ горъла хорошая керосиновая лампа. Было чисто и почти уютно. На диванъ за столомъ сидълъ молодой, очень красивый поручикъ, бритый съ бачками, слегка женственный, напоминающій Онъгина. Два подпоручика сидъли у того же стола на стульяхъ. Поручикъ попросиль насъ състь и спросилъ, каків у насъ есть документы. Я подаль ему толстую пачку, и онъ началь просматривать ихъ. А ты тъмъ временемъ, стоя на колъняхъ у матери, легъ животикомъ на столъ, и не успъли мы оглянуться, какъ ты схватиль лежавшій передт, поручикомъ заряженный револьверъ. Раздался всеобщій хохоть. Поручикъ, обезоруживъ тебя, поманилъ къ себъ. Ты радостно и довърчиво протянуль къ нему рученки и потянулся къ погонамъ. Дальнъйшій просмотръ бумагъ онъ велъ уже, держа тебя на колъняхъ, и ты все время ощупываль его шитье на воротникъ, пуговицы и погоны. Бумаги были просмотрѣны быстро.

— Значить Вы — профессоръ, а это ваша супруга? — спросиль пору-

чикъ, указывая на мать.

Нъть, это племянница.
А гдъ же ваша супруга?

— A гдъ же ваша супруга?
 — Она въ саняхъ.

— Такъ пригласите же, распорядился поручикъ, и подавайте чай.

Когда бабка вошла и увидъла чистую обстановку, въжливыхъ, воспитанныхъ офицеровъ и тебя на рукахъ у поручика, она чуть не расплакалась.

 Господи, наконецъ-то мы попали къ культурнымъ людямъ! воскликнула она.

Офицеры радостно раскланялись. Подали чай съ сахаромъ и съ чудеснымъ хлъбомъ, и начались разспросы про Москву. Поражались цънамъ

<sup>\*</sup> См. Архивъ. Т. І

и звѣриному образу жизни, который мы вели. Мы въ свою очередь разспращивали о томъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ и удивляли ихъ своей неосвѣдомленностью. Для насъ явилась неожиданностью регулярная польская армія. Мы разспращивали о ея организаціи, о порядкѣ назначенія офицеровъ, о дисциплинъ.

— Такъ значить у васъ уже организованное государство? — удивлялся я. Они смѣзлись. Для насъ явилось новозтью присоединене къ Польшть Галиціи и Восточной Пруссіи. Мы не звали, кто президентъ республики и т. д. Появились на столѣ газеты и иллюстрированные журналы, на которые я набросился съ жадностью. Бесѣда шла милая и непринужденная. Написали письма въ Москву которыя офицеры объщали отправить.

Посл'в чая завели для тебя грамофонъ, и ты окончательно ошал'ълъ отъ восторга: визжалъ, прыгалъ, бъгалъ по комнат'в и, какъ только грамо-

фонъ замолкалъ, требовалъ повторенія.

Исчо! просилъ ты.

Офицеры забавлялись съ тобою, угощали тебя шоколадомъ, носили на рукахъ, словомъ, ты былъ героемъ двя. Затѣмъ приотупили къ обыску. Вещи осматривали подробио, но дѣлали все это въ такой формѣ, что никакого чувства обиды у насъ не было. Къ тому же въ теченіе всего обыска не умолкалъ грамофонъ. Освѣдомились, есть ли со мной деньги и брильяты. Я вынулть все, что было. Они сочли деньги и вернули все. Полюбовались бабкиными вещами, похвалили ихъ, и тоже вернули. Къ десяти часамъ все было кончено, намъ подали подводы, снабдили насъ на дорогу саломъ и хлѣбомъ, и мы простились съ этими мильми людьми. Это было первое свѣтлое впечатлѣніе отъ Польши. Первое и послѣднее, ибо дальше стношеніе стало уже совсѣмъ инымъ, и мић частенько въ дальнѣйшемъ приходилось вспоминать милаго и радушнахо поручика съ передовыхъ позицій.

\*

Съ позицій мы въ сопровожденіи солдата повхали въ штабъ батальона. Погода столла теплая, и шелъ мокрый сибъть. Ты спалъ подъ шубой, а мы съ бабкой достали сало и хлъбъ и жадно набросились на вду. Хлъбъ былъ ситими, чудесно выпеченный, а сало копченое, настоящее польское. Мы уплетали все это за объ щеки и подъ вліяніемъ ласковаго пріема на позиціяхъ готовы были выскочить изъ саней и начать танцевать. Насъ доставили въ штабъ батальона въ сосвяней деревить.

Приняли насъ офицеры, которымъ деньщикъ при насъ подалъ чай съ хорошимъ ситнымъ хлібомъ, густо намазаннымъ масломъ. Вся эта картина, — чистые воспитанные офицеры, которымъ такіе же чистые солдаты приносили вкусныя сытныя вещи, прекрасное обмундированіе, сапоги, ремни на ружьяхъ, сытній видь солдатъ, сытныя крестьянскія лошади, — все это прямо ощеломляло насъ, и намъ казалось, что мы снижъ и видимъ прекрасный согъ. Офицеръ быстро сдълатъ отмътки на буматъ, выданной намъ поручикомъ, и сейчасъ же послать насъ дальше въ штабъ полка. Когда мы вышли изъ канцеляріи, насъ встрътилъ мальчуганъ лѣтъ двъвадцать согдатской формъ, которато мы видъли въ избъ у поручика. Оказалось,

что бабка забыла свою шапку и ее намъ прислали. Хотвли дать мальчугалу на чай, но онъ отказался, гордо заявивъ:

Польскіе солдаты на чай не беруть.

А потомъ мы узнали, что онъ потребовалъ за доставку вещей съ нашихъ попутчиковъ Д.

Когда мы профажали околицу, въ лицо намъ дунулъ какой-то странный короткий порывъ вътерка, и въ то же время что-то свиснуло и чмокнуло. Лошадь шарахнулась въ сторону, а везшій насъ крестьянинъ обругался. Оказалось — шальная пуля. Впослъдствіи изъ разспроса офицеровъ я понялъ, что она пролетъла у самыхъ нашихъ головъ не больше чъмъ въ аршинъ.

Къ вечеру мы были въ штабъ полка и заночевали въ хорошей избъ. Сначала поужинали на славу чудеснымъ картофелемъ со свъжайшимъ масломъ и густой сметаной, а потомъ легли всъ въ рядъ на полу на душистомъ сътвъ и засвули постъ всъхъ передрягъ, какъ убитые. Хозяева легли позже насъ и, не смущалсь кучами съна, все время жгли лучину, которую вставляли въ забитыя просмоленной паклей щели между бревнами. Приходилось только удивляться тому, какъ сравнительно ръдко горять русскія деревни.

Часовъ въ 6 утра я проснулся отъ бьющаго мить въ глаза свъта. Открываю глаза и вижу картину. Въ очагъ ярко пылаетъ куча дровъ, и при свътъ этого костра прядеть женщина. Я и не подозръвалъ до того, что въ избахъ костры замъняютъ лампу, и только слышалъ о лучинъ.

Часовъ около десяти намъ выписали въ канцеляріи пропуски до Борисова, мы снова съли на подводы и тронулись. Въ Борисовъ прибыли часамъ къ четыремъ дня.

Здѣсь насъ постигло первое разочарованіе. Принялъ насъ какой-то хулиганъ, подхорунжій, который началъ мнѣ читать нотаціи на ту тему, что мнѣ нужно было сидѣть въ Москвѣ и заниматься организаціонной работой.

— Я васъ пошлю въ Смолевичи, закончилъ онъ, а отгуда васъ несомићено отправять обратно въ Россію.

На попутчиковъ онъ накричалъ самымъ неприличнымъ образомъ.

Насъ полъ конвоемъ отправили въ гостиницу, откуда мы не имели права отлучаться. Выбхать въ Смолевичи мы должны были утреннимъ побадомъ. Гостинница оказалась гнусной нетопленной дырой. Хозяева евреи отвели лучшую комнату Д., къ которому сейчасъ же привели парикмахера. Намъ дали холодный закуть. Но потомъ, когда тебя увидъла дочка хозяйки, милая евреечка, она не выдержала и уступила тебъ съ матерью и бабкой свою комнату, а меня устроили въ столовой. Хозяйка пошла куда-то за объдомъ, а сынъ ел, гимназисть, сбъгалъ въ лавочку и принесъ французскихъ булокъ, которыхъ мы не ъли уже нъсколько лъть, печенья и варенья. Мы пообъдали на славу, и выпили чаю такъ, какъ не пили его уже очень давно. На душт было очень скверно, но французская булка скрашивала многое. Къ сыну хозяйки пришелъ товарищъ и началъ давать всякіе совъты, какъ выбраться въ Германію. Того, что насъ отошлють въ Россію, онъ совершенно не допускаль. Но о польских порядках разсказаль столько ужасовъ, что окончательно убиль насъ. Съ его словъ выходило, что польскіе жандармы — та же Московская чрезвычайка.

Въ восемь часовъ уложили тебя и ты быстро уснулъ, а за тобой начали устранваться на ночлегъ и мы. Но въ девять пришелъ подхорунжий и велъль собираться.

Потадъ идетъ въ одиннадцать часовъ, сказалъ онъ.

Пришлось тебл будить и одвать слинаго. Ты немного похимкаль, но быстро успоконася. Вообще, я до сихъ поръ поражаюсь той стойкости, съ какою ты вынесь путешествіе. Вѣдь ты быль совершенно выбить изъ колеп, будили тебя въ самое неожиданное время, спать тебѣ приходилось въ шубѣ на саняхъ, и хоть бы одинъ разъ ты поревѣлъ, какъ слѣдуетъ. Похимчешь, бывало, немного, а потомъ жалобнымъ голосомъ попросишь:

— Сосо!

Мать вытащить соску изъ-подъ повязки на раненной рукѣ, куда она ее прятала, какъ въ самое чистое мѣсто, вставить тебѣ въ ротъ, ты раза

два прочможнешь — и успокоишься.

Вътвето двукъ подводъ намъ подали одну для вещей и предложили идти на станцію пъшкомъ. «Рогатаго» пришлось бросить. Бабка съ тобою кое какъ примостилась въ сави, а мы съ матерью пошли за савями. Стояла оттепель, на улицахъ было темно, и мы поминутно попадали въ лужи. До вокзала добрались съ промокшими ногами. Усъпись въ пустомъ залѣ на вещахъ, конвойные легли на столахъ и захрапѣли. Спращиваю, когда отойдеть поѣздъ — никто не знаетъ. Ты разгулялся, и мы ръшили тебя не кластъ спать. И потяцилась ночь. Ты бъгалъ по вокзалу и забавлялся тъмъ, что открывалъ и запиралъ входную дверь.

Мнъ было ужасно жалко «Рогатаго» и я послалъ въ гостинницу двухъ носильщиковъ съ санками, которые черезъ полтора часа доставили его на

вокзалъ.

Часы бѣжали томительно долго, а поѣзда все не было. Стало свѣтать поѣзда нѣть. Наконецъ и день насталь — поѣзда нѣть. Только въ двъиздилятомъ часу для подали его. Негодяй подхорункий просто захотѣть поиздѣваться падъ нами и заставиль просидѣть ночь на вокзалѣ. Поѣздъ быль изъ товарныхъ вагоповъ безь печей. Но ѣхать до Смолевичей было, къ счастью, немпогимъ больше двухъ часовъ.

Въ Смолевичахъ посильщиковъ не было и вещи пришлось тащить на себъ. Пока я ихъ перенесъ въ вокзалъ, а оттуда на подводу, и пока мы доъхали до «контрольной станціи», расположенной въ полувыгоръвшей деревић, уже начало смеркаться. Въ «контрольной станціи» (въ контръразвѣдкф) насъ принялъ галиційскій жандармъ съ нѣмецкой повадкой и чисто польской психологіей. Оть соединенія этихъ двухъ несоединимыхъ началъ получилось нѣчто въ высокой степени сумбурное, къ тому же еще сдобренное врожденной личной тупостью. Допрашивалъ онъ меня часа два, и на допросъ выяснялось, что я сдѣлалъ непростительную ошноку. Переходя границу, я не уничтомянть своихъ совѣтскихъ документовъ. Они были настолько курьезны, что я рѣшилъ сохранить ихъ на память. Жандармъ же рѣшилъ, что разъ я ихъ сохраняю, значитъ, я намѣреваюсь вернуться въ Россію, то-есть другими словами, что я большевистскій шпіонъ. Тщетно совалъ я ему свой дипломъ, царскій послужной списокъ, аттестатъ

о службѣ отца. Онъ на нихъ не обращалъ никакого вниманія и весь ущелъ въ созерцаніе моихъ двухъ «мандаловъ» и прочихъ нестоющихъ бумажелюкъ, изъ которыхъ яветвовало, что я важная персона, коей власти должны оказыватъ всяческое содъйствіе. Моимъ утвержденіямъ, что все это сочинялъ я самъ, онъ не вѣрялъ. Промучивши меня около двухъ часовъ, онъ приступилъ къ личному обыску, который онъ провелъ въ такой оскорбительной формъ, что я не выдержалъ и заплакалъ. Сказалось напряжене нервовъ цѣлой недѣли и безсонная почь въ Борисовъ. Обыскъ вещей былъ отложенъ до слѣдующаго дня за позднимъ временемъ. Деньги и документы жандармъ отобралъ. На мой вопросъ, что съ нами будетъ, онъ отвътилъ:

 Пока аресть. Изъ уваженія къ вашимъ годамъ я оставляю васъ въ канцеляріи, хотя долженъ былъ бы отправить въ арестантскую. Завтра

я доложу генералу и мы, въроятно, отправимъ васъ въ Россію.

— Неужели же насъ не пропустятъ въ Германію? — спросиль я.

 Ни въ коемъ случат. Нъмцы наши враги. И мы не пропустимъ человъка, котораго считаемъ большевикомъ, протъхать черезъ всю Польшу и разсказать нъмцамъ, что онъ здъсь видълъ.

— Ну тогда въ Чехію или Литву?

— Чехи и Литовцы тоже наши враги.

 Что за чортъ, подумалъ я, люди едва успъли основать собственное государство и уже со всъми сосъдями поссорились. Вотъ такъ мышеловка.

Съ тяжелымъ сердцемъ начали мы устраиваться на ночь. Въ нашемъ распоряжени было двѣ нетопленныхъ комнаты деревенскаго домика. Мебель составлили три стола, дивант и нѣсколько стульевъ. На одинь изъ столовъ уложили тебя, а на другомъ бабка начала готовить ужинъ. Изъ сосѣдней еврейской лавочки принесли самоваръ, французскихъ булокъ, плюшекъ, колбасы, молока и какао. На московскій масштабъ получилось настоящее пиршество.

Какъ ни тяжело было на душъ, но когда я отхлебнуль изъ стакана душистаго какао и откусилъ кусокъ горячей плошки, я забылъ всѣ невзгоды.

 Пускай, думалъ я, насъ отправляють, куда угодно. А какао съ плошкой я все-таки пью!

Когда я кончалъ второй стаканъ, вошелъ нашъ жандармъ въ сопровожденіи молоденькаго офицера и познакомилъ насъ.

— У поручика въ Смоленскъ сестра, и онъ хотълъ разспросить васъ,

нельзя ли ее какъ-нибудь вывезти.

Вновь пришедшій просидѣль у насъ около часа. О сестрѣ онъ предложалъ нѣсколько вопросовъ больше для проформы, а затѣмъ сталъ съ большить интересомъ разспрашивать о томъ, какъ намъ жилось въ Москвѣ. Тонъ у него быть не только сочувственный, а даже и ласковый. Онъ старался оправдать жандарма.

— Вы не можете представить себ'в, сколько къ намъ подъ видомъ б'вженцевъ 'вдетъ шпіоновъ. Но, что вы не шпіонъ, выяснится очень скоро. Ув'вряю васъ, что завтра къ вамъ будеть уже совершенно иное отношеніе.

— Значить, обратно не отошлють?

— Объ этомъ и ръчи быть не можеть. Мы даже простыхъ уголовныхъ

преступниковъ не выдаемъ.

Я быль очень удивлень такимъ добрымъ отношеніемъ ко мив и поняльего и фсколько позже, когда научился разбираться въ формахъ польской

арміи. Со мною говориль врачь и, въроятно, одинь изъ моихъ учениковъ. Почему онъ не назваль себя, не понимаю. Въроятно, это была причуда жалдарма.

Немпого успокоенные этимъ разговоромъ, мы устроились на ночь. Я легъ, не спимая шубы, на диванъ, а мать съ бабкой устроились на полу. На другой день утромъ пришелъ жандармъ и сказалъ, что дивизіонный генерать желаетъ говорить со мною. Мы сѣли въ сани и пофхали черезъмъстечко. Оно было почти все разрушено. Вдоль улицы торчали лишь печныя трубы и только кое-гдѣ попадались домики. Штабъ помъщался на окранить мъстечка въ противоположномъ концѣ. Дорогой жандармъ бесѣдоватъ со мной уже совершенно инымъ тономъ. Величалъ меня Herr Professor (мы говорили по-тъмецки) и удивлялся моей смѣлости.

 Перейти фронтъ съ двумя женщинами и съ ребенкомъ въдь это не шутка!

Секрета этой перем'ны въ отношени я тогда еще не понималь и быль

ей несказанно удивленъ.

Генералъ жилъ въ хорошемъ помъщичьемъ домъ съ садомъ. Принялъ онъ меня очень корректно и заговорилъ по-польски. Я обратился къ нему по-нъмецки, онъ по-польски же отвътилъ, что онъ не понимаетъ. Тогда я сказалъ ему по-французски, что я, къ сожалънію, не говорю попольски. Генералъ ульбиулся.

— Тогда проще всего говорить по-русски, сказаль онъ. Въдь я рус-

скій кадровый офицеръ.

Я выразиль свое удивленіе, что меня приняли за большевика.

Развѣ шпіоны ѣздять съ семьями и дѣтьми?

— Параличными больными представляются.

Но миѣ кажется, что ваши сомиѣнія разсѣиваются?

— Въ значительной мъръ. Я отошлю васъ въ Минскъ въ распоряженіе корпуснаго командира. Но вамъ придется подождать поъзда съ польскими заложниками. Онъ уже на границъ и придеть не сегодня, завтра. Вамъ будетъ удобнъе. Для заложниковъ приготовлены бараки. Къ тому же съ вами значительная сумма денегъ, и я боюсь довърить ее солдату, а офицера датъ вамъ не могу.

Домой я вернулся пъшкомъ одинъ. Въ канцеляріи я засталъ нашихъ

попутчиковъ Д., на которыхъ неистово кричалъ жандармъ.

— Польские жиды и не говорять по-польски! Я вамъ покажу!

М-мъ Д. сидъла забившись въ уголъ дивана, а самъ Д. стоялъ посреди компаты блъдный, дрожаний и срывающимся голосомъ твердилъ:

— Я же не изъ Польши, я изъ Москвы.

Изъ состадией комнаты выскочилъ пожилой офицеръ съ явно семитскимъ лицомъ (онъ былъ тоже въ формъ врача) и, поднеся кулакъ къ самому лицу Д., обратился къ жандарму.

— А ты дай ему попробовать воть этого, — живо заговорить по-

польски!

Увидъвши меня, они бросили мучить несчастныхъ Д. и пригласили меня въ сосъднюю комнату, кабинеть жандарма, гдъ меня наканунъ допрашивали и обыскивали. Жандармъ выложилъ мон документы, а еврейскій ренегатъ принялся ихъ осматривать. — Дипломъ — подлинный, послужной списокъ тоже, далъ онъ заключение.

Потомъ немного подумалъ и обратился ко мнъ.

— Кто въ 1909 году былъ профессоромъ анатоміи въ Москвъ?

- Штатнымъ Карузинъ, а заслуженнымъ Зерновъ.

— A прозекторомъ?

 — Либо Алтуховъ, либо Стопницкій, я не помню точно, когда умеръ Алтуховъ.

— Върно.

— Вы врачъ?

— Нътъ, я инженеръ. Но вращался въ Москвъ во врачебныхъ кру-

гахъ.

- И онъ поспѣшно откланялся. Начался обыскъ вещей. Со стороны солдатъ отношеніе тоже рѣзко измѣнилось. Наканунѣ я самъ втаскивалъ свои чемоданы. Теперь же они мнѣ не давали этого дѣлать. Въ большое смущеніе привелъ жандарма «рогатый».
  - Что это такое? удивлялся онъ, разсматривая кусочки гипса.

Я, какъ могъ, объяснялъ ему мотивы, заставившіе меня взять съ собой форму. Но онъ плохо мить върилъ.

- И эту штуку вы протащили съ собой черезъ половину Европы? Но въдъ здъсь можетъ быть задълано все, что угодно: золото, брильянты, большевистскія прокламаціи.
- Если вы сомитьваетесь, разбейте итсколько кусковъ. Но я только прошу васть сдътать это осторожно, чтобы ихъ можно было склепть.

Видъ у меня былъ, въроятно, ужъ очень огорченный, пбо жандармъ, подумавъ, спросилъ меня:

— Вы даете честное слово, что въ формъ ничего не спрятано?

— Даю.

 Тогда Богъ съ вами. Я обязанность свою выполнилъ достаточно добросовъстно.

Онъ съль писать протоколь, а я вышель въ состанною комнату.

— Вы гдъ ночевали? — спросили меня Д.

— Въ канцеляріи. А вы?

Онъ хотъть, было, отвътить, но къ пей уже вернулась ея бонтопность. — Въ комендатуръ, посиъшила она сказать.

Потомъ студентъ изъ Вильны разсказалъ мив, что это была за «комендатура». Вши въ ней ползали миріадами по ствиамъ и по полу, и опи простояли всю ночь, стараясь не прислоняться къ стъпъ.

Я посившиль порадовать мать и бабку разговоромь съ генераломъ. Полагая, что сейчасъ опять начнуть допрацивать Д., я ръшиль лучше избавить себя оть присутствія при этой омерзительной картинъ и обратился къ вахмистру, который наканунъ меня обыскивалъ.

— Мить хочется вывести ребенка на воздухъ. Вы бы не могли меня сопровождать?

— Но панъ профессоръ не арестованъ. Опъ можетъ идти, куда угодно. Я не заставилъ себъ повторять этого, одълъ тебя и мы вышли. Морозъ былъ кръпкій, но день солнечный. Напротивъ была жалкая еврейская лавченка. Я смотръть на нее и думалъ.

 Неужели я могу зайти туда и совершенно открыто купить все, что захочу, безъ всякихъ разръшеній главковъ и губкомовъ?

Черезъ минуту я впервые въ твоей жизни положилъ тебъ въ ротъ кусочекъ шоколада, ты пожевалъ его неръшительно, потомъ поморщился и выплюнуль. Мы постояли среди выгоръвшей пустой улицы.

— Инпка! Радостно скривилъ ты свою рожицу.

Я оглянулся. Недалеко отъ насъ присъли двѣ вороны. Двери контрольной станціи открылись и на улицу вышли Д. Роскошная доха ея обмокла и выглядъла совсѣмъ жалко. Онъ согнулся подъ тяжестью двухъ чемодановъ.

— Ну что, отпускають васъ? — спросиль я.

- Нътъ, допросъ будетъ вечеромъ. Пока мы идемъ опять въ комен-

датуру.

Й онъ, спотыкаясь, зашагалъ вдоль улицы со своими чемоданами. За ними индъйскимъ пътухомъ выступалъ конвойный. Мучили ихъ еще три дня, каждое утро и вечеръ гоняя съ чемоданами черезъ все мъстеми изъ арестантской въ контрольную станцію и обратно. Въ результать несчастный Д. черезъ двъ недъли заболътъ въ Минскъ сыпнымъ тифомъ.

Вернувшись въ канцелярію, я спросиль вахмистра, кто такой офицеръ, осматривавшій мои бумаги. Онъ назваль чисто еврейскую фамилію.

- Онъ врачъ?

- Нъть, кажется, инженеръ.

Недъли черезъ три, зайдя въ Минскъ въ аптеку, я увидълъ его бесъдующимъ съ аптекаремъ. Мы поздоровались

Вы въ отпуску? — спросилъ я.

- Нъть, въ командировкъ по дълу о топографическихъ съемкахъ.

...

День прошель тоскливо. Объдать мы ходили въ «ресторанъ» Р., гдъ насъ накормили незатъйливо, но вкусно и сытно. Надъялись, что къ ночи прилеть повзять заложниковъ. Но жандармъ нашъ, уходя вечеромъ изъ канцелярін, сказалъ, что сегодня повзда не будеть. Опять пришлось укладываться на грязномъ полу нетопленной канцеляріи. Такъ же, какъ и вчера, еврейка, снабжающая насъ самоварами, принесла матрацы, и мы легли на этоть разъ все вместе въ одной комнать. Утромъ жандармъ сообщиль, что побздъ почему-то задерживается большевиками, и что намъ придется прожить въ Смолевичахъ нъсколько дней. Я ръшилъ попытаться устроиться въ ресторанъ у Р., нбо условія жизни въ грязной нетопленной канцелярін были совершенно невыносимы, и пошелъ упрашивать Р. впустить насъ. Р. оказался очень милымъ и добрымъ, но крайне безтолковымъ человъкомъ. Добиться оть него какого-инбудь опредъленнаго отвъта было немыслимо. Ресторанъ его состоялъ изъ буфета, столовой и «отдъльпаго кабинета», затъмъ шла компата, въ которой жилъ опъ самъ съ женой, и кухня. Я нацълился на «отдъльный кабинеть» — комнату  $41/2 \times 5$  арш., въ которой стояла рваная клеенчатая кушетка, небольшой стоять и два стула, и сталъ убъждать сдать намъ ее. Онъ соглашался, что жить съ ребенкомъ въ нетопленной канцелярін тяжело, и охотно пустиль бы насъ.

Но у него тѣсно. Къ тому же и офицеры, посѣщающіе ресторанъ, могутъ остаться недовольны. Разговоръ этотъ длился около часу, и я не могъ добиться отъ него никакого отвѣта. Дѣло закончилось довольно неожиданно.

— Hy, что ты голову морочишь, раздался изъ спальни голосъ жены P.

Видишь, людямъ дъваться некуда — значить, нужно пустить.

Потомъ и узналъ, что у Р. недавно умеръ ребенокъ твоихъ лѣтъ, что она очень любить дѣтей, и что наканунѣ за объдомъ ты ее очаровалъ. Черезъ часъ мы были уже на новой квартирѣ. Она была далеко не комфортабельна, но сравнить съ канцеляріей ее было невозможно. Было тепло и чисто. Отъ матрацовъ мы отказались, ибо они были очень грязны, и снали прямо на полу, подостлавъ подъ себя шубы и одѣяла. (Въ комнатѣ было настолько тепло, что укрываться не было нужды). У Р. мы прожили шесть дней. Днемъ сидѣли больше въ буфетѣ и цѣлый день ѣли. Ты игралъ съ Троцкимъ, большимъ рыжимъ псомъ Р., и тебя было положительно невозможно вытащить изъ-за стойки, гдѣ было много вкусныхъ вещей — яблоки, печенъя и пр. А г-жа Р. тщательно слѣдила, чтобы у тебя ротъ никогда не оставался пустымъ. Не успѣешь ты прожеватъ печенье, она уже суетъ тебѣ яблоко.

— Пускай ъстъ мальчикъ. Наголодался въ Москвъ, отвъчала она на

всѣ наши протесты.

Вѣдь онъ же заболѣеть.

— Ничего, не заболѣеть. Онъ ишь какой здоровенькій.

Такъ проходилъ день. Къ вечеру собирались офицеры. Мы запирались въ свою комнатку и начинали укладываться спать. Офицеры сидъли обычно до часу ночи, ужинали, иногда играли въ карты. Вели они себя очень

корректно.

Вечеромъ въ день перевъда къ Р. я поймалъ у себя въ рукаввъ огромную вошь. Раздълся до гола и, о ужасъ! — бълье мое кишмя киштъл огромными жирными звърями. Осмотръли тебя — тоже. У бабки и матери — тоже. Тутъ только вспомнили, что мы не раздъвались шестъ сутокъ. Какъ было возможно, вымылись, перемънили бълье. Но у меня не было чистой рубахи. Пришлось замънить ее вязанной кофточкой бабки. Въ этомъ необъчномъ даже для совътской Россіи костюмъ я провелъ полтора дня, пока стиралась моя рубашка. Завшивъли мы настолько основательно, что два мъсяща съ лишнимъ не могли избавиться отъ этихъ подлыхъ насъсмыхъ.

На второй день нашего пребыванія у Р. пріткала изъ Москвы одна дама и поселилась у насъ въ комнать. А на пятый я уже не выдержаль и отправиль и тогеряль в тенералу просить отправить насъ въ Минскъ, не дожидалсь потвада съ заложниками. Онъ, видимо, потеряль въру въ то, что поъздъ этотъ когда-вибудь придеть, и быстро согласился. На слъдующій вечеръ насъ погрузили на подводу и повезли на вокалъ. Жандармъ нашъ провожалъ насъ, и всю дорогу подшучиваль надъ долготерпъніемъ бабки, разръшившей мять взять съ собой «рогатаго». Простились мы съ нимъ очень дружелюбно. И онъ еще разъ повторилъ, что очень удивляется моей храбрости. Сопровождалъ насъ вахмистръ, которому было приказано доставить насъ къ корпусному командиру, а всъхъ остальныхъ нашихъ спутниковъ въ контръразвъдку. Деньги остались къ кассъ дивизіи. Поъздъ состоялъ изъ нетопенныхъ товарвыхъ вагоновъ. Но къ такимъ маленькимъ неудобствамъ мы

усп'али уже привыкнуть. На разсв'єть мы были въ Минск'є. До восьми часовъ просид'яли на вокзал'є, а потомъ насъ отвезли въ камцелярію корпуснаго командира.

\* \*

У корпуснаго командира мы просидели часа два, после чего насъ отправили въ контръ-развъдку. Пока мы сидъли, солдаты привели какого-то пожилого еврея, и адъютантъ генерала неистово оралъ на него. Въ чемъ провинился еврей, я не понялъ. Но его арестовали и отправили вмъстъ съ нами. Насъ посадили на извозчиковъ. Хотълъ взять извозчика и еврей. Но солдать не позволиль и заставиль его илти пъшкомъ. Въ контръразведке мы нашли всехъ нашихъ попутчиковъ. Продержали насъ тамъ до сумерекъ, послъ чего отпустили на частныя квартиры съ обязательствомъ ежедневно являться «замельдовываться». Въ контръ-разв'ядк'ь меня поразила крайняя л'ын чиновниковъ. Никто абсолютно ничего не д'ялалъ. Офицеры слонялись съ дёловымъ видомъ изъ комнаты въ комнату. Писаря флиртовали съ двумя гнуснъйще-бульварнаго вида дъвицами, одътыми въ военную форму. И на то, чтобы выписать намъ десять пропусковъ для проживанія въ гостининть, у нихъ ущель цълый рабочій день. На стънахъ канцеляріи вис'єла масса объявленій и приказовъ съ огромнымъ задорно-напыщеннымъ орломъ польскаго герба. Орелъ тебъ очень поправился и тебя нельзя было оторвать оть него.

П'ятушокъ, п'ятушокъ, радостно твердилъ ты, тыча въ него пальчикомъ.

Когда смерклось, пошли искать номерь въ гостинницъ. Это была нелекта задача, ибо большинотво гостинницъ было реквизировано. Наконецъ, удалось найти отвратительную комнату въ грязной гостинницъ. Но въ ней было двѣ кровати и диванъ. И это показалось намъ уже роскошью. На стѣить висѣло объявление съ гербомъ. Увидѣвъ его, ты радостно взвизгнулъ— и туте пѣтушокъ!

Оставивъ васъ въ номеръ, я побъжалъ къ Д. занять у нихъ денегъ, ибо у меня въ карманъ осталось только четыре пятитысячныхъ краткосрочныхъ обязательства. Имъ посчастливилось найти номеръ въ одной изъ лучшихъ гостиницъ. И я засталъ ихъ за объдомъ. Столовая напоминала третьеразрядный московскій трактиръ. На эстрадъ фальшиво играло жалкое еврейское тріо. Но эта убогая обстановка послъ совътской Москвы показалась мит настоящей Европой. Перехвативъ у Д. пару «костющекъ», я верпулся въ гостининцу и пошель съ бабкою купить чего-нибудь на ужинъ. Мы вышли на главную улицу. Горъли фонари и окна лавокъ. По улицъ тадили извозчики. Правда, спъть быль не убранъ, и улица была на аршинъ выше тротуара. Но мы этого не замъчали. Послъ мертвой Москвы намъ казалось, что мы попали въ столицу. А магазины! Въдь въ нихъ свободно продавалась ветчина, колбасы, бълый хлъбъ, фрукты, сахаръ, финики, миндаль и многое другое, о существовании чего мы въ Москвъ даже забыли. Накупивъ всякой всячины, мы пошли домой. У самой гостинницы насъ нагналъ патруль солдать. Одинъ изъ нихъ размахнулся и съ крикомъ «жидъ» ударилъ меня по шеб. Бабка попробовала его устдыдить, во онъ подощелъ къ ней вплотную и, осыная ее площадной бранью, началъ

на нее замахиваться кулакомъ. Я поситышиль увести ее. Такъ прив'ятствовала свободная Польша русскаго учеваго, всю жизнь не устававщаго возмущаться порабощеніемъ польскаго народа. Когда мы вернулись домой, отъ радостнаго настроенія, овлад'явшаго нами въ магазинахъ, не осталось и сл'яда.

\* \*

На другой день я зашель въ аптеку разспросить о русскихъ врачахъ. Еврей-аптекарь указалъ мив адресъ д-ра В., сказавъ, что онъ очень много дълетъ для бъженцевъ. Тотъ встрътилъ меня очень радостно и сейчасъ жо ухватился за меня.

— У насъ основались медицинскіе курсы. Вы, конечно, отдохнете въ Минскъ нъсколько недъль и прочитаете у насъ серію лекцій. Устроимъ Вамъ и публичную лекцію. Третьяго дня Мережковскій имълъ огромный

успѣхъ.

Оказалось, что Мережковскій живеть въ Минскъ уже вторую недълю и вытыхалъ точно также, какть и мы. Меня очень безпокоплъ вопросъ объ отобранныхъ у меня деньгахъ. В. успокоплъ меня и сказалъ, что деньги несомитьно вернутъ. Насчетъ пропуска въ Германію онъ совѣтовалъ не заговаривать съ мѣстными властями, ибо на ѣдущихъ въ Германію смотрятъ косо. По его митыйю, проще всего было пробъатъ въ Варшаву и начатъ хлопотатъ о вытыдѣ уже тамъ. На всякій случай онъ объщалъ митъ достать отъ мѣстнаго общества врачей удостовъреніе, что я имътъ въ Москвъ лабораторію и библіотеку, ликвидація копкъ могла легко дать отобранную у меня сумму, и свидѣтельство о непричастности къ большевикамъ отъ польскаго врачебнаго инспектора. Объ бумаги я получилъ отъ него черезъ пару дней.

По возвращении домой я узналь оть матери, что она разговорилась въ магазинъ съ русской дамой, оказавшейся женой д-ра Л., въ госпиталъ котораго во время войны лежалъ раненымъ твой отецъ. Она объщала подискать намъ квартиру. Объщание свое она исполнила и черезъ пару дней мы вырвались изъ отвратительной гостинницы, въ которую попали, и переъхали на окраину города въ небольшой деревянный домикъ, хозяйка котораго уступила намъ лвъ комнаты. Жизнь наладилась быстро, и мы отдохиули душой и тъломъ. Хозяйка кормила насъ на славу, комнаты были теплыя, свътлыя, цълый день залитыя солнцемъ. Напившись утромъ чаю, мы отправлялись въ городъ «замельдовываться». Одна изъ бульварныхъ дъвицъ въ военной форм'в отм'вчала насъ въ списк'в и этимъ д'вло кончалось. Зат'вмъ мы, пошатавшись по городу и сделавъ кое-какія покупки, возвращались домой. Послъ завтрака я обычно одъваль тебя и мы выходили погулять по улицъ. Морозъ стоялъ кръпкій, но дни были солнечные, ясные. Затъмъ тебя укладывали спать, а я садился подготовиться къ лекціи. Въ три об'іздали, а отъ четырехъ до шести у меня была ежедневная лекція. Въ семь пили чай и вечера проводили въ тъсномъ семейномъ кругу. Иногда заходили къ намъ Л. и одна изъ ихъ родственницъ. Спать ложились рано. Настроеніе было бы совству недурное, если бы не проклятый вопросъ о деньгахъ. Ихъ очень долго не высылали изъ Смолевичей, и я все не могь добиться опредъленно, вернуть ли ихъ, или нъть. Въ контръ-развъдкъ давали уклончивый отвътъ. Говорили, что деньги за корпуснымъ командиромъ. Черезъ Мережковскаго, который оказался въ большомъ фаворъ у польскихъ властей, я обратился къ послъднему. Тотъ завъриль его, что деньги верпутъ, но не сразу, а опредълять, сколько миъ требуется на прожитіе и будутъ выдавать по частямь. Это меня совсъмъ не устранвало, нбо въ Польшъ миъ оставаться отнодь не ульбалось. Такъ меня мучили около двухъ недъль. Въ одинъ прекрасный день, когда я явился замельдовываться, меня позвалъ къ себъ офицеръ.

Ваши деньги пришли. Потрудитесь расписаться.

Все свершилось такъ просто, что я даже не върилъ случившемуся. И никакъ не могъ понять, зачъмъ они меня мучили. Очевидно потребность покуражиться надъ слабъйшимъ — національная польская черта. Грубый, невоспитанный солдатъ удовлетворилъ этой потребности, ударивъ меня по шет и обругавъ площадными словами бабку. Воспитанный генералъ пускалъ въ ходъ болъе культурные пріемы. Но психологія у обоихъ была несомитино онна и та же.

Большинство населенія Минска состояло изъ русскихъ и евреевъ. Поляковъ было незначительное меньшинство и большая часть ихъ принадлежала къ администраціп и армін. Держали они себя по отношенію къ коренному населенію совсѣмъ по-большевистски и управляли тѣми же самыми пріємами. Пожалуй, даже еще худшими. Ибо къ непроходимому невѣжеству, грубости и жестокости большевиковъ присоединялась еще безмѣризя чванливость и самодовольство, лишавшая новоявленныхъ администраторовъ мальйшаю чувства самокритики.

Какъ шло дбло въ канцеляріяхъ, я уже тебѣ сказалъ. То, что я видѣль въ контръ-развѣдкѣ, я встрѣчалъ и во всѣхъ другихъ канцеляріяхъ, въ которыхъ пришлось побывать. За то виѣ часовъ службы новоиспеченные администраторы проявляли кипучую дѣятельность, которая сводилась главнымъ образомъ къ отравленію существованія коренного населенія. Все время, пока мы были въ Минскѣ, производились повальные облски. Быль тлкой обыскъ и у наглавшей насъ въ Смолевичахъ москвички. Къ этому времени она успѣла получить пропускъ въ Варшаву. Его отобрали и сказали, что въ Варшаву ее ни въ коемъ случаѣ не пустятъ. Потомъ, промучивъ ее нелъно. пропускъ веньчли.

Въ большомъ ходу были принудительныя работы, которыя проводились такъ. Въ городъ отправлялся военный огрядъ, который шелъ по улицъ, кваталъ всъхъ встръчныхъ и, не разбирая ни пола, ни возраста, отправлялъ на работу. Въ одну изъ такихъ облавъ чуть-чуть не попалъ и я. А одниъ изъ пашихъ спутниковъ, выйдя какъ-то изъ магазина на главной улицъ, былъ схваченъ и цълый день грузилъ вагоны. Ходитъ по улицамъ прихо-

дилось съ опаской.

Недалеко отъ нашей квартиры были казармы. Когда тамъ замерать водопроводъ, солдаты стали тядить за водой въ нашть дворъ. Рабогали они
крайне небрежно, и вода лились не столько въ ихъ бочку, сколько во дворъ,
тикъ что опъ сразу превратился въ ледяной катокъ. И не столько они
работали, сколько гръпсь въ кухитъ, хватая все, что заблагоразсудится.
На протесты хозяйки они отвъчали ненечатими ругательствами, среди которыхъ «большевистская курва» звучало почти ласкательно. Недъля, пока
у нихъ чинился водопроводъ, была для насъ прямо кошмарной.

Госпиталь Л., когда-то образцово поставленный, превратился въ клоаку. Самъ Л., дъльный, опытный хирургь, быль смъщенъ съ должности главнаго врача и низведенъ въ рангъ младшаго ординатора. А главнымъ врачемъ быль назначенъ какой-то хирургическій недоносокъ, не подпускавшій Л. къ операціонному столу.

Небольшая горсточка неслужилаго польскаго населенія въ Минскъ держалась дерзко и вызывающе, кстати и некстати подчеркивая, что они хозяева. Какъ-то во время одного благотворительнаго уличнаго сбора къ бабкъ

подошли на улицъ сборщики съ такой ръчью:

 Въ виду того, что вы пользуетесь гостепримствомъ Польши, вы, надъемся, не откажетесь что-нибудь пожертвовать.

 На хорошее дъло я привыкла жертвовать, не считаясь съ эгонстическими мотивами, отвътила бабка.

.

На второй недълъ пребыванія въ Минскъ я увидъль на главной улицъ афишу о спектаклъ артистовъ Художественнаго театра К—ина и Б—авскаго. Я такъ обрадовался, что сейчасъ же побъжаль знакомиться съ ними. Оказалось, что они вытъхали изъ Москвы на недълю позже насъ и протакали тъмъ же путемъ, какъ и мы. Подъ Новый Годъ мы сидъли за сосъдними столиками и совершенно не подозръвали о томъ, что скоро встрътимся въ Минскъ. Съ К—нымъ мы довольно быстро дружески сошлись и продълали вмъстъ путь до Варшавы. Полтора мъсяца прожили вмъстъ въ Варшавъ и встрътились позже въ Берлинъ.

Въ Минскі мы прожили шесть неділь. Во-первыхъ, не хотълось бросать незаконченнымъ начатый курсь лекцій, который студенты слушали съ большимъ интересомъ. Во-вторыхъ, прямое пассажирское сообщеніе съ Варшавой было прервано сначала на десять, а потомъ на дваддать дней, и приходилось тать въ обътвадъ на Вильно. Мы все ждали, когда оно возобновится. Но и черезъ двадцать дней оно не возобновилось и намъ пришлось тать на Вильно.

Чтобы покончить съ Минскомъ, разскажу тебѣ пару характерныхъ для Польши эпизодовъ. Когда я бралъ пропускъ и обратился по-русски къ канцелярскому служителю, выдававшему бланки, тотъ многозначительно и удивленво спросилъ:

— Панъ не мувить по-польски и хочеть такть до Варшавы?

— Что жъ дѣлать, отвѣтилъ я. Я былъ въ Лондонѣ, не говоря поанглійски, въ Гельсингфорсѣ, не говоря по-фински, въ Константипополѣ, не говоря по-турецки, въ Афинахъ, не говоря по-гречески, и въ Венеціи, не говоря по-итальянски. И не погибъ. Авось, не погибну и въ Варшавѣ. Тѣмъ болѣе, что въ Варшаву я ѣду не въ первый разъ.

Дня за три до отъезда, мы пошли съ К—нымъ къ начальнику станціи посить спальныхъ мьсть до Вильны. Отрекомендовались. Тоть принялъ насъ изысканно любезно и объщать оставить пять мьсть — три дамскихъ и два мужскихъ. Взять ихъ мы должны были за часъ до отхода поъзда. Когда мы пришли за билетами, опъ протянулъ намъ пять карточекъ и очень любезвымъ тономъ пояснилъ:

Пять спальныхъ мъстъ въ корридоръ. Для дамъ сидячія, а для мужчинъ стоячія.

 $\mathfrak A$  объёздиль всю Европу. Но стоячія спальныя м'єста вид'єль только въ Польш'є.

Мы устроились на чемоданахъ въ корридоръ. А тебя уложили на свободный диванть въ купо и съ тобою прикурнула мать. Свободныхъ дивановъ было много, но занимать ихъ, во избъжаніе скандала, мы не стали. Часа черезъ два въ купо вошелъ офицеръ, которому было оставлено мъсто. Мать начала, было, тебя будить, но офицеръ милостиво разръщилъ вамъ остаться. Мать пристроилась въ уголку и взяла тебя на колъни. А офицеръ вытянулся на диванъ и захрапъръ.

\* \*

Въ Вильнѣ насъ постигла большая неудача. Хотя въ Минскѣ пропуски и выдавались до Варшавы, но въ Вильнѣ ихъ нужно было визировать въ жандармеріи, для чего приходилось ѣхать черезъ весь городъ. Г-жа К—на, слегка говорящая по-польски, рѣшила попытаться визировать ихъ у вокзальныхъ жандармовъ. Я былъ противъ этого, она пошла одна со своими пропусками, и черезъ десять минутъ верпулась съ визой.

- Пойдемте, я устрою и вамъ, пригласила она.

Я сдуру согласился и мы пошли. Но офицеръ, давшій ей пропускъ, уже ушелъ, а его замъститель заупрямился и велѣлъ обыскать наши вещи. Когда дѣло дошло до моихъ рукописей, опъ заявилъ, что не беретъ на себя отвътственности и долженъ отправить рукописи въ контръ-развъдку. Я тщетно возражалъ ему, что рукописи были просмотръны трижды: на позиціяхъ, въ Сиолевичахъ и въ Минскъ.

— Если бы у васъ на пропускъ быль штемпель Минской контръразвъдки, я пропустиль бы васъ, а безъ него не могу.

Впосладствіи я досмотрался, что хотя штемпеля и не было, но въ текстъ пропуска значилось, что онъ выданъ съ разръщенія контръ-развъдки за такимъ-то номеромъ. Офицеру же было лень прочитать пропускъ. Въ концъ концовъ, меня посадили на извозчика и отправили съ конвойнымъ въ контръ-развъдку. Тамъ меня продержали съ 11 ч. до 5 ч. въ ожиданіи начальника. Последній явился сильно на веселе, распространяя вокругь себя запахъ водки, и съ маху объявилъ мив, что я арестованъ, что въ Варшаву меня не пустять и навтиное отправять обратно въ Россію. Съ большимъ трудомъ удалось убъдить его разръщить намъ остановиться въ гостинницъ. Угрозы отправить обратио я не испугался, ибо достаточно хорошо ознакомился съ психологіей польскихъ властей, чтобы понять, что это только очередное издъвательство. Меня безпокоило одно — какъ бы онъ не вздумаль оставить у себя рукописей. Дъло въ томъ, что увзжая изъ Минска, я ръшилъ, денегь больше не показывать и задълалъ ихъ въ переплеть бювара, который оказался съ рукописями. Но дело обощлось благополучно. Получивъ разръщене на прописку въ гостиницъ, и давъ подписку о невывадв, я забраль рукописи и безпрепятственно выбрался изъ канцеляріи. Извозчиковъ не было. Тяжелыя папки оттягивали руки, и я почти рысью бъжаль къ вокзалу по пустой, почти не освъщенной

улицъ окраины города, боязливо оглядываясь, какъ бы меня не ограбили. Случись это, мы остались бы нищими въ двухъ смънахъ бълья.

Потвядъ на Варшаву съ К—ными ушелъ. А бабка и мать сидъли на вокзалт сами не свои, не зная, что думать о моемъ исчезновении. Потхали въ городъ, и на этотъ разъ намъ повезло: мы нашли два хорошихъ, почти

европейскихъ, номера.

Зная, что въ Вильно открыть университеть, я съ утра отправился къ ректору, каковымь оказался петроградскій хирургъ 3—ій. Выслушавть мои злоключенія, онъ ульбнулся угрозт отправить меня въ Россію и написаль, кому слѣдуеть, обо мнѣ письма. Тѣмъ не менѣе мнѣ пришлось просидѣть въ «почекальнѣ» контръ-развѣдки еще два дня и еще два дня побоваться нравами освобожденной Польши. Съ утра до вечера тамъ толнились евреи, приходившіе хлопотать объ освобожденіи арестованныхъ родственниковъ. О томъ, какъ съ ними обращались, я предпочту умолчать: ужъ очень омерзительно переживать все сначала. Со многими изъ нихъ я разговариваль, и они горько жаловались на безобразія, творимыя польскими жандармами. Никто не зналь, за что арестованы родственники. Большинство было схвачено на улицѣ ни съ того, ни съ сего. И сидѣли они въ

Къ вечеру второго дня начальникъ контръ-развъдки потребовалъ меня передъ свои, помутившіяся отъ водки, очи и объявилъ мнѣ, что я могу

ъхать дальше.

Вильно въ то время переживала кризисъ мелкихъ денегъ. Получитъ въ лавкъ сдачу со 100 марокъ было почти невозможно. На дорогу же достать мелочи было необходимо. И я, зная, что склонность къ надъвательству надъ слабъйшимъ всегда сопутствуетъ въ характеръ привычкъ пресмыкатъся передъ сильнъйшимъ, ръшилъ снахальничатъ. Зашелъ въ Государственный Банкъ и, пользуясь тъмъ, что у меня недурной французскій выговоръ, разыгралъ француза, прося размънятъ двъсти марокъ. Кассиръ побъжалъ къ начальству, оба подощли къ окошечку и, пыжась изо всъхъ силъ, на невообразимоть французскомъ языкъ стали извинятъся, что могутъ размънять только сто марокъ.

\*

Потадъ отходилъ въ пять часовъ вечера. Спальныя мѣста расписывались за 3—4 недѣли впередъ и думать о нихъ было нечего. Мы много наслышались объ ужасахъ предстоящаго путешествія, но то, что намъ приплось пережить до Варшавы превосходить всякое воображеніе, даже совтское. Мы взяли билеты второго класса и я объщалъ носильщику изрядное вознагражденіе, если онъ сумѣеть достать намъ приличныя мѣста. Онъ забралъ вещи и сказалъ, что на платформу онъ выйдеть другими дверями и что мы найдеть его около вагона II класса. Подошелъ потадъ, охраняемый вооруженными солдатами. Я спросить ихъ, гдѣ II классъ.

Воть, указаль опъ на III-ій.

— Это же III-ій.

Другихъ нѣтъ, всѣ сгорѣли.

На дебаркадеръ была огромная толпа и у каждой дверцы вагона образовалась очередь. Стали въ очередь и мы. Носильщика не было. Скоро

дверцы открыли, толпа насъ смяла и мы остались и безъ мѣста, и безъ носилишика. Не получивъ мѣстъ, я рѣшилъ разыскатъ хотъ вещи и побѣжалъ вдоль дебаркалера.

Баринъ, баринъ, куда вы пропали? Я занялъ три мъста, раздался

изъ вагона голосъ носильщика.

Онъ выглядываль въ дверь вагона II класса, силя на нашихъ чемоданахъ. Я побъжалъ за вами, но пока мы пришли, два мъста у носильщика отбили и осталось только одно. На немъ устроилась мать съ тобой, а мы съ бабкой остались стоять между скамьями. Купэ было съ боковой дверью и между скамьями кром'в насъ стояло еще три челов'вка. Минутъ черезъ пять къ намъ заглянулъ кондукторъ и сказалъ, что рядомъ пустое купэ І класса. Кто желаеть доплатить, можеть перейти. Мы бросились туда, но удалось захватить только два м'вста. Перешли бабка, мать и ты, а я остался сидъть во второмъ классъ. Когда поъздъ отошель, въ нашемъ семимъстномъ купэ было двънадцать человъкъ. Съ первыхъ же станцій поъздъ началь осаждаться солдатами. Они лізли во всі вагоны съ огромными м'вшками за спинами, съ ружьями, патронташами и прочей амуниціей. Одинъ такой навьюченный солдать занималь мѣста столько, сколько три обыкновенныхъ человъка. А ихъ въ наше купэ набилось очень скоро душъ пять. Каждая посадка такого солдата сопровождалась неимовърнымъ скандаломъ, публика запирала дверь и кричала ему:

Въ войсковый вагонъ!

А онъ начиналъ колотить прикладомъ въ стекло. Рискуя остаться съ выбятымъ окномъ (морозъ стоялъ около 20 гр.), пассажиры открывали дверь и онъ, сбивая всъхъ съ ногъ, вваливался въ вагонъ.

Въ Гродно на вокзалъ творилось нъчто невообразимое. Поъздъ брался приступомъ, и на вокзалъ стоялъ положительный ревъ. За нъсколько минутъ до отхода поъзда въ наше купа вошелъ комендантъ и, заявивъ, что офицерамъ нужно два мъста, потребовалъ, чтобы я и мой сосъдъ перешли въ другое купэ. Спорить не приходилось. Но войти въ другое купа было почти немыслимо и я сказалъ ему, что я останусь стоятъ.

— Алле прошу пана, закричалъ коменданть и ухватилъ меня за воротникъ. Я едва устъть захватить свертокъ съ рукописями и деньгами и очутился на платформъ. Тамъ творился настоящий адъ. Всъ двери вагоновъ были заперты изнутри, и въ шихъ, отчаянно ругаясь, ломилась толпа штатскихъ людей и сверхъ мѣры навьюченныхъ солдатъ. Я вскочилъ на подножку вашего кунэ, прижавъ животомъ къ стънкъ вагона рукописи и ухватившись одной рукой за поручень, а другой ненстово барабаня въ окно. Потадъ тронулся и я остался висъть. На мое счастье выглянула бабка, разсмотръла, кто стучить, и меня впустили. Войти я не могъ, ибо въ пятимъстиомъ кунэ было уже двадцать два человъка съ очень большимъ багажемъ и на полу не было мъста, куда можно было бы поставить ногу. Меня втащили на чып-то колъши. У бабки на колъняхъ сидъть навыоченный солдатъ. Ты лежалъ въ узенькой щели между двумя чемоданами, головой внизъ и ненстово колотилъ погами чыо-то синиу, крича:

— Не мъщай Лодкъ!

Въ вагоић было не меньше 30° Р., но мы всѣ были въ шубахъ, нбо снять ихъ за тѣснотой не было возможности. Прошло съ полчаса, и за отсутствиемъ кислорода началъ тухнуть газъ. Распахнули дверь и въ купэ ворвался

свъжій морозный воздухъ. Газъ разгорълся и стало возможно дышать. Такъ мы ъхали всю ночь, открывая каждые полчаса дверь и заставляя температуру купо все время скакать на 50 ° вверхъ и внизъ.

\*

Въ Варшаву пріїхали часовь въ 9 утра. Я сейчась же побѣжаль по адресу знакомыхъ К—на. Оказалюсь, что онь съ женою живеть въ гостинницѣ въ одномь номерѣ съ двумя почти незнакомыми дамлим, пріютившими ихъ. О томъ, чтобы достать номерь или комнату, и думать было нечего. П я рѣшилъ ѣхать въ Жирардовъ, куда имѣлъ отъ одного Минскаго врача рекомендательное письмо къ его родственникамъ, П—амъ. Пхъ было три брата — старшіе фабриканты и младшій военный врачъ, оказавшійся моимъ ученикомъ. Это была хорошая трудовая еврейская семья. Начали они изъ ничего и развили собственнымъ горбомъ большое текстильное дѣло. Но война ихъ совершенно разорила. Фабрика столят и старшіе братья открыли небольшое заведеніе минеральныхъ водъ, чѣмъ они и жили. Въ Жирардовъ мы пріѣхали около четырехъ часовъ и сейчасъ же вачались поиски квартиры. Прежде всего мы отправились въ гостинницу фабрики Гилле и Дитрихъ. Тамъ насъ встрѣтилъ толстый, важный полякъ въ венгеркѣ. Выслушаль и коротко отрѣзалъ:

Своболныхъ комнатъ нѣтъ.

 Подлецъ! сказалъ мнѣ, выйдя на улицу, П. Вѣдь я же навѣрное знаю, что у него нѣтъ ни одного жильца.

Оттуда прошли въ ужасающую, еврейскую гостинницу, гдѣ удалось достать комнату съ тремя кроватями, тремя стульями и однижь столикомъ. На стѣнѣ не было даже гвоздя, чтобы повѣсить платье. Одно стекло въ окиѣ было выбито. Но мы такъ изиучились за дорогу, что ни о чемь не думали, и у всѣхъ было одно желаніе — лечь и заснуть. Подъ угро бабки начался астматическій припадокь — она простудилась въ вагонѣ. Пестичасовымъ поѣздомъ я поѣхалъ въ Варшаву за адреналиномъ, который одинъ только и облегчалъ ея припадки. И потянулись кошмарные дни. Она сидѣла скрючившись на отвратительной постели, не въ силахъ двинуть ни рукой, ни ногой. Въ комнатѣ была неистовая грязь, въ разбитое окно дуло. Тъ томился и шкодилъ съ утра до ночи...

На четвертый день ей стало немного лучше и стало возможно думать о перевадь. Я пошель кь директору фабрики Гилле и Дитрихь, отрекомендовался другомъ одного изъ прежнихъ директоровъ А., живущаго въ Берлинъ, и просилъ помочь мнъ въ прінсканіи комнаты. Онъ позвалъ чиновника и велъль проводить меня въ фабричную гостинницу. П. оказался правь: она стояла пустая, и мы вечеромъ перефхали, занявъ двъ комнаты. Но тамъ оказалсь немногимъ лучше, чъмъ въ вашей гостинницъ. Д-ръ П. скоро подыскаль намъ двъ приличныя комнаты въ семьъ и черезъ недълю, когда бабка совсъмъ поправилась, мы туда переъхали и зажили своимъ коязйствомъ.

Въ Жирардовѣ мы прожили шестъ недѣль. Съ первыхъ же дней жизнь сложилась такъ, что я съ утра уѣзжалъ въ Варшаву по дѣламъ и пріѣзжалъ въ 5—6 часовъ вечера. А дѣла у меня были слѣдующія. Я вывезъ москвы краткосрочныя обязательства и миѣ нужно было обратитъ хотъ

часть ихъ въ польскія марки. Это оказалось нелегкимъ дѣломъ. Во вторыхъ пужно было получить разрѣшеніе па выѣздъ въ Германію. А это, пожалуй, было еще труднѣе.

На второй или третій день по прівздв я переходиль Іерусалимскія

аллен, направляясь къ вокзалу.

— Профессоръ Д.! услышалъ я вдругъ позади окликъ.

Огляпулся и вижу, ко мнъ бъжить, подобравь тяжелую кавалерійскую саблю, блестящій польскій офицерь.

- Батюшки, подумаль я, сейчась скажеть, что я арестовань и что

меня завтра отправять къ большевикамъ.

Но оказалось совствить другое. Въ блестящемъ гвардейцъ я насилу узпаль бывшаго своего фельдшерскаго ученика С. Онъ прослужилъ у меня въ военномъ госпиталъ пъсколько мъсяцевъ. Я очень цънилъ его, какъ пителлигентнаго человъка, звалъ по имени и отчеству и не мъщалъ ему жить на частной квартиръ, что уставомъ воспрещалось. Добра никакого я ему не дълалъ, но жизни не отравлялъ и относился къ нему по-человъчески. Оказалось, что за такое вполи в естественное отношение онъ очень привязался ко мив и обрадовался мив, увидъвъ меня въ Варшавъ, какъ родному. Онъ служилъ въ коивоъ президента республики, а отецъ его занималъ видное положение въ министерствъ путей сообщения. Онъ затащилъ меня къ себъ и я провель не одинь пріятный вечерь въ этой хорошей семьв, щедро отплатившей мить за то немногое, что я сдълаль для ея любимца. До сихъ поръ я вспоминаю съ удовольствіемъ одну характерную картинку. Жирардовскій жандармскій вахмистръ началь меня притеснять. Когда молодой С. узналъ объ этомъ, онъ сказалъ:

Завтра я къ вамъ забду, и мы все уладимъ.

На другой депь онъ, гремя своей саблей, вошелъ со мной въ канцелярію и отрекомендовалъ меня, какъ своего давнишняго друга. Вахмистръ недостірчиво взглянулъ на него и нопросилъ его предъявить свои документы. Тотъ небрежно выкинулъ на столъ билетъ съ нечатью Бельведерскаго дворца. Вахмистръ, увидя печать, такъ и расиластался и послъ этого, встръчаясь со мной, онъ сталь очень ночтительно отдавать миъ честь.

\* \*

Какъ я тебѣ сказалъ, миѣ ежедневно приходилось ѣздить въ Варшаву. Уъжалъ я ранниять поѣздомъ, ибо до Варшавы было два часа ѣзды. Съ отимъ же поѣздомъ ѣхали сиекулянты, гланымъ образомъ евреи. Спекулировали они преимущественно хатѣбомъ, который въ Варшавѣ былъ почему-то едное дороже, чтыть въ Жирардовѣ. На вокзалѣ былъ строжайшій контроль. У будки, гдѣ провърялись билеты при выходѣ на перротъ всегда стияла пара солдатъ съ ружьями, которые тщательно осматривали багажъ, не оставляя неоткрытымъ ни одного чемодана, ни одного мѣшка. Ежеднено я былъ свидѣтелемъ, какъ они задерживали двухъ-трехъ евреекъ съ запретивиъ товаромъ, — десяткомъ ящь или парой фунтомъ хлѣба, — подпимавшихъ пенстовый крикъ на всю станцію. А входя въ вагонь, я видѣлъ
нензмѣшно одну и ту же картину: всѣ сѣтки для багажа были завалены
хлѣбомъ, лежанцимъ въ вагонѣ совершенно открыто. Въ Варшавѣ хлѣбъ

этоть продавался на подъезде вокзала и спекулянты первымъ же поездомъ

возвращались въ Жирардовъ.

Прітклавъ въ Варшаву, я заб'вгаль на минутку къ К.—нымъ, которые мили у самаго воказала, а потомъ шелъ продавать свои «коротышки». На оффиціальной бирж опѣ совс'ямъ не котпровались, и это явллось для меня большимъ ударомъ, ибо въ биржевыхъ дѣлахъ я былъ совершеннымъ профаномъ и очень боялся оказаться обобраннымъ. Къ счастью я встрѣтился случайно съ двумя московскими биржевиками, которые вошли въ мое положеніе и взялись миѣ помочь. Они посовѣтовали миѣ, запросить телеграфно А. въ Берлинъ о цѣпѣ этихъ бумагъ. Я еще былъ настолько проникнутъ совѣтской пенхологіей, что открымъ роть.

Телеграфировать о такомъ дѣлѣ? Да развѣ это мыслимо?...

Они оть души расхохотались и туть же составили мит телеграмму. Отвътъ пришелъ черезъ день. Онъ былъ кратокъ, но категориченъ: бумага не котируется. Я быль совсемь убить. Когда я уезжаль, я думаль, что вывожу съ собою сумму, которая обезпечить насъ леть на десять. А по цвнамъ подпольной биржи выходило, что моихъ коротышекъ едва ли хватить на годь. Мои биржевики предложили меня свести съ подпольной биржей, посовътовали выждать недъли двъ, наблюдая ежедневно за курсомъ, и, во всякомъ случать, избавиться отъ бумагъ въ Варшавть. И вотъ я попалъ въ совершенно невъдомый миъ досель кругъ спекулянтовъ. Собирались они въ кафе Люрсъ на Новомъ Свътъ. Войдя въ кафе, я отыскивалъ какого-нибудь знакомаго и подсаживался за его столикъ. Начиналась бесъда о царскихъ, думскихъ, краткосрочныхъ, каратахъ и проч., и проч. Подходили другіе биржевики. Заб'єгали зайцы, исполнявшіе порученія биржевиковъ, которымъ вифсто привътствія подавались два пальца лівой руки. Публика была разношерстная. Среди нихъ имѣлись настоящіе биржевые рвачи съ огромными брилліантами на пальцахъ и въ галстухахъ, съ увъсистыми золотыми портсигарами. Толкался среди нихъ одинъ жандармъ изъ контръ-развѣдки, сообщавшій имъ свѣдѣнія о положеніи на «внутреннемъ фронтъ», который, какъ извъстно, имъеть огромное вліяніе на жизнь биржи. Было много русскихъ эмигрантовъ, попавшихъ сюда случайно и такъ же, какъ и я, застрявшихъ здъсь. Они торговали чъмъ придется. Особенно хорошо осталось у меня въ памяти одно угро, когда я сидъль за столикомъ съ капитаномъ второго ранга балтійскаго флота, извъстнымъ московскимъ антикваріемъ изъ Леонтьевскаго переулка и ассистентомъ при кафедрѣ химіи въ одномъ изъ провинціальныхъ университетовъ. Капитанъ второго ранга продавалъ чей-то домъ въ Москвъ, націонализированный большевиками, антикварій носился съ партіей брилліантовъ, а химикъ все свое будущее строилъ на старинной табакеркъ, увъряя, что онъ имъетъ документальное доказательство, будто изъ нея однажды изволилъ понюхать Людовикъ XIV.

Около двухъ недъть провелъ я въ этой компани. Коротышки мои то поднимались, то опускались на два пфеннига. И я ръшилъ произвести наконецъ чревосъчение. Посовътовавшись со своими биржевиками, я продалъ ихъ всъ въ одинъ день. Въ Жирардовъ я пріъхалъ съ опустошенными карманами и тяжельмъ сердцемъ. Единственное, что меня утъщало — это сознаніе, что мит уже не нужно ходить къ Люрсу.

Закончивъ денежныя діла, я принялся хлопотать о виз'т въ Берлинъ. Отправилъ А. телеграмму съ просьбой исхлопотать въбздъ, а самъ принялся

за хлопоты о вывздв. Это было не легко, ибо поляки очень косо и недружелюбно смотръли на тъхъ, кто ъдеть въ Германію, и визы въ Германію были обставлены всякими затрудненіями: нужно было пройти черезъ цълый рядъ учрежденій — контръ-развъдку, генеральный штабъ, столичную полицію, министерство иностранныхъ делъ и т. д. Короче, скажу тебе, что когда я прошелъ все это, двъ страницы моего паспорта in quarto оказались заполнены польскими «пътушками» — это были все визы на вываль. Въ этомъ трудномъ дѣлѣ мнѣ очень помогли отецъ и сынъ С., которые самоотверженно сопровождали меня во всехъ хожденіяхъ по визамъ. Тамъ, гдъ люди стояли въ очереди по 6-7 часовъ, они проводили меня съ задняго крыльца и устраивали дело въ одинъ моменть. Я очень рекомендовалъ К-ну, воспользоваться любезностью С. и выхлопотать себъ выъздъ въ Германію. Но онъ почему-то очень боядся Бердина, ожидая тамъ большевистскаго переворота, и ръшилъ ждать разръшенія таль въ Парижъ. И онъ жестоко поплатился за это. Мы убхали въ Берлинь, а онъ остался въ Варшавъ и досидълся до большевистского наступленія. Большевики подкатились къ Варшавъ, а визы у него все не было. Онъ метался, какъ угорълый изъ консульства въ консульство и вездъ получалъ отказы. Наконецъ онъ прослышалъ, что даетъ визы греческій консулъ. Бросился къ нему, получилъ визу; на основании ея ему дали профадную чешскую визу и онъ, наконецъ, выкатился въ Прагу и дальше въ Римъ. Римъ греческій консуль, увидя его визу, посовътоваль ему, ея никому не показывать, во избъжание недоразумъний, ибо въ Варшавъ въ то время греческаго консула не было. Визу же ему проставилъ какой-то проходимецъ, который, пользуясь всеобщей сумятицей въ Варшавъ, заказалъ себъ соотвътственныя печати и взималъ въ свою пользу плату за визы. Собралъ онъ такимъ образомъ не малую сумму, ибо за греческой визой валомъ валила убъгающая отъ большевистскаго наступленія публика.

Въ своихъ хожденіяхъ по визамъ я ознакомился со столичными порядками въ Польштв. То, что я виделъ до сихъ поръ, я склоненъ былъ робъясвять сутолокою на фронгъ, ибо и Минскъ, и Вильно были все-таки прифронтовой полосой. Я все думалъ, что въ столицъ будетъ лучше. Увы! здъсь было то же самое и своими организаціонными талантами поляки мить очень напоминали большевиковъ. Я какъ-то попалъ съ С—имъ къ ратушть

и увилаль всю площаль запруженную народомъ.

— Это результать посатьдняго приказа, объяснить мить С. Намъ не кватаетъ подвижного состава и ръшено сократить пассажирское движеніе. Теперь билеты на вокзалт выдаются только имъющимъ разръшеніе на потадку. Это все желающіе вытьхать изъ Варшавы. Но это, конечно, скоро будсть отмънено.

Приказъ былъ действительно отмененъ. Но ратуша бралась приступомъ

еще дней семь.

Войдя въ жирардовскую жизнь, я тоже столкнулся съ дезорганизаціей, которая била въ глаза вездъ и во всемъ. Огроминя фабрика Гилле и Дитрихъ, снабжавшая когда-то исю Россію чудесными тканями, стояла почти безъ дъла. Почти — я говорю больше изъ деликатности. Но фабрика дълала только дериогу. Можетъ быть это было изъ-за недостатка сыръя, а можетъ быть по другой причинъ. Судить не берусь. Но могу сообщить тебъ тако фактъ. На фабрикъ быть инженерь измецъ, которато польскіе рабочіе

потребовали удалить и замѣнить полякомь. Удалить нѣмца — удалили. А замѣнить его полякомь не смогли, ибо нужнаго спеціалиста не нашлось. Въ концѣ концовъ дирекція придумала компромиссный выходъ. Нѣмецъ поселился въ Варшавѣ и на фабрику не показывался, завѣдывая дѣломъ черезъ ѣздившаго къ нему ежедневио для распоряженія замѣстителя.

Въ одномъ домѣ съ нами помѣщалась комиссія по борьбѣ со спекуляціей. Это было тоже любопытное учрежденіе. Водили туда исключительно евреевъ. Одного приволокуть съ десяткомъ янцъ, другого съ фунтомъ колбасы. Крику, бывало, не оберешься. Неръдко на улицѣ приходилось видѣть и такую картину. Рядомъ съ покрытой байковымъ одѣяломъ еврейкой важно выступають два жандарма, лѣниво зѣвая по сторонамъ. Подъ байковымъ одѣяломъ ясно обозначены узлы съ товаромъ. Когда арестованная входитъ въ домъ, площадка лѣстницы оказывается запруженной толпой евреевъ. Всѣ обступаютъ конвойныхъ, которые вачинаютъ пинками прочищать себѣ дорогу. А тѣмъ временемъ изъ толпы подъ одѣяло протягиваются руки и узлы перекочевывають подъ широчайшіе лапсердаки. Толпа постепенно рѣдѣетъ и арестованная входить въ комиссію почти безъ всякихъ вещественныхъ доказательствъ своего преступленія. Комиссія работала во всю, а цѣны въ Жирардовѣ все росли и росли. За шесть недѣль нашего пребыванія тамъ нѣкоторые пищевые продукты вздорожали почти вдвое.

Мы часто говорили съ братьями И. о грядущихъ судьбахъ Польши и сходялись на томъ, что полякамъ не подъ сялу выполнить задачу организаціи могущественнаго государства и что Великая Польши — мертворожденное дътище мудрыхъ политиковъ Антанты. И одинъ изъ братьевъ очень мѣтко опредълить основную черту національнаго характера поляковъ.

— Что они могуть сдёлать, если въ нихъ нёть ничего, кром'в пыха? (пыхъ — по-польски значить темпераменть).

.

\*

На пятой недълъ пребыванія въ Жирардовъ отъ А. пришло извъстіе, что мив разръшенъ въвздъ въ Германію. Съ визой же бабки и матери встрътилось затрудненіе. Выъздныя визы были получены, сидъть въ Жирардовъ намъ надовло, и мы ръшили перевхать въ Познань. Тамъ имълось германское консульство, котораго не было въ Варшавъ, а потому было удобиње хлопотать о въезде матери и бабки. С. устроилъ намъ спальныя мъста (не стоячія, какъ въ Минскъ, а настоящія) и мы доъхали съ шикомъ. Въ Познани мы совершенно ожили. Это была настоящая, подлинная Германія, съ ея образцовой организаціей, съ европейскими гостинницами, съ хорошими магазинами, съ настоящимъ нѣмецкимъ пивомъ и съ пѣнами втрое ниже, чъмъ въ Варшавъ. Польшей въ Познани даже не пахло (я разумъю частную жизнь, а не присутственныя мъста). На улицахъ оть Польши были только пьедесталы памятниковъ безъ фигуръ, да переименованныя улицы. Что за мука была съ этими улицами! Новыя названія существовали только на дощечкахъ. А адреса давались по старымъ. Ищешь, ищешь бывало Фридрихштрассе, а оказывается она совсъмъ не Фридрихштрассе, а Почтовая улица. Или спрашиваещь, какъ пройти на улицу Марцинкевича, а спрошенный наморшить лобь и думаеть:

— Постойте, кажется Вильгельмитрассе теперь улица Марцинкевича. Нъть, улица Марцинкевича — это Луизенштрассе, а Вильгельмитрассе — улица Адама Мицкевича. Кажется такъ. Направо третья улица.

Придешь, куда показано, и видишь дощечку: улица Стефана Баторія. Побываль въ больницъ. Порядки остались нѣмецкіе, но врачи оказались другіе. Прозекторомъ вмѣсто мірового патолога-анатома, сидѣвшаго раньше въ Познани, я нашелъ молодого, совсѣмъ неопытнаго польскаго врача.

Познань до такой степени очаровала всѣхъ насъ, что у меня явилась совершенно дикая мысль — попытаться устроиться во вновь открытомъ познанскомъ университетѣ. По существу мысль была не совсѣмъ дикая Ибо я отлично зналъ, что среди поляковъ естъ только одинъ представитель моей спеціальности въ Варшавѣ, и что въща поляки на кафедру не пустять. Пошелъ къ ректору. Таковымъ оказался дѣльный гинекологъ нѣмецкой школы. Отъ очень одобрилъ мою мысль и посовѣтовалъ сходить къ министру. (Познань управлялась своимъ собственнымъ кабинетомъ министрогъ.) Тотъ выслушаль меня и спросилъ:

— На какомъ же языкъ вы будете читать?

 Конечно на польскомъ. Я полагаю, что русскому можно овладътъ языкомъ очень быстро.

 Видите ли, мы полонизируемъ этотъ край. И мы вправъ требоватъ, чтобы профессора наши не только владъли польскимъ языкомъ, а и говорили на немъ безъ всякаго акцента. Иностранцу же этого добиться трудно.

Я всномниль осиротъвший анатомическій театръ и оть души пожалѣлъ этоть цвътущий край, отданный мудрыми руководителями Антанты во власть польскаго «пътушка». Послъ этого я побываль въ лабораторіяхъ вновь открытаго университета. Большинство ихъ ютилось въ подвалахъ чудеснаго королевскаго дворца. Замъщенными оказались только иъсколько кафедръ. Да и тъ замъщены были довольно своеобразно. Такъ, на кафедръ ботаники сидъль фармацевть изъ Варшавы. Правда, по-польски онъ говорилъ безъ акцента.

Я много слышалъ въ Варшавъ о враждъ познанцевъ къ Германіи. Но въ городъ, по крайней мъръ, я этой вражды не видълъ. На улицъ преобладала итмецкая ртчь. Въ магазинахъ тоже достаточно было заговорить по-и вмецки, чтобы встр втить самое предупредительное отношение. Такъ, папримъръ, благодаря нъмецкому языку я легко доставалъ тебъ молоко безъ карточекъ. А проявление враждебнаго отношения къ полякамъ я видълъ весьма ясное. Такъ, напримъръ, Познань, изобилующая пищевыми продуктами, установила таможенную блокаду Польши. Мнв пришлось изъ-за визъ съездить обратно въ Варшаву и я быль несказанио удивленъ таможенному досмотру между Познанью и Польшей. Досмотръ былъ настолько строгъ, что у моего сосъда по купо познанцы отобрали фунгъ колбасы и поль фунта конфеть. Изъ этого путеществія я приведу тебъ два красочныхъ эпизода. Когда я вошель въ вагонъ въ Познани, всъ купэ оказались запертыми и на нихъ висъли билетики «резервировано». Публика столиплась въ корридоръ. Была невъроятная давка. Затъмъ явился кондукторъ и началъ по очереди открывать купэ, впуская публику по своему выбору и пришимая маду. Кто не догадался уплатить, остался въ корридоръ. Таможенный же досмотръ, о которомь я только-что сказалъ, велся такъ.

Публику высадили изъ вагона и загнали съ вещами въ залъ, откуда по одному человъку впускали въ смотровую. У дверей была неимовърная давка, визжали жепшины, плакали дъти. А по прилавку зала (это была прежняя русская таможня на границъ Германіи), возвышаясь надъ толпою, важно расхаживалъ со стекомъ въ рукахъ польскій жандармскій офицеръ и издъвался надъ публикой. Публика отвъчала негодующими криками. Къ чему сводился діалогъ, я не могъ разобрать, но съ устъ офицера то и дъло неслось по адресу публики презрительное:

— Быдло!

Діалогъ закончился для офицера довольно неожиданно. На прилавкъ появилась штатская фигура и въжливо, но настойчиво попросила офицера пройти съ нимъ къ коменданту. Офицеръ смърилъ говорившаго презрительнымъ взглядомъ, откинулся весьма картинно назадъ и, небрежно помахивая стекомъ, освъдомился, съ къть онъ имъетъ честь говоритъ.

— Депутать Сейма имя рекъ, быль отвъть.

Офицеръ какъ-то сразу, словно заводная кукла, перевелъ свой небрежный уклонъ назадъ и въ бокъ въ почтительнъйшій поклонъ прямо впередъ, отдалъ честь и покорно сошелъ съ прилавка.

Въ Познани мы провели двъ недъли и отпраздновали Пасху. Вскоръ послъ пріъзда установилась теплая весенняя погода. Мы пріодълись и цълые дни проводили на воздухть въ скверахъ и садахъ. Наша гостинница стояла на углу главной улицы и у насъ въ номеръ былъ чудесный балконъ. Я очень любилъ сидъть на немъ съ тобою и наблюдать, какъ все твое маленькое существо инстинктивно переполнялось радостью, ощутивъ впервые біеніе пульса культурной жизни. Подъ нами пробъгали въ трехъ направленіяхъ трамваи, тадили извозчики, катались ведосипедисты, сновали пъшеходы. Ты

привътствовалъ радостнымъ визгомъ каждый трамвай, каждый велосипедъ,

и оглядывался во всъ стороны, крича:

— И тамъ вагончикъ! И тамъ вагончикъ! Я никакъ не думалъ, чтобы двухлътній ребенокъ могъ такъ ярко вос-

принять уличную жизнь большого города.

Когда уладдлось дъло съ германскими визами, оказалось, что я зря таскалт бъдныхъ С—хъ по Варшавскимъ канцеляріямъ: варшавскія разрівшенія для Познани не имъли значенія и вольнику пришлось начать сначала по Познанскимъ канцеляріямъ. Въ результатъ наспорть мой украсился новой серіей «пътушковъ». Наконецъ, всъ формальности были выполнены, и мы могли проститься съ Польшей, Поъздъ былъ почти сплошь заполненъ итмидами, бърущими отъ поляковъ. Какая разница была въ отношеніи ихъ къ намъ съ тъмъ, къ чему мы привыкли въ польскихъ поъздахъ! Черезъ полчаса тебя уже зналъ весь вагонъ.

- А, маленькій русскій! прив'ютствовали со вс'яхъ сторонъ твою по-

движную фигурку.

И когда узнавали, что эта фигурка выпивала въ Москвъ на тысячу рублей въ день молока, со всъхъ сторонъ неслись удивленные:

- Donnerwetter! . .

Въ ихъ представленіи русскій рубль все еще оставался двумя марками и шестнадцатью пфеннигами.

Вотъ наконецъ и граница. Поляки въ послѣдній разъ вытрясли наши чемоданы и карманы, въ послѣдній разъ жандармъ уставился на мои рукописи, словно баранъ на новыя ворота. Черезъ пять минутъ мы были уже на Германской территоріи. Чиновникъ быстро обощелъ вагоны, не раскрывъ ни одного чемодана, такой же быстрый осмотръ паспортовъ и — Fertig! Abfahren!..

Черезъ пару часовъ мы слъзали на Шарлоттенбургскомъ вокзалъ, убранномъ зеленью и большими надписями «Willkommen in der Heimat!»

Надписи эти относились не къ намъ, но встрѣтившій насъ на вокзалѣ другь мой А. такъ горячо и пскренно обнималъ насъ, новые знакомые по вагону такъ дружески кивали намъ на прощаніе, что намъ казалось, будто и мы немного причастны къ радушному пріему, будто и насъ привѣтствуеть нован Родина.

Документы и дневники



# Организація власти на юг'в Россій въ періодъ гражданской войны

(1918-1920 rr.)

1. ОСОБОЕ СОВЪЩАНІЕ ПРИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМЪ ДОБРОВОЛЬ-ЧЕСКОЙ АРМІЕЙ

Эпоха гражданской войны на Югъ Россіи, начавшаяся въ первыхъ числахъ ноября 1917 года, когда генералъ Алексевъ приступилъ въ Новочеркасскъ къ формированно Добровольческой Арміи, и закончившаяся въ ноябръ 1920 г. звакуаціей Крыма войсками генерала Врангеля, распадается на нъсколько періодовъ. Можно различать періоды Корниловско-Алексъевскій (ноябрь 1917 г.—апръль 1918 г.), Деникинско-Алексъевскій (апръль-сентябрь 1918 г.), Деникинскій (сентябрь 1918 г.-мартъ 1920 г.) и Врангелевскій (марть-ноябрь 1920 г.). Въ первомъ періодъ Добровольческой Арміей командоваль генералъ Корниловъ: создатель Арміи генералъ Алексъевъ, формально не занимая никакой должности, неизм'внно находился при Арміи, зав'вдываль ея финансами и поддерживаль сношенія съ тяготъвшими къ ней общественно-политическими группировками. Послъ смерти генерала Корнилова, убитаго подъ Екатеринодаромъ 30 марта 1918 г., командованіе Армієй перешло къ генералу Деникину. Положеніе генерала Алексвева оставалось безъ перемънъ и только 18 августа того же года въ Екатеринодаръ онъ приняль званіе Верховнаго Руководителя Добровольческой Арміи. 25-го сентября генералъ Алексвевъ скончался, должность Верховнаго Руководителя отпала, а генераль Пеникинъ принялъ вваніе Главнокомандующаго Добровольческой Арміей.

Къ тому же времени относится введение въ дъйствие печатаемаго ниже «Положенія объ Особомъ Совъщаніи при Верховномъ Руководителъ Добровольческой Арміейь, которое за смертью генерала Алексъвая было переименоваю въ Особое Совъщаніе при Главнокомандующемъ Добровольческой Арміей. Иниціатива разработки этого Положенія принадлежала В. В. Шульгину, который лѣтомъ 1918 г. при свиданіи съ генораломъ Алексъвымъ на Дону указываль ему на необходимость созданія при немъ такого высшаго органа гражданскаго управленія и даже составиль краткій проекть соотвѣтствующаго приказа. Названіе новаго учрежденія было подсказано воспоминаніями объ Особомъ Совъщаніи по оборовѣ, членами котораго въбстѣ съ В. В. Шульгинымъ быль и Н. Н. Львовъ, также находившійся при Добровольческой Арміи. В. В. Пульгинь еще разъ вернулся къ этой мысли въ августъ, когда командованіе Арміи обоснья

частями губерній Ставропольской и Черноморской. Новый, болъе подробный проекть В. В. Шульгина быль переработань при участін помощинка Верховнаго Руководителя, тенерала Прагомирова и оконуательно утверждень генераломъ Алексъевымы Завуста.

Приложенное то приказу Верховнаго Руководителя 20 августа 1918 г. № 1 Положено объ Особомъ Совъщаніи почиталось сенретнымъ въ виду общей, крайне сложной политической обстановки и было отпечатано лишь въ ограниченномъ числѣ номерованныхъ экземпляровъ. Переговоры о замъщеніи должностей начальниковъ отдѣловъ затянулись, и первое засъданіе Особояго Совъщанія могло состояться только 28 сентября, когда Положеніе о немъ оказалось уже въ значительной степени антиквированнымъ. Предсъдательствованіе въ Особомъ Совъщаніи было возложено на помощинка Главно-командующаго по политической части, генерала Драгомирова.

«Утверждаю»

Генералъ отъ инфантеріи Алексвевъ

г. Екатеринодаръ

Приложеніе къ приказу Верховнаго Руководителя Добровольческой Арміи 20 августа 1918 г. № 1.

18 августа 1918 г.

Секретно № ....

#### Положеніе

объ особомъ совъщаніи при верховномъ руководитель добровольческой Арміи

- 1) Особое Сов'єщаніе им'єть цізлью: а) разработку всізхь вопросовь, связанных съ возстановлениемъ органовъ Государственнаго управленія и самоуправленія въ мъстностяхъ, на которыя распространяется власть и вліяніе Добровольческой армін. б) Обсужденіе и полготовку временныхъ законопроектовъ по всемъ отраслямъ Государственнаго устройства, какъ мъстнаго значенія, по управленію областями, вошедшими въсферу вліянія Побровольческой армін, такъ и въщирокомъ государственномъ масштабъ по возсозданію Великодержавной Россіи въ прежинхъ ея предълахъ. в) Организацію сношеній со всъми областями бывшей Россійской Имперіи для выясненія истиппаго положенія дізль въ нихъ и для связи съ ихъ правительствами и политическими партіями для совмъстной работы по возстановлению Великодержавной России. г) Организацию спошений съ представителями державъ согласія, бывшихъ въ союзѣ съ нами, и выработку плановъ совмѣстныхъ дъйствій въ борьбъ противъ коалиціи центральныхъ державъ. д) Выясненіе мъстонахожденія и установленіе тісной связи со всіми выдающимися государственными діятелями по всёмъ отраслямъ государственнаго управленія, а также съ наиболёе видными представителями общественнаго и земскаго самоуправления, торговли, промышленности и финансовъ, для привлеченія ихъ въ пужную минуту къ самому широкому государственному строительству. е) Привлечение лицъ, упомянутыхъ въ п. д. къ разръщению текущих в вопросовъ, выдвигаемых в жизнью.
  - 2) Особое Совъщаніе состоить изъ слідующихъ отділовъ:

Государстиеннаго устройства Внутреннихъ дълъ Дипломатическо-агитаціоннаго Финансоваго Торговли и промышленности Продовольствій и спабженія Земледълія Путей сообщенія Юстиціи Народнаго просвъщенія Контроля

- 3) Во главъ каждаго отдъла стоятъ управляющій отдъломъ и два помощника.
- 4) При особомъ совъщаніи состоитъ Управляющій дълами особаго совъщанія и при немъ канцелярія съ освъдомительнымъ бюро.
- 5) Предсъдателемъ Особаго Совъщанія состоитъ Верховный Руководитель Добровольческой Арміи Генераль-отъ-Инфантеріи АЛЕКСЪЕВЪ. Его зам'ястители въ порядкъ постепенности: первый Командующій Арміей Генераль-Лейтенантъ ДЕНИКИНЪ, второй Помощникъ Верховнаго Руководителя Генераль-отъ-Кавалеріи ДРАГОМИРОВЪ, третій Помощникъ Командующаго Арміей Генераль-Лейтенантъ ЛУКОМСКІЙ.
- 6) Постоянными членами Особаго Совъщанія состоять: Командующій Арміей Генераль-Лейтенанть ДЕНИКИНЪ, Помощникъ Верховнаго Руководителя Генералъ-отъ-авалеріп ДРАГОМИРОВЪ, Помощникъ Командующаго Арміей Генералъ-Лейтенантъ-ЛУКОМСКІЙ, Начальникъ Штаба арміи Генералъ-Майоръ РОМАНОВСКІЙ и всъ Управляющіе Отдълами и Управляющій дълами Особаго Совъщанія.
- Кром'й постоянных членовъ для разр'йшенія спеціальных вопросовъ могутъ быть приглашаемы постороннія лица, съ особаге, каждый разъ, разр'йшенія Предс'йдателя.
- 8) Управляющій дълами Особаго Совъщанія, Управляющіе Отдълами и ихъ помощники избираются Верховнымъ Руководителемъ Добровольческой Арміп и назначаются его приказомъ.
- Составъ канцеляріи Особаго Совъщанія и каждаго отдъла опредъляется штатами и утверждается Верховнымъ Руководителемъ.
- 10) Личный составъ канцеляріи и отдъловъ избирается Управляющимъ дълами Особаго Совъщанія и Управляющими отдълами по принадлежности, и утверждается приказомъ Верховнаго Руководителя.
- Внутренній порядокъ и распредѣленіе работъ въ канцеляріп и отдѣлахъ опредѣляется ихъ начальниками.
- 12) Управляющіе отдълами пользуются правомъ личнаго доклада у Верховнаго Руководителя и у Командующаго Армієй, и имъ же принадлежить право законодательной иниціативы по вопросамъ своего въдомства. Составленные ими законопроекты съ разрішенія Предсъдателя виосятся на разсмотръніе «Особаго Сольщанія».
- 13) Засъданія «Особаго Совъщанія» назначаются Предсъдателемъ, а въ случаъ его отсутствія или бользни— его замъстителемъ.
  - 14) Засъданія «Особаго Совъщанія» раздъляются на «большія» и «малыя» засъданія.
- 15) «Большія» засъданія «Особаго Совъщанія» назначаются для разръшенія наиболъє серьезныхъ вопросовъ Общегосударственнаго значенія и для разсмотрънія сложныхъ законопроектовъ, затрагивающихъ интересы нъсколькихъ въдомствъ. Предсъдательствуетъ лично Верховный Руководитель.
- 16) «Малыя» засёданія назначаются для разрёшенія въ спѣшномъ порядкё не терпящихъ отлагательства вопросовъ текущей жизни, связанныхъ съ установленіемъ гражданскаго правопорядка въ мѣстностяхъ, занятыхъ Добровольческой Арміей. «Малыя» засёданія созываются по иниціативѣ Командующаго Арміей Генералъ -Лейтензита ДЕНИКИНА и происходятъ поль его предсёдательствомъ. Членями «малаго» асёданія состоять: Помощинкъ Командующаго Арміей — Генералъ-Лейтенантъ ЛУКОМСКІЙ, Начальникъ Штаба Арміи Генералъ-Майоръ РОМАНОВСКІЙ и Управляющіе тѣми отдѣлами, коихъ призваеть необходимымъ пригласить Предсёдатель.
- О р вшеніяхъ, принятыхъ на «малыхъ» засвданіяхъ, Управляющіе двлами докладываютъ на ближайшемъ «большомъ» засвданіи.

18) Засъданія, какъ «малыя», такъ и «большія» имъють исключительно совъщательный характеръ, и принятыя на нихъ ръщенія не обязательны для Верховнаго Руководителя или для Командующаго Арміей, кои могуть принять и самостоятельное ръщеніе и дать ему силу закона.

Съ подлиннымъ върно:

И. Д. Начальника Военно-Политическаго Отдъла Генеральнаго Штаба Капитанъ ФЕДОРОВЪ.

# 2. ОСОБОЕ СОВЪЩАНІЕ ПРИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМЪ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ НА ЮГЪ РОССІИ

На практикъ недостаточность Положенія 18-го августа, составленнаго на спъхъ и лишеннаго юридической опредъдительности, сказалось очень скоро. Поэтому уже въ ноябръ 1918 года былъ поднять вопросъ о разработкъ новаго Положенія. Работа эта была поручена спеціальной комиссіи подъ предсъдательствомъ управляющаго Отдъломъ Юстиціи. Комиссія выполнила панное ей порученіе въ январъ 1919 года. Между тъмъ 26 декабря 1918 года генералъ Деникинъ, по соглашенію съ атаманами казачьихъ войскъ Лонского и Кубанскаго, вступиль въ командование всеми вооруженными силами, дъйствовавшими на югъ Россіи, что вызвало новое переименованіе учрежденій, состоявшихъ при Главнокомандующемъ. Соотвътственно перередактированный проектъ Положенія объ Особомъ Совішаніи при Главнокомандующемъ Вооруженными Силами на Югъ Россіи быль закончень разсмотръніемь въ Особомъ Совъщаніи 25-го января и утвержденъ генераломь Деникинымъ 2-го февраля. Оно было распубликовано въ Собраніи Узаконеній и Распоряженій Правительства, издаваемомъ Особымъ Совъщаніемъ при Главнокомандующемъ В. С. Ю. Р., за 1919 годъ, гдѣ составило ст. І-ую.

Положение 2-го февраля сохраняло силу въ течение почти всего 1919 года. Параллельно съ Особымъ Совъщаніемъ полнаго состава функціонировало для разсмотрѣнія лишенныхъ политическаго значенія проектовъ малое присутствіе Особаго Совъщан.я. Малое присутствіе дъйствовало на основаніи правиль, составленныхъ управляющимъ Отдъломъ Законовъ К. Н. Соколовымъ по порученію Особаго Совъщанія и одобренпыхъ Главнокомандующимъ. Правила эти, какъ неимъвшія силы законовъ, не были распубликованы.

Утвержденныя главнокомандующимъ вооруженными силами на югъ Россіи постановленія особаго совъщанія

 Объ утвержденін Положенія объ Особомъ Сов'ящаніи при Главнокомандующемъ Вооруженными Силами на Югъ Россіи и Правилъ о движеніи дълъ въ Особомъ Совъщаній и его Канцеляріи.

Журналомъ отъ 25-го января 1919 года, за № 30, Особое Совъщаніе постановило: 1. Проектъ Положенія объ Особомъ Сов'ящаніи одобрить въ редакціи при семъ прилагаемой.

2. Проектъ Правилъ о движеніи дълъ въ Особомъ Совъщаніи и его Канцеляріи одобрить и представить на утверждение Предсъдателя Особаго Совъщанія.

3. Постановить, что законодательныя предположенія по предметамъ, предусмотръннымъ въ стать в 96 Основныхъ Законовъ (Св. Зак. т. І ч. І изд. 1906), представляются Начальниками Военнаго и Морского Управленія на утвержденіе Главнокоманлующаго Вооруженными Силами на Югъ Россіи непосредственно.

Настоящее постановление Особаго Совъщания утверждено въ г. Екатеринодаръ Главнокомандующимъ Вооруженными Силами на Югѣ Россіи 2-го февраля 1919 года.

#### Положеніе

объ особомъ совъщаніи при главнокомандующемъ вооруженными снлами на югъ Россіи

#### На поллинномъ написано:

# «Утверждаю» Генералъ-Лейтенантъ Деникинъ.

.....

2 февраля 1919 года.

# I. Положенія общія

При Главнокомандующемъ, для содъйствія въ дълахъ законодательныхъ и административныхъ состоятъ Особое Совъщаніе и нижеслъдующія въдомства: 1) Военное Управленіе; 2) Морское Управленіе; 3) Управленіе Внутреннихъ Дѣлъ; 4) Управленіе Земледѣлія; 5) Управленіе Иностранныхъ Дѣлъ; 6) Управленіе Исповъданія; 7) Управленіе Народнаго Просвъщенія; 8) Управленіе Почты и Телеграфовъ; 9) Управленіе Продовольствія; 40) Управленіе Путей Сообщенія; 11) Управленіе Торговли и Промышленности; 12) Управленіе Финансовъ; 13) Управленіе Юстиціи; 14) Управленіе Государственнаго Контроля.

При Особомъ Совъщаніи состоятъ: Отдълъ Законовъ, Отдълъ Пропаганды и Канцеляція.

 Управленіе каждаго вѣдомства ввѣряется лицу, назначаемому Главнокомандицимъ съ званіемъ Начальника Управленія. Отдълами Законовъ и Пропаганды завѣдываютъ Управляющіе Оттѣлами, назначаемые Главнокомандующимъ.

Канцелярія Особаго Сов'єщанія состоить въ зав'єдываніи Управляющаго Д'єлами Особаго Сов'єщанія, назначаємаго Главнокомандующимъ, по представленію Предсёдателя Особаго Сов'єщанія.

Примѣчаніе. Въ случаѣ отсутствія Начальниковъ Управленій, Управляющихъ Отдѣлами или Управляющато Дѣлами Особаго Совѣщанія, за болѣзнью или по инымъ причинамъ, Помощники ихъ исполняютъ всѣ ихъ обязанности и занимаютъ во всѣхъ установленіяхъ ихъ мѣста.

 Въ области управленія подчиненнаго Начальники Управленій и Управляющіе Отдѣлами Законовъ и Пропаганды пользуются правами Министровъ, примѣнительно къ учрежденіямъ министерствъ (св. зак. т. І. ч. 2. изд. 1892 г.).

4. Начальникамъ Управленій и Управляющимъ Отдѣлами Законовъ и Пропаганды предоставляется право личнаго доклада Главнокомандующему по дѣламъ ввѣренных имъ частей: 1) не подлежащимъ обсужденію въ Особомъ Совѣщаніи (ст. 10) и 2) подлежащимъ таковому обсужденію, предварительно, до внесенія ихъ въ Особое Совѣщаніе.

Начальники Управленій и Управляющіе Отдѣлами обязаны заблаговременно ставить въ извѣстность Предсѣдателя Особато Совѣщанія о содержаніи предстоящаго личнаго доклада, причемъ Предсѣдателю Особато Совѣщанія принадлежитъ право присутствовать при такихъ докладахъ.

Примѣчаніе. Начальники Военнаго и Морского Управленій по дѣламъ, не подлежащимъ обсужденію въ Особомъ Совѣщаніи, имѣютъ докладъ у Главнокомандующаго безъ предварительнаго извѣщенія о томъ Предсѣдатела Особаго Совѣщанія.

 За общій ходъ дълъ по ввъреннымъ имъ въдомствамъ Начальники Управленій отвътствують передъ Главнокомандующимъ.

# II. Объ особомъ совѣщаніи

6. Особое Совѣщаніе составляется изъ Начальниковъ Управленій и Управляющихъ Отдѣлами Законовъ и Пропагачды, кои состоять его членами по должности, и изъ членовъ, назначаемыхъ особо Главнокомандующимъ въ чистѣ по его усмотрѣніо.

- 7. Предсѣдатель Особаго Совѣщанія и два его замѣстителя на случай его болѣзни или отсутствія назначаются Главнокомандующимь. Въ тѣхъ случаяхъ, когда Главнокомандующій найдетъ пужнымъ лично предсѣдательствовать въ Особомъ Совѣщаніи Предсѣдатель послѣдняго участвуеть въ немъ на правахъ члена.
- При обсужденіи отдъльных дѣлъ въ Особомъ Совѣщаніи могутъ быть приглашаемы по распоряженію Предсѣдателя Особаго Совѣщанія, съ правомъ совѣщательнаго голоса и для представленія объясненій, лица, содѣйствіе которыхъ разрѣшенію дѣла можетъ быть полезнымъ.
- Въ области законодательства и Верховнаго Управленія, Особое Сов'ящаніе является сов'ящательнымъ органомъ при Главнокомандующемъ.
- 10. На обсужденіе Особаго Совъщанія поступають: 1) вст законодательныя предпоженія за исключеніемъ касающихся ттъхъ предметовъ, кои предусматриваютея
  статьями 96 и 97 Основныхъ законовъ (Св. Зак. томъ І, часть І, над. 1906 г.); 2) всть
  правительственныя мтропріятія общегосударственнаго значенія; 3) всть предположенія
  о замъщеніи высшихъ гражданскихъ должностей центральнаго и мтестнаго управленія,
  за исключеніемъ должностей Начальниковъ Управленій, управляющихъ Отдълами
  Законовъ и Пропаганды и Управляющаго дълами Особаго Совъщанія.

Дъла, подлежащія разсмотрѣнію Особаго Совѣщанія, вносятся въ оное Главнокомандующимъ, Предсѣдателемъ Особаго Совѣщанія, Начальниками Управленій, Управляющими Отдѣлами Законовъ и Пропаганды и Управляющимъ Дѣлами Особаго Совѣщанія по принадлежности.

На внесеніе въ Особое Совъщаніе законодательныхъ предположеній, Начальники Управленій, Управляюцій Сутвлами и Управляюцій Дѣлами Особаго Совъщанія испрашиваютъ предварительно разръщеніе Главнокомандующаго.

11. Постановленія Особаго Сов'єщанія представляются Предс'єдателемъ его на

утвержденіе Главнокомандующему.

- 12. Постановленія Особаго Сов'ящанія, утвержденныя Главнокомандующимъ, вемедленно пріємлють силу. Постановленія, им'вющія значеніе закона, подлежать распубликованію въ общемъ порядкі чрезъ Отдѣть Законовъ. Постановленія, относищіяся къ порядку Управленія, распубликовываются лишь въ случа указанія на то въ постановленіи Особаго Сов'ящанія.
- 13. Представленія, состоявшіяся по коимъ постановленія Особаго Сов'єщанія Главнокомандующимъ утверждены не были, либо оставляются безъ посл'ядствій, либо, по укаванію Главнокомандующаго, возвращаются подлежащему Управленію или Отд'єлу для переработки.
- 14. Предсъдателю Особаго Совъщанія предоставляется обращаться къ Начальникамъ отдъльныхъ въдомствъ о доставленіи необходимыхъ ему свъдъній и объясленій по исполненію поставолленій Особаго Совъщанія.

#### III. Объ отпълъ ваконовъ

- 15. Управленіе Отдѣломъ Законовъ состонть наъ Управляющаго Отдѣломъ (ст. 2) и другихъ лицъ по штату.
- 16. Въ застданіяхъ Особаго Совъщанія Управляющій Отдъломъ Законовъ, участвующій въ обсужденіи дѣлъ паравить съ другими членами Особаго Совъщанія, сверхъ того, даетъ заключенія о соотвътствіи внесенныхъ законопроектовъ дъйствующимъ уваконепіямъ.
- Управляющій Отдъломъ Законовъ входить въ Особое Совъщаніе, по соглашенію съ Начальниками подлежащихъ Управленій, съ представленіями о согласованіи отдъльныхъ законовъ.
- 18. Предметы вѣдомства Отдѣла Законовъ составляють: 1) разработка, по порученію Особаго Совѣщанія, вопросовъ и составленіе законодательныхъ предположеній, связанныхъ съ дѣломъ государственнаго устройства; 2) наблюденіе за точностью издаваемыхъ выконовъ и распоряженій; 3) обнародованіе законовъ и распоряженій посредствомъ

опубликованія ихъ въ Собраніи Узаконеній и Распоряженій Правительства; 4) собираніе и систематизація всѣхъ законодательныхъ постановленій, прошедшихъ чрезъ Особое Сов'ѣщаніе, а равно распоряженій Главнокомандующаго по дѣламъ Гражданскаго Управленія; 5) изданіе Собранія Узаконеній и Распоряженій Правительства.

# IV. О Канцеляріи особаго совъщанія

- При особомъ Совъщаніи состоитъ Канцелярія, подчиненная Предсъдателю Особаго Совъщанія.
- Канцелярія подъ начальствомъ Управляющаго Дѣлами Особаго Совѣщанія ставъ Помощника Управляющаго, Начальниковъ Общей и Особой Частей и другихъ чиновъ по штату.
- 21. Помощникъ Управляющаго Дълами назначается Главнокомандующимъ по представленію Предсъдателя Особаго Совъщанія. Начальники Общей и Особой Частей назначаются Главнокомандующимъ по представленію Управляющаго Дълами Особаго Совъщанія. Остальные чины Канцеляріи назначаются Управляющимъ Дълами.
- 22. Къ предметамъ въдънія Канцелярін относятся: 1) подготовка къ слушанію представленій и матеріаловъ, поступающихъ на разсмотрьніе Особаго Совъщанія; 2) составленіе представленій по дъламъ, касающимся Канцелярін, а также не составленіе представленій по дъламъ, касающимся Канцелярін, а также не составляющимъ предмета въдънія Управленій или Отдъловъ; 3) составленіе журналовъ Особаго Совъщанія, представляемыхъ Предсъдателемъ на утвержденіе Главнокомандующаго; 4) составленіе проектовъ распоряженій по Общему Управленію, представляемыхъ на утвержденіе Главнокомандующаго; 5) надзоръ за своевременнымъ печатаніемъ п разсылкої всъхъ распоряженій Главнокомандующему по Общему Управленію; 6) составленіе, для представленія Главнокомандующему на утвержденіе проектовъ приказовъ о назначеніи, перемъщеніи и увольненіи членовъ Особаго Совъщанія и высшихъ (до IV класса включительно) чиновъ Управленій; 7) удовлетвореніе денежнымъ довольствіемъ чиновъ отдъльныхъ Управленій временно, впредь до окончательнаго образованія этихъ Управленій.
- 23. Капцелярія Особаго Совъщанія имъстъ собственную печать съ наображеніемъ гладрарственняют герба и надписью: «Канцелярія Особаго Совъщанія при Главнокомандующемъ Вооруженными Силами на Югть Россію».

# 3. ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМЪ

Въ серединъ декабря 1919 года военныя неудачи, постигшія войска генерала Денинина и вызвавшія необходимость звакуаціи Ростова, поставшили па очередь вопрось о новомъ преобразованіи высшаго органа гражданскаго управленія при Главнокомандующемъ. Однакс, первоначально пдея коренной реорганизаціи правительства была отвергнута. 14 декабря генералъ Деникинъ подписалъ два акта: 1) приказъ № 175, который предоставлялъ предсъдателю Особаго Совъщанія утверждать за Главнокомандующаго постановленія Особаго Совъщанія по текущимъ дъламъ, и 2) наказъ Особому Совъщанію. Воспроизводимый адъсь енаказъ» преслъдовалъ, повидимому, цъль, не намъня конструкціи правительства, сообщить его дъятельности большую интенсивность и политическую опредъленность.

247

### Наказъ особому совъщанію

Въ связи съ приказомъ моимъ сего года № 175 приказываю Особому Совъщанію припять въ основаніе своей дъятельности слъдующія положенія:

- Единая, Великая, Недѣлимая Россія. Защита вѣры. Установленіе порядка. Возстановленіе производительныхъ силъ страны и народнаго хозяйства. Поднятіе пронаводительности труда.
  - 2) Борьба съ большевизмомъ до конца.
- Военная диктатура. Всякое давленіе политическихъ партій отметать. Всякое противодъйствіе власти — справа и слъва — карать.

Вопросъ о форм'в правленія — д'єло будуцаго. Русскій народъ создасть верховную власть безъ давленія и безъ навязыванія.

Единеніе съ народомъ.

Скоръйшее соединение съ казачествомъ путемъ создания южно-русской власти, отпюдь не растрачивая при этомъ правъ обще-государственной власти.

- Привлечение къ русской государственности Закавказъя.
- 4) Вившияя политика только національная, русская.
- Не взирая на возникающія иногда колебанія въ русскомъ вопросъ у союзниковъ, идти съ ними. Ибо другая комбинація морально недопустима и реально неосуществима. Славяниское единеніе.

За помощь - ни пяди русской земли.

- 5) Всъ силы, средства для арміи, борьбы и побъды.
- Всемърное обезпечение семействъ бойцовъ.

Органамъ снабженія выйти, наконець, на путь самостоятельной дѣятельности, пользовавъ все еще богатыя средства страны и не разсчитывая исключительно на помощь пвять.

Усилить собственное производство.

Извлечь изъ состоятельнаго населенія обмундированіе и снабженіе войскъ.

Давать Арміи достаточное количество денежных внаковъ, преимущественно передъ всеми. Одновременно карать безпощадно за «безплатныя реквизиціи» и хищепіе «военпой поблум».

6) Внутренняя политика.

Проявление заботливости о всемъ населении безъ различія.

Продолжать разработку аграрнаго и рабочаго закона въ духѣ моей декларацін; также и закона о земствѣ.

Общественнымъ организаціямъ, направленнымъ къ развитію народнаго хозяйства и удучшенію экономическихъ условій (кооперативы, профессіональные союзы и проч.) сольйствовать.

Противогосударственную дѣятельность нѣкоторыхъ изъ нихъ пресѣкать, не остапавливаясь передъ крайними мѣрами.

Прессъ — содъйствующей помогать, несогласную териъть, разрушающую — уничтожать.

Инкакихъ классовыхъ привилегій, пикакой преимущественной поддержки административной, финансовой или моральной.

Суровыми карами за бунть, руководительство апархическими теченіями, спекуляцію, грабежь, взяточничество, дезертирство и проч. смертные гръхи не путать только, а осуществлять ихъ при посредства активнаго вмещательства Управленія Юстиціи, Главнаго Военнаго Прокурора, Управленія Внутреннихъ Дѣль и Контроля. Смертная взянь — наиболѣе соотвътственное наказаніе.

Ускорить и упростить — порядокъ реабилитація не вполить благополучныхъ по большенняму, петлюровщинть и т. д. Если была только ошибка, а къ дълу годим — синсхоживніе.

Назначеніе на службу — исключительно по признакамъ дѣловымъ; отметая изувѣровъ и справа, и слѣва.

Мъстный служилый элементь, за уклонение отъ политики центральной власти, за насилія, самоуправство, сведеніе счетовъ съ населеніемъ, равно какъ и за безд'ятельность - не только отръщать, но и карать.

Привлекать мъстное население къ самооборонъ.

- 7) Оздоровить фронтъ и войсковый тылъ работой особо назначенныхъ генераловъ съ большими полномочіями, составомъ полевого суда и примъненіемъ крайнихъ репрессій. Сильно почистить контръ-развълку, уголовный сыскъ, вливъ въ нихъ судебный (бѣженскій) алементь.
- 8) Полнятіе рубля: транспорть и произволство преимущественно для государственной обороны.

Налоговой прессъ главнымъ образомъ для состоятельныхъ, а также для не несущихъ воинской повинности.

Товарообм'ть — исключительно за боевое снаряжение и предметы необходимые для страны.

- 9) Временная милитаризація воднаго транспорта, съ цілью полнаго использованія его для войны, не разрушая, однако, торгово-промышленнаго аппарата.
- 10) Облегчить положение служилаго элемента и семействъ чиновъ, находящихся на фронтъ, частичнымъ переводомъ на натуральное довольствіе (усиліями Управленія Продовольствія и Въдомства Военныхъ Снабженій). Содержаніе не должно быть меньше прожиточнаго минимума.
- 11) Пропагандъ служить исключительно прямому назначенію популяризаціи идей, проводимыхъ властью, разоблаченію сущности большевизма, поднятію народнаго самосознанія и воли пля борьбы съ анархіей.

Главнокомандующій Вооруженными Силами на Югъ Россіи, Генералъ-Лейтенантъ (подп.) ДЕНИКИНЪ.

14 декабря 1919 г. г. Таганрогъ.

Однако, 16 декабря ген. Деникину была представлена записка группы членовъ Особаго Совъщанія, во главь съ Н. И. Астровымъ и М. М. Федоровымъ, о настоятельной необходимости реорганизаціи правительства, и 17 декабря ген. Деникинъ подписаль приказъ № 176 объ образованіи Правительства при Главнокомандующемъ. 20-го декабря послъдоваль приказъ — № 177, урегулировавшій нъкоторыя детали перехода къ новому порядку. Предсъдателемъ Правительства быль назначень предсъдательствовавшій до тъхъ поръ въ Особомъ Совъщании и Помощникъ Главнокомандующаго, ген. Лукомскій,

Прикавъ

Главнокомандующаго Вооруженными Силами на Югѣ Россіи 17 декабря 1919 года № 176

г. Таганрогъ. (По Общему Управленію)

Современная обстановка требуетъ реорганизаціи гражданскаго управленія. Предписываю:

- Особое Совъщаніе упразлнить.
- II. Отдёлъ Законовъ и Управленіе Продовольствія упразднить.

III. Должность Главиаго Начальника Военныхъ Сообщеній соединить съ должностью Начальника Путей Сообщеній, поставивъ во главѣ Главиаго Начальника Сообщеній.

стью гачальника путей сообщени, поставивъ во главъ главнато пачальника сообщения.

IV. Военное и Морское Управленія соединить, поставивъ во главъ Начальника
Военнаго и Морского Управленія.

V. Учредить должность Главнаго Начальника Снабженій, подчинивъ ему бывшихъ Главныхъ Начальниковъ Снабженій и Санитарной части на правахъ помощниковъ, составленіемъ за посл'явлиным правъ, прежимът должностямъ присоенныхъ. Передатъ въ въдъніе Главнаго Начальника Снабженій функціи Управленія Продовольствія.

Приказы о чинахъ военныхъ проводить по Военному Управленію.

- VI. Отдълъ Пропаганды подчинить Начальнику Управленія Внутреннихъ Дѣлъ. VII. Образовать при миъ Правительство въ слъдующемъ составъ:
- а) Предсъдатель Правительства (можетъ быть въ то же время начальникомъ одного изъ Управленій):
- б) Начальникъ Военнаго и Морского Управленія;
- в) Начальникъ Управленія Внутреннихъ дёлъ;
- г) Начальникъ Управленія Финансовъ;
- д) Главный Начальникъ Сообщеній;
- е) Главный Начальникъ Снабженій;
- ж) Начальникъ Управленія Торговли и Промышлениости;
- з) Начальникъ Управленія Юстицін.

былъ назначенъ Н. М. Мельинковъ.

VIII. Начальникъ Управленія Иностранныхъ Дѣлъ и Государственный Контролеръ, не входя въ составъ Правительства, подчиняются непосредственно миъ.

- IX. Начальники Управленій: Земледѣлія и Землеустройства, Народнаго Просвѣщенія и Исповѣленій, не входя въ составъ Правительства, по вопросамъ превышающимъ ихъ права входять съ представленіемъ нъ Правительству, при миз состоящему.
- Х. Управляющаго Дѣлами Особаго Совъщанія наименовать Управляющимъ Дѣлами Правительства, при миѣ состоящаго, и передать въ его въдъніе функціи Отдъла Законовъ.
- XI. Образовать при Правительствъ, при мнъ состоящемъ, Совъщаніе по законодательнымъ предположеніямъ, которое должно обсуждать всъ законопроекты, поступающіе изъ Въдомствъ или передаваемые мною, и представлять на разсмотръніе въ Правительство, при мнъ состоящее.

Подлиниый подписаль Генераль-Лейтенанть ДЕНИКИНЪ.

Правительство при Главновомандующемъ по приказу 17 декабря просуществовало пторой половины февраля 1920 года. Тъмъ временемъ по соглашенію между генераломъ Деникинымъ и Верхоннымъ Казачыниъ Кругомъ была образована такть называемая «божно-русская власть». Власть эта должна была возглавляться Главновомандующимъ о существлиться сообтомъ министровъ, отгитетитеннымъ передъ законодательной палатой изъ представителей населенія. Кромъ краткаго текста соглащенія между Главнокомандующимъ и Верхоннымъ Кјугомъ, шикакихъ актовъ, относящихся къ новой органавшій повинствлетна, опубликовано не было. Предсѣдателемъ сообта министровъ

Совъть министровь южно-русскаго правительства приняль дъда отъ своихъ предправителениниковъ из двадцатыхъ числахъ февраля. Но вскоръ затъмъ опъ быль въ свою очередь упразиценъ.

250

17 марта, по перефадъ ставки въ Крымъ, генералъ Деникинъ надалъ слъдующій приказъ:

Въ виду того, что территорія, занятая вооруженными силами юга Россіи сократилення признаю необходимымъ временно изм'внить и упростить организацію гражданскаго управленія.

- 1) Совътъ министровъ упразднить;
- Поручить М. В. Бернацкому организовать упрощенное и сокращенное численно дѣловое учрежденіе, вѣдающее дѣлами общегосударственными и руководствомъ мѣстимъх органовъз.
- Мѣстную власть Крыма преобразовать, привлекши къ участію въ ней избранныхъ представителей мѣстной области.

T

Общее направленіе вившией и внутренией политики остается незыблемымъ на пачалахъ, провозглашенныхъ мною 16 января въ г. Екатеринодаръ.

Основной цѣлью гражданскаго управленія ставлю водвореніе внутренняго мира и порядка и удоваетвореніе насушнихъ нуждъ широкихъ народнихъ слоевъ, дабы пиравсь на нихъ, арміл могла спонойно продолжать борьбу за спасеніе Родины.

Генералъ Деникинъ.

Феодосія, 30 марта № 1.

# Дневникъ обывателя

A. B.

(26 іюля 1918 г.—4 апрѣля 1919 г.)

Отъћадъ въ Крымъ и моя жизнь въ Ялтъ

26 іюля

Вчера вечеромъ прибыли въ Курскъ. Вмъстъ со мной прибыли также дядя Аполя съ женой и Татой. Они вхали въ томъ же повздв, но въ другомъ вагонв. Хотвли было ъхать сразу дальше на Бъленихино, но не удалось. Туда не выдавали билетовъ бевъ разръщенія Совъта, для полученія котораго требуются не однъ сутки. Пришлось ъхать на Желебовку. Погрузились и въ 9 часовъ вечера поъхали дальше. И тутъ опять ужасная давка. Всв вагоны набиты до верху желающими покинуть Совнаркомію. Ползли ужасно медленно; проъхали Льговъ и въ 1 часъ ночи были на границъ Совътской Россіи, на станціи Желебовкъ. Выйдя изъ вагоновъ, -- сейчасъ же подвергнулись крайне строгому обыску. Товарищи-красногвардейцы не гнушались ничемь, перерывали все, забирали и чай, и кофе, и шоколадъ, а у меня конфисковали мой старый костюмъ. Хотъли уже было забрать и золотые часы, но при помощи дяди мнъ всетаки удалось ихъ коекакъ отстоять. Вообще творился полифицій грабежь, и я могу еще быть благодарень, что отдълался только костюмомъ. Другихъ не такъ пообчистили. Послъ обыска, наняли подводу и, какъ разсвъло, двинулись дальше. Предстояло ъхать лошадьми 12 верстъ до следующей станціи Коренево, находившейся уже въ Германскихъ рукахъ. Кроме насъ ѣхало еще около 100 подводъ, такъ что кортежъ растянулся на цѣлую версту. Проъхали двъсти шаговъ, какъ стой, еще одинъ обыскъ хотя болье поверхностный, и насъ отпустили на всъ четыре стороны. Теперь путь за границу, на Украйну былъ свободенъ. Всъ повозки потянулись по проселочной, я же съ дядей ръшили идти пъшкомь, и отдълившись отъ всей кавалькады, пошли прямо по полотну желъзной дороги. Было прелестное утро, солице какъ разъ подымалось на горизонтъ и весело освъщало проснувшіеся холмы и равшины. Посліз жуткой ночи, все казалось такимъ красивымъ, веселымъ, что я скоро позабылъ всѣ непріятности и бодро шагалъ по насыпи навстрѣчу будущей жизни.

Въ Коренево, куда мы прибыли часовъ въ 7 утра, мы нашли весь воквалъ забитымъ такими же путешественниками, какъ и мы. На Украйнъ желъзно-дорожная забастовка и ввиду этого заторъ. Туть уже нарстиують Германцы. Повсюду видны ихъ сърыя фигуры, спокойно гуляющія по платформъ. Вскорт подали потадъ, но мы съ трудомъ въ немъ помъстились, причемъ въ периый равъ когда мы до сроку влъзли въ ватонь то были съ крикомъ и ревомъ вытивани итъжециями солдатами изъ ватоновъ. Но не бъда! Наконецъ въ 10 часовъ потадъ тронулся, и мы потадатами изъ ватоновъ. Но не бъда! — Ворожба. Въ послъдней пришлось пересаживаться, и тогда только прямо такъ на Харьковъ.

Послѣ цѣлой ночи ѣады въ товарномъ поѣадѣ (воинскомъ), сегодня утромъ прибыли въ Харьковъ. Когда поѣэдъ ѣдетъ дальше, на Крымъ, и пойдетъ ли вообще, инкто не внаетъ. Причина забастовка. До вечера гулялъ по городу. Ну и благодатъ здѣсь по сравненію съ бѣдной Москвой. Дешевизна! Хлѣба сколько угодно, фруктовъ также, причемъ въ кондитерскихъ снова имѣю счастъе лицеврѣть печеніе, пирожны, пирожныя и т. д. Фунтъ бѣлаго хлѣба здѣсь стоитъ 1 руб. 20 коп., абрикосъ — 80 коп. Въ первый разъ послѣ долгаго времени снова, какъ слѣдуетъ, поѣлъ и попилъ кофе со сливками и съ сахаромъ.

28 іюля

Вчера вечеромъ случайно попаль на поъздъ, причемъ за билеть II класса пришлось заплатить цълыхъ 71 руб. Сначала поъздъ шелъ ничего; по начиная съ Синельниково, — не дай Богъ. Поминутно пошли остановки. Какъ я уже упоминалъ, на желъзной дорогъ забастовка, и машинисты хотя и въ сопровожденіи германской стражи, но крайне неохотно исполняли свои обязанности. Въ Александровъ даже дошло до того, то поъздъс совсъмъ остановился, и часть пассажировъ слъзла, чтобы давьше ъхать по Дитыру на херсовъ и Одессу. Имъ не върилось, что есть какая нибудь надежда поъздомъ продвинуться давьше. Но вскоръ послѣ ихъ ухода былъ найденъ новый машинисть, и мы, оставшіеся въ вагонахъ, покатили дальше. Вечеромъ наконецъ-то добрались до Мелитополя.

29 іюля

Всю ночь и все сегодняшнее утро стояли въ Мелитополѣ. Мелитополь въ продовольственномъ отношени теперь самое лучшее мѣсто на Украйиѣ. Хлѣбъ бѣлый — 60 коп. фунтъ, огурецъ 20 коп., стаканъ молока — 30 коп. и т. д. Отсюда принялись всѣ набирать себѣ хлѣба для дальиѣйшаго путешествія, такъ какъ въ Крыму хлѣбъ дороже. Въ 12 часовъ поѣхали дальше. До Джанкоя еще шло ничего, но затѣмъ пришлось давать машинисту чаевые, не то отказывался везти. Что ни станція, то пытка. Ежеминутное ожиданіе окончательной остановки. Но одно только утѣшало, мы уже въ Крыму и до цѣли въ крайнемъ случаѣ доберешься и лошадьми.

вкоі 08

Угромъ проснудся рано. Вижу — повадъ стоить на какомъ-то глухомъ полустанкъ. Кругомъ — голая равнина. Выльть я изъ вагона, — оказывается, нашего паровоза уже давно нътъ. Къ счастью, въ это время мимо проходилъ воинскій побъза въмещихъ матросовъ. Попросился, и съ ними вмъстъ повхалъ дальше. Еще 2 часа вады и мы въ Симферополъть.

1 августа

Провхали Медевикью гору, Гурауфь и увидёли Ялту. Вскор в катерь сталь сворачивать и мы вошли въ гавань. Какъ только пристали, я покинулъ катерь, взяль извозчика и ай-да на Севастопольскую 14, къ дому, гдъ живеть дадя Эдя со своей семьей.

30 августа

Весь день ничего не дѣлаю. Съ утра торчалъ въ Городскомъ Саду и читалъ тамъ, сидя подъ развѣсистой мимозой, номеръ «Berliner Tageblatt». Послѣ же обѣда, и вплотъ до вечера сидѣлъ дома. Курсъ германской марки все падаетъ. Теперь 1 марка равна уже 75 коп. Что это вначитъ? Ужъ не признакъ ли шаткости германскихъ побѣдъ на французскомъ фронтъ.

Все тихо. Жара такая же. Ходять по Ялть слухи, что Крымь присоединяется къ Украйнъ, но правда ли это, не знаю. Да! Прочель сегодия въ газеть, что въ Москвъ соц.-революціонерка Каплань покушалась во время митинга на жизнь Лепина и ранила его, а въ Петроградъ пъкто Каннегисерь убиль комиссара Урццкаго. Воть это ловко! Съ такими разбойниками и можно только такъ поступать. Жаль только, что Ленинъ остался живъ, его нужно было бы въ первую голову. Изъ дому, изъ Москвы, пока все еще не инфю свътъйно.

4 сентября

Все тоже. Слухъ о присоединенін Крыма къ Украйнъ оказался мноомъ. Наобороть, въ сегодиншнихъ газетахъ помъщено сообщеніе, что Центральныя Державы признали Крымъ независимымъ государствомъ. Такимъ образомъ, въ этомъ отношеніи миссія гр. Татищева увънчалась въ Берлинъ полнъйшимъ успъхомъ.

7 сентября

Сегодня вечеромь, въ Ялтинскую гавань прибыль огромный пароходъ Русскаго Общества «Посадникъ». Это бывшій «Царь», на которомъ въ молодости плавалъ дядеремань. Ходилъ на него. Гулядъ по палубъ и заглядывалъ въ каюты. Шикарное судно — океанское. Изъ разспросовъ удалось узнать, что идеть оно пустое наъ Одессы въ Маріуполь, гдѣ должно забрать оставшійся свой уголь 120 000 пудовъ. Товара же викакого не везетъ изъ-за таможенной войны между Украйной и Крымомъ. Было прямо жалко смотръть на такую громадину. Равьше она гуляла по океанамъ, была въ Англіп, Египтъ, даже въ Китаъ, а теперь всего на всего Одесса—Маріуполь. Обидно. Но мнѣ кажется, что съ Россіей дъло еще далеко не совсёмъ погноло, — будетъ время и опять будетъ развъваться на моряхъ русскій бъло-сине-красный флагъ.

8 сентября

Все еще много гуляю, особенно въ послъднее время. Читаю газеты, но въ нихъ мало что-то новаго. Хорошо только, что молодцы англичане прутъ германцевъ на Западномъ фронтъ. Этому я очень радъ. Съ удовольствіемъ самъ бы поступилъ въ Британскую Армію, но не судьба.

14 септября

Сегодия опять быль въ Продовольственной Управѣ и окончательно получиль мѣсто «переводчика и для порученій Комптета». Про жалованіе еще точно не навѣстно, но во всякомъ случаѣ не менѣе 300 руб. въ мѣсяцъ. Сегодия уже и работалъ. Ходилъ съ предсѣдателемъ Продовольственной Управы г. Дорофѣевымъ въ Германскую Портовую Комендатуру и переводилъ весь разговоръ комендата съ моимъ принципаломъ.

17 сентября

Сегодия выпаль очень трудный день. Опять приходилось бывать въ Германской Комендатуръ и бесъдовать съ Leutnant'омъ Starke, Chef der Wirtschaftsabteilung, по поводу разныхъ неотложныхъ дълъ. Leutnant Starke типичный итыецъ, изъ възкливыхъ, еще молодой господииъ, притомъ крайне любезенъ. Прямо все готовъ для васъ сдълать. Вообще германцы здъсь всъ таконы, и я о нихъ кромъ хорошаго инчего не могу сказать.

24 сентября

Сегодия въ Ялту прибылъ огромичаний германскій пароходъ. Всталъ у мола и весь день, и вси ночь разгружался и нагружался, Какъ удалось наъ разгросовъ выяснить, привезъ онъ смъну стоящей нъ Илтъ части, а здъннихъ солдатъ забиралъ на

Кавказскій фронть. Насколько эта версія правильна, — трудно опредѣлить, но проходя мимо мола, еще поздно вечеромъ можно было слышать лязгъ цѣпей и скрежеть подъемных рановъ.

1 октября

Сегодня пришли свѣжія Олесскія газеты, съ навѣстіємь, что болгары потерпѣли отъ союзныхъ войскъ полиѣйшій разгромъ и что правительство Малинова уже запросило мира. Вотъ это ловко Молодим союзники! Среди Ялтинскаго русскаго населенія, въ особенности среди интеллигенціи, нескрываемая радость, среди германцевъ же, — какъ будто ничего не случилось, пи словомъ о происшедшемъ не обмоляятся. Видю, что настаеть конецъ Германской войны и наступаеть день освобожденія. Одно только еще останется, — это уничтоженіе большевистскаго засилія въ Москвѣ, и тогда можно съ уповигеносеніемъ себъ сказать что не даромъ быть на войнѣ.

3 октября

Сегодия имъль честь присутствовать въ качествъ переводчика въ Германской Комендатуръ на соеъщании членовъ Продовольственной Управы и новымъ, на дияхъ прибычешимъ, комендантовъ мајоровъ фонъ-Рюдигеръ. Послъдний на видъ и въ манерахъ очень славный старикъ, и при совъщании онъ очень просилъ членовъ Управы при раздачъ новозакупленнаго сахара все уладить такъ, чтобы не было никакихъ эксцессовъ, хвостовъ и т. п.

8 октября

Сегодня вдругъ всѣ въ Ялтѣ стали получать письма. Причемъ изъ Совдепіи, начиная съ декабря 1917 года и кончая теперешнимъ августомъ. Вся эта почта лежала изъ-за Украйно-Крымской таможенной войны на границѣ Крыма, и теперь, по окончаніи ея, была только пропушена.

Въ газетахъ сегодия важныя новости. Австрія и Германія согласны на миръ и принимаютъ программу Вильсона. Вотъ это дъло. Теперь навърно скоро все покончится. Останутся только один большевики. Но при помощи союзниковъ ихъ разбить будеть ужъ не такъ трудно. Когда же наконецъ и эта война окончится, миъ путь въ Англію свободенъ, и сейчасъ же тронусь въ Лондонъ. Это единственное мъсто, гдъ, миъ кажется, я смогу, какъ слътуетъ, работать.

11 октября

Наконецъ дождался, и имълъ удовольствіе прочесть отвътъ Вильсона на Германскую ноту. Отвътъ крайне ръзкій; еще бы! очистить Францію и Бельгію; думаю, что опъ не особенно поправится Германскимъ заправиламъ. Но теперь сила у союзниковъ, и они диктуютъ. Интересно предугадать отвътъ Германіи, неужели откажется, и война будетъ продолжаться.

12 октября

Съ нетерпѣніемъ я жду осеннихъ бурь, но ихъ пока все нѣтъ. Невольно вспоминаю, гдѣ я былъ въ это время въ прошломъ году. На фронтъ, въ Бессарабіи въ деревнѣ Коленкоуцахъ, въ родной миѣ батареъ, и не думалъ я тогда, что такъ скоро закончится наша такъ славно начатая кампанія. Гдѣ же я буду въ слѣдующемъ году? Дай Богъ, чтобъ въ Англіи или въ очищенной отъ большевистскихъ бандъ Москвъ.

13 октября

Утромъ вмъстъ съ Серг. Фед. посътилъ Германскую Комендатуру. Здъсь между прочимъ узналъ очень интересную новость, что Германія согласилась на требованія союзниковъ и очищаетъ Францію и Бельгію. Это хорошо, такъ какъ теперь мы на порогъ мира. Но каковъ ударъ германскому самолюбію. Видно, что дъла «Deutschland über alles» очень плохи, а то они наврядъ ли бы пошли на такія уступки.

Слава Богу, сегодня снова появились газеты. Въ нихъ помъщенъ новый отвътъ Вильсона на согласіе Германіи очистить занятую территорію, съ требованіемъ дальнъйшей демократизаціи и др. пунктовъ. Этимъ дъло мира входить опять въ роковую полосу. Ужъ не черезнуръ ли американскій президенть натягиваеть струну? Но увидимъ. Ялта, межъ тъмъ, всъмъ этимъ крайне интересуется, но съ другой стороны не перестаетъ житъ своей прежней жизнью. Посъщаетъ театры, концерты, а вечеромъ фланируетъ при прекрасномъ лучномъ осъйшеніи по Набережнюй.

19 октября

Получилъ жалованье, второе по счету, ровно 373 руб. 13 коп., при удержаніи  $^{1/2}\%$  въ пользу Союза Служащихъ. Конечно, былъ радъ, и закатилъ ввиду этого вечеромъ въ кино.

21 октября

Все утро торчалъ по дѣламъ службы на молу. Болталъ съ германскимъ часовымъ, причемъ могъ констатировать, что ихъ настроеніе довольно революціонное, въ пользу мира, по . . . . враждебное большевизму. Видно, германцы куда культурнѣе нашихъ русскихъ мужичновъ.

22 октября

Передають, что капитань какого-то парохода, шедшаго съ Востока на Западь, встрѣтиль въ морѣ по дорогѣ подводную лодку, поднявшую англійскій флагь. Но можно пи всему этому вѣрить, тѣмь болѣе, что въ послѣдніе дни городъ полонъ тамии слухами, что только держись. Да! Вчера въ Ялтѣ поймали одного большевистскаго комиссара, свѣжаго, только что пріѣхавшаго изъ Москви. Его арестовали въ Жокей-Клубъ, гдѣ онъ играль въ карты, и при обыскѣ нашли при немъ 600 000 руб. «Николаевскими», новенькими, прямо со станка.

26 октября

Весь день их ходьбъ. Утромъ терся въ Германской Комендатуръ въ Polizei-Abeilung, гдъ нужно было получить разръшение на собраніе завтра 4-хъ районныхъ про-довольственныхъ комитетовъ. Затъмъ по этому же дълу быль въ полиціи у полк. Амадзи-Магометъ, а послѣ объда до 5 часовъ вечера на молу, гдъ нужно было слъдить за выгрузкой и отправкой муки съ парохода въ складъ Управы, а также принимать мъры въ случаъ недоразумъній съ германскими часовыми.

30 октября

Посътиль опить Германскую этапную и портовую Комендатуры, болталь съ германскими солдатами и писарями. Всъ они очень рады близости мира и надъются къ Weihnachten быть уже у себя дома, въ Германіи.

2 ноября

Ходилъ въ гостиницу «Джалита», гдт дядя Ваня снялъ два номера по 20 руб. Сидълъ въмного у пихъ, а воавращаясь въ 12 часовъ домой, могъ наблюдать, какъ въ подъзрать гостиници арестовали большевика. Пріъхали татары съ винтовками подъ начальствомъ одного молодого офицерика, схватили подоарительнаго въ солдатской формъ типа, и отвезли его на навозчикъ въ комендантскую. Такъ борются въ теперешніе дни съ вратами, не лучше чъмъ при царскомъ режимъ, но господа коммунисты Ленинскаго толка этого внолить заслужили. Въ 2 часа стали на улицахъ продавать телефонограммы. Купилъ одну и прочелъ, что Турція заключила перемиріє и пропускаетъ черезъ Дарданеллы союзный флотъ воть это я понимаю! Теперь момено въ скоромъ времени ожидать появленія въ Черномъ морѣ союзниковъ. Ялта съ радостью ихъ ждетъ, хотя миѣ лично немного жаль германцевъ. Они вели себя въ Ялтѣ очень хорошо и во всякомъ случаѣ имъ больно видѣтъ эту радостъ населенія по поводу ихъ разгрома. Вечеромъ пришелъ пароходъ и привезъ газеты изъ Одессы. «Въ Австріи революція!» Этого можно было ожидать. Лишь бы она не выродилась въ большевизмъ, а то ничего. Межъ тѣмъ жизнь въ Ялтѣ идетъ по старому. Очень интересуетъ всѣх молніеносное «прерващеніе» Крымскаго Президента Сулькевича. Всѣ общественныя учрежденія выносять ему резолюціи «воль!» по поводу его реакціонности, а онъ нуль вниманія, и все сидить и только все болѣе демокративнуется. Въ какія нибудь двѣ недѣні отмѣниль незадолю до этого имъ же изданный квартирный законъ, затѣмъ ввелъ свободу печати, отмѣниль предварительную ценауру и разогналъ правмя цензовыя Думы, на ихъ же мѣсто посадилъ опять «демократическія». Творятся ке чудеса на съвтѣ.

5 ноября

Союзниковъ пока нѣтъ. Но ихъ ожидаютъ. Говорятъ что въ Севастополъ германцы мобилизовали всъ свои силы, производятъ учебную стръльбу, однимъ словомъ, готовятся къ чему то. Интерессио, что будетъ.

Утромъ, будучи на службъ, посътилъ Германскую Портовую Комендатуру, въ зданіи Русскаго Общества Пароходства и Торговли. Здѣсь германскіе солдаты тоже настроены довольно мирно. Турція заключила перемиріє, а сегодня читаємъ уже, что и Австрія. Теперь остается очередь за Германіей.

6 ноября

Сегодия на морѣ творится что-то странное. Приходять и уходять какіе-то транспорты. Затѣмъ пришелъ пароходъ «Черноморъ» изъ Новороссійска, и вмѣсто того, чтобы идти дальше въ Одессу, былъ направленъ обратно. Публика ялгинская тоже въ волненіи. Повсюду на Набережной, и даже на балконахъ домовъ, обращенныхъ къ морь образувится группы, оживленно разсуждающій о возможности прихода англичанъ и смотрящія въ бинокли на горизонтъ моря. Ходятъ слухи, что занятъ союзниками Новороссійскъ, нѣкоторые даже увѣряють, что и Севастополь, и намѣреваются ѣхать встрѣчать друзей на наемномъ катерѣ. Но и сами германцы къ чему-то готовятся. На улицахъ появилось больше вооруженныхъ патрулей, даже солдатъ увѣряють, что рѣшено безъ сопротивления Крымъ не сдавать, и что прошлою ночью въ Янту прибыли линейныя войска. Я изме очень навостренъ и жду дальнѣйшихъ событій. Буду очень радъ, если явтам англичане. А вдругь французый Послѣднее хуже, такъ какъ изъ за незнаний французскаго языка миѣ придется тогда покинуть въ Продовольственной Управѣ мѣсто переволунка.

7 ноября

Въ городъ все еще оживление. Съ германцами правда что-то неладио. Хотя англичанъ еще итъть, но они уже начинають складивать свои вещи. Такъ напримъръ, сегодия ими былъ проданъ весь товаръ Feldbuchhandlung какому-то ялтинскому книготорговиу, а саму лавочку они закрывають.

Ввиду возможности ухода германцевъ, вечеромъ въ спъшномъ порядкъ была созвана
Выло обсуждение о самооборонъ, такъ какъ всъ опасаются вторичнаго возникновения большевияма.

17 Архивъ IV 257

Постипъ опять всѣ Комендатуры. Германцы пока на мѣстѣ и дѣлаютъ видъ, что не думаютъ покидать Ялту. Очень интересный казуст случился съ комендантомъ Германской Портовой Комендатуры, съ Наиритапп Наін. Его за вязятки перейшаютъ въ Маріуполь. Вотъ те на, видно и германцы заболѣли этою болѣзнью. На морѣ немного тпше, но къ вечеру опо снова разремѣлось. Пришли два парохода, одинъ Россійскаго Общества изъ Одессы съ газетами.

9 ноября

Сегодня городъ очень взволнованъ появившимся во вчерашнемъ номерѣ воззваніемъ союзинковъ къ жителямъ Одессы, гдъ они будто-бы заявляють, что пришли въ Россію покончить съ большевиками. Но въ одесскихъ газетах иѣтъ ни слова объ этомъ, такъ что все это вранье навѣрно. Особенно въ послѣднее время слухи расплодились, какъ грпбы, и нужно ко всѣмъ этимъ «достовърнымъ» свѣдѣніямъ относиться съ большимъ разборомъ.

10 ноября

Сегодия узнали важную новость. Вильгельмъ отрекся! Никакъ не ожидалъ, что даже въ Германіи дѣло зайдетъ такъ далеко. Но Вильгельму по дѣломъ, другой разъ ужъ не будетъ играть въ войну. Про прибытіе союзниковъ слышно все меньше, говорятъ, что ихъ оскадра пойлетъ спачала въ Новопоссійскъ.

12 ноября

Наконець-то получено оффиціальное извѣстіс, что заключено перемиріє между союзниками и Германіей. Слава Богу! Наконець-то пришелъ конець этому безумному безконечному кровопролитію. Но ужъ и условія выставили союзаники! Вѣдь для Германцевъ это полиѣйшая капитуляція. Но что подѣлаешь, — побѣжденному всегда влетаеть. Опять стали распространяться слухи, что союзники булуть въ Новороссійскѣ 14-го числа. Упицимъ!

13 ноября

Начинаеть опять твориться что-то странное. Въ городъ носится какой-то большевистскій духъ. Вечеромъ въ Народномъ домъ должень состояться рабочій митингъ, на который приглашены также и германскіе солдаты. Интересно, придуть по ин на собраніе. Утромъ былъ два раза въ Комендатуръ. И туть что-то неладное. Всъ германскіе офицеры въ умаситвішемъ расположеніи духа. Еще бы! Пораженіе Deutsch-land не такъ-то легко перенести. На улицахъ появились сегодня какіе-то матросы, повидимому германскіе, въ автомобиляхъ. Откуда они прівхали и съ какой цълью, никто не знаетъ. Итькоторые изъ публики утверждають, что они принатили изъ Севастополя, который сегодия долженъ былъ быть занять союзниками. Въ общемъ интереснаго миого, и хотя на улицахъ якизнь идеть по старому, но чувствуется что-то въ воздухъ.

14 ноября

Въ Городской Продовольственной Управъ смѣна членовъ Управы. Сегодия уже явились новые. Узнатъ тенерь подробности о вчеращиемъ митингъ въ Народномъ Домъ. Оказывается, что на пето не явилось ни одного германскаго солдата. Здорово! А наши то думали, что нѣмцы такъ и повълять. Сегодня (узнатъ я это въ Комендатуръ) сияласъ Германская Комендатуръ въ Алуинтъ. Навърное скоро тронется и наша.

15 บอสกับส

Опять Dog's weather. Весь день небо обтянуто тучами и льеть дождикь. Очень непріятно, когда нужно бъгать но разнымъ Комендатурамъ. Утромъ забъжалъ въ этап-

ную и узналъ важную новость. Завтра или послѣ-завтра германцы покидаютъ Ялту и уѣзжаютъ въ Севастополь. Всѣ они конечно, очень рады, такъ какъ это значитъ пас Наизе. Но за то многіе ялтинцы строятъ кислыя рожи, такъ какъ очень боятся большевиковъ. Но я лично не думаю, что тѣ вынырнуть. Здѣсь организуется теперь что-то вродѣ Добровольческой армін, кажется — изъ офицеровъ, которая будетъ смотрѣть за порядкомъ. Но гдѣ же англичане? Если они скоро не придутъ, то я потеряю мое мѣсто переводчика, что будеть очень непріятно.

6 ноября

Опять дождь. Чтобъ онъ!... Съ утра началась частичная погрузка германскихъ войскъ на пароходы. Въ 12 часовъ дня прикрылась Этапная Комендатура, Портовая же пока еще функціонируєть. Окончательно выяснилось, что Германцы оставляють Ялту въ понедъльникъ или вторникъ. Сегодня пришли сразу три парохода «Посадникъ» изъ Керчи, и «Алексъй» съ «Маріей» изъ Одессы. Привезли газеты, но довольно старыя, - съ четверга. По поводу ухода Германцевъ, въ городъ бъда съ германскими марками. Всь отказываются ихъ принимать. Въ ходу только русскія деньги. На базарахъ и повсюду скандалы безъ конца. Этимъ положениемъ моментально воспользовался какой-то предпримчивый еврейчикъ и открылъ на Набережной мѣняльную контору, гдѣ мѣняетъ 1 германскую марку за 60 коп., а австрійскую крону за 25 коп. Хотя всѣ его и ругають, но русскія деньги нужны, и лавченка ділаеть шикарный Geschäft. Сегодня получено св'єд'єніе, что въ Симферополь прибыль съ Кубани отрядъ Добровольческой Арміи. Ихъ ожидають и въ Ялть, на пароходь «Черноморь». Интересно отмътить, какъ вошель сегодня въ портъ пароходъ «Алексъй» изъ Севастополя. Еще въ моръ у него развъвался на кормъ огромный русскій національный флагь, когда же онь сталь входить въ гавань, то національный флагь быль спущень и поднять голубо-желтый Украинскій.

17 ноября

У мола все еще стоитъ «Марія». Рано утромъ подъ невзрачнымъ украинскимъ флагомъ, а съ 12 часовъ дня совершенно неожиданно, подъ большимъ русскимъ національнымъ. При видъ этого флага, у всъхъ на лицахъ появляется радость, люди останавливаются и съ надеждой смотрятъ на родные бъло-сине-красные цвъта.

Въ городъ, по приказу Главнокомандующаго Добровольческой Армін ген. Деникина, открылся отростокъ Добровольческой Армін. Командиромъ назначеть нѣкто поли. Дорофъевъ. И уже съ первыхъ дней началась сказываться ед дѣтельность и вербовка. На улицахъ довольно часто встрѣчаешь записавшихся съ національной нашивкой на рукавъ. Гритинъ женихъ, офицеръ-пулеметчикъ, кажется, тоже собирается записываться. Я же пока думаю подождать. Нужно посмотрѣть, серьеаное это дѣто или нѣтъ.

18 ноября

Былъ опять въ Продовольственной Управъ. Этой ночью и рано утромъ германцы окончательно, на шести автобусахъ, покинули Ялту и отгото миѣ до прихода союзинковъ нечего дѣлать. Все утро болтался по Набережной. На мѣстѣ укатившихъ германцевъ по городу ходятъ теперь новоиспечениые патрули Добровольческой Арміп, офицеры и вольвоперы съ винтовами и ручными гранатами. Вечеромъ разнесся по городу слухъ, что завтра будетъ призывъ всѣхъ офицеровъ, юнкеровъ и вольноперовъ. Если это правда, то придется пойти и миѣ. Ну что-жъ, я не прочь. Но подъ условіемъ, чтобъ забрали и всѣхъ другихъ праздношатающихся, въ особенности паъ интеллитенціи. Авсо тогда скорѣе освободится Россія отъ тираніи большевистскихъ узурпаторовъ. Вечеромъ послъ ужина пошелъ погулять и зашель въ Курзалъ на засѣданіе Городской Думы. Было довольно интересно слушать споры между соціалистами о нужности или ненужности торжественной встрѣчи союзшикамъ. Эс-эры, народные соціалисты и правые были, конечно, за встрѣчу, всдени же противъ.

Возвращансь домой, встрътиль еще одну партію германскихъ солдать. Повидимому, зачьмъ-то вернулись, а мы то ужъ думали ихъ больше не увидъть.

Такъ и есть. Сегодня въ газетахъ появился прикавъ о мобилизаціи. Ну что-жъ. Я готовъ. Въ 10 часовъ пошелъ въ Комендатуру, теперь уже русскую, и ваписался, а отъ комиссіи медицинской отказался. Послужить я за Россію согласень, но только не за старо-реакціонную; если увижу, что дѣло будеть клониться къ тому, то до-свиданія.

### Моя служба въ Добровольческой Арміи Въ Ялтъ

20 ноября

Сегодия утромъ новый прикавъ. Всѣхъ записавшихся вчера просятъ явиться въ 91/2 часовъ утра на Виноградиую д. Меллера въ Штабъ Охраны, въ распоряженіе капитана Гаттенбергера. Всѣ, конечно, явились и были сейчасъ-не зачислены въ строй. Миѣ съ Михаиломъ Васильевичемъ, который тоже записался, пришлось даже сейчасъ идти въ караулъ у воротъ Штаба. Въ общемъ пока крайняя неразбериха. Хотя фактически всѣ на военной службъ, но никто не знаетъ что дѣлать. Въ военную форму одѣты очень немногіе, большинство же носятъ штатское. Я тоже не миѣю военной формы и приходится стоять въ своемъ статскомъ пальто, кепи и полусапожкахъ, еще изъ Лондона. Какое жалованье намъ будутъ платить, тоже неизвѣстно, но предполагаютъ, что вмѣстѣ съ кормовыми не меньше 500 руб. въ мѣсяцъ. Это было бы не плохо.

23 ноября

Вотъ и зима пришла. Снъгу хотя иътъ, но морозъ пощипываетъ, а утромъ на водоемахъ и лужахъ лежитъ ледъ въ палецъ толщины. Съ интересомъ прочелъ я вывъшенную сегодия декларацію генерала Деникина о цъляхъ Добровольческой Арміи. Теперь я могу быть вполитъ спокоенъ, такъ какъ дъло къ возстановленію стараго режима не вернется. Послъ разгона большевиковъ будетъ созвано Народное Собраніе, которое выбереть паплучшую форму правленія.

Я лично стою за Федеративную Демократическую Республику, на подобіе Сѣверо-Американскихъ Штатовъ. По моему этотъ образъ правленія всѣхъ больше подходитъ Россіи. Вѣдь монархія въ Россіи уже черезчуръ скомпрометирована, и приведеть лишь къ пальнѣйшимъ волиеніямъ.

24 ноября

Сегодня въ газетахъ вдругъ сюрпризъ, гласящій, что прошедшая дня четыре тому назадъ мобиливація не обязательна, и что, кто не хочеть, можеть возвращаться по домамъ. Многіе ушли, но я рѣшился остаться и служить дальше пдеѣ объединенія Россіи и пабавленію отъ большевиковъ, какъ Доброволець.

Сегодия опять поладъ въ караудъ, и опять въ Штабъ. Въ Штабъ идутъ теперь приготовленія. Ожидается прибитіе союзниковъ и отряда Добровольцевъ съ Кубани, винду чего ихъ хотятъ встрѣтить, какъ подобаетъ. Сегодия утромъ было получено сообщеніе, что въ Севастополь уже прибыла Англо-французская эскадра. Теперь скоро опи будуть и въ Ялтъ. Подъ вечеръ въ Штабъ привели большевика, гдѣ его допрашнадии. И туть миѣ борошлось въ глаза, что у этого типа подъ глазами были сиянки, которые по его словамъ посадили ему допрашивавшие его ранѣе офицеры. Ну съ этимъ образомъ дъйстий я не согласенъ. По моему, — если виповенъ, то хоть предав разстръму, но не издъвайся битьем по мордъ. Все это пакиетъ что-то жандармекимъ застѣнкомъ. Вдобавокъ это провикаетъ въ городъ и, какъ пѣмцы говорять, «тасћ bōses Виць среди рабочаго населения. Эту почь прищось проторчать въ Патабъ. Все инчего, только бъда, что кѣтъ военной формы, и приходител стоять въ статскомъ.

До 12 часовъ дня стоялъ, а затъмъ смънился и пошелъ домой. Погода все холодная и отого кутаешься въ пальто. Въ 1 часъ дня въ Яляу прилетъла сегодня первая союзническая ласточка, — прибылъ румынскій пароходъ, или вспомогательный крейсеръ «Principecca Maria». Онъ шелъ съ Англо-французской комиссіей въ Новороссійскъ за провіантомъ, но по дорогѣ на немъ испортилась помпа и пришлось завернуть въ Ялту для починки. Важничають румыны, гордо смотрять сверху палубы на насть, совстыть позабывъ, что они не нація, а профессія. Видълъ также двухъ французскихъ офицеровъ, но ни одного англійскаго. По словамъ команды плутъ они изъ Сулина, и также подтверждають прибътіе въ Севастополь союзвой эскадры.

26 ноября, 3 часа дня.

Съ утра бътаю по городу, который весь украшенъ русскими національными флагами. Это въ честь ожидаемато прибытія Добровольцевъ и союзниковъ. На Набережнют отлив публики въ праздвичныхъ туалетахъ. Среди нея сијують туда съода офицеры и вольноперы, мѣствые Добровольцы съ національными нашивками на рукавѣ. Румынскій пароходъ все еще у мола и видимо тоже намѣревается принять участіе въ торжествъ. Сегодня миѣ наконецъ-то удалось увидѣть перваго англійскаго офицера, пробхавшаго незамѣтно по Набережной на извозчикѣ. Въ Штабѣ у насъ сегодня тоже оживленіе. Весь домъ Меллера разукращенъ флагами въ знакъ привѣта старшихъ товаршией съ Дона и Кубани. Во дворѣ идетъ репетиція. Офицеры и вольноперы ходять подъ музыку гимназическаго оркестра и берутъ чна — кра-улъ». Когда въ точности гости пріѣдутъ, нииго не знаетъ, но по моему ожидать кож можно не равные обфад, скорѣе къ вечеру.

9 часовъ вечера

Пока еще ни Добровольцевъ, ни союзниковъ иѣтъ. Былъ моментъ, когда думали, что они ѣдутъ, гакъ какъ на горизонтъ показался дымокъ. Всъ переполошились, бросплись на молъ и съ нетериъніемъ облѣпили перила. Но когда дымокъ приблизился, то это оказался катеръ «Данаецъ». Въ 5 часовъ стемитъло, и повсюду стали сниматъ флаги. Оказалось, что сегодня развъсили ихъ понапрасну. Сегодня первый день, какъ опятъ начали принимать германскія марки. Это по приказу, прибывшаго вчера до прихода союзниковъ, коменданта германскихъ войскъ лейтенанта Кекке. Но не думаю, чтобы всъ исполняли это предписаніе, такъ какъ германцы здъсь уже не играютъ ни-какой роли.

27 ноября

И сегодня итътъ ни союзниковъ, ни Добровольцевъ. Утромъ снова постятиль Штабъ и получилъ первую часть жалованья, за 10 дней службы — 83 рубля. Какъ говорятъ все жалованье, помимо кормовыхъ, будеть 250 руб. Затъмъ ходять толки, что скоро всю нашу роту отправять на фронтъ противъ большевиковъ. Ну что-жъ, авось къ лучшему. Къ вечеру погода измънилась, и пошелъ дождъ. На улицахъ опять слякоть, а вечеромъ изъ за отсутствія освъщенія улицъ кромъшная тьма. Гулять совсёмъ невовможно, такъ какъ рискуешь совсёмъ промочить сиои ботинки въ многочисленныхъ лужахъ.

28 ноября

Наконець-то прибыли сегодня долгожданные Добровольцы. Я какъ разъ объдаль, и оттого проязваль начало встръчи. По дорогъ на моль, на Набережной, мнё попался навстръчу возвращающійся нашъ почетный карауль, орместрь гимпавистовъ Кусевицкаго, а саади нихъ человъкъ 20 казаковъ. Межъ тъмъ на молу, гдё стоялъ великанъ «Саратовъ», шла выгрузка. Тутъ были и Добровольцы, и казаки, и польскіе легіонеры, все загорълые, кръпкіе люди, довольно потертые и грязные, однимъ словомъ, какъ всегда имѣють видъ возвращакицеся солдаты съ фронта. Но народъ все веселый, чисто

военный. Туть же на борту видићанись ихъ 3-хъ дюймовыи пушки. Я не дождался конца разгрузки и къ 4 часамъ пошелъ домой. Въ это время уже по всему городу шлллиось новоприбывшіе солдаты, съ интересомъ разсматривая ялтинскіе магазины и цегольскую публику. Съ одной стороны, конечно, нужно Добровольцамъ пожелать «Добро пожаловать», съ другой же скоръй прослъдовать дальше, такъ какъ ясно, гдъ стоить много войскъ, и цъны на все моментально подымаются. Какъ къ вечеру выяснилось, останутся у насъ только Добровольцы и казаки, польскіе же легіоны прослъдуютъ дальше на Одессу.

30 ноября

Наконецъ-то прибыли въ Ялту сегодня первые представители союзниковъ, англійскій миноносецъ «Senator» и французскій «Dehorter». Какъ только смѣнился съ постасейчасъ же побъжаль на молъ. Туть опять цѣлое море головъ. Оба судна обсыпаны публикой, съ интересомъ разсматривающей долгожданныхъ союзниковъ. Сами союзники, англійскіе и французскіе моряки, тоже въ свою очередь облѣпили перпла и съ любопытствомъ изучали насъ русскихъ. Хотбъл поговорить съ какимъ нибудь англійскимъ матросомъ, но изъ за массы народа совсѣмъ невозможно было протолкаться. Глядя на англичанъ, я невольно вспомнилъ Лондонъ, и казалось, до чего давно это все было.

На молу пробыль съ часъ, а затъмъ пошелъ домой. Послѣ обѣда и вечеромъ опять кодилъ гулять. Весь городь, вѣрнѣй, всѣ главныя кафе забиты ялтинской публикой иностраннями матросами и офицерами. Ихъ угощають, какъ друзей и освобдителей, такъ какъ увѣрены теперь, что скоро будетъ finish большевикамъ. Повсюду радость и веселье. Радость необыкновенная. У Ravet и Florain не пробъешься, внутри многіе даже стоятъ въ окиданіи очереди на столикъ. Но настроеніе такое только у такъ называемой буржуазіи и интеллигенціи, у рабочихъ-же совсѣмъ не то, и идя вечеромъ домой мнѣ пришлось слышать ропотъ негодованія противъ притянутыхъ «иностранныхъ наемниковъ».

Вечеромъ состоялось въ Городскомъ Театръ торжественное собраніе Думы съ публикой, въ честь пріъзда гостей. Говорилнсь, какъ полагается, рѣчи членами Думы, которымъ отвѣчали капитаны англійскаго и французскаго миноносцевъ. Затѣмъ пѣли марсельезу и «God save the King» и кричали «Ур-ра», а когда уже стали всѣ разъѣзкаться, то облѣтили оба «союзническіе» автомобиля, и не хотѣли ихъ пускать домой.

4 декабря

Въ нашемъ ялтинскомъ отрядѣ Добровольческой Арміи пока все идетъ по старому. Про отправну на фронтъ что-то перестали болтать. Масса свободнаго времени, така какъ въ караулъ идти теперь приходится уже всего разъ въ недѣлю. Стало больше народу. На дияхъ въ нашу роту въ д. Меллера привезли для насъ одинъ пулеметъ, и такимъ образомъ, имѣя его и слищкомъ 300 внитовокъ, мы уже можемъ кое-что натворить. Я все еще надѣюсь на скорое освобожденіе отъ большевизма Москвы. Думаю, что рѣшительная схватка произойдетъ къ весиѣ.

8 декабря

Смънился утромъ изъ дежурной части. Ночь прошла спокойно. Патрульные только привели и засадили подъ арестъ двухъ quasi-большевиковъ, гдѣ-то говоривших что-то противъ офицерства. Одниъ швейцаръ гостиницы «Джалиты», а другой почталіонъ. Я считыю, что это опять неправильно. Нельяя засаживать каждаго, кто что-либо скажетъ противъ насъ. Нужно строго разбиратьси, такъ какъ мало ли теперь о чемъ не болтаютъ. Съ населеніемъ же нужно считаться. Потомъ порка! По моему это возмутительная вещь, кладущая только пятно позора на Дюбровольческую Армію.

9 декабря

Сегодия правдникъ Георгіевскихъ Кавалеровъ. Состонтся парадъ «пойскъ мѣстанаго гариизона», и такъ какъ на это требуются только лица съ военной формой, то насъ всёхъ естатскихъъ засадили въ нарядъ. Я попалъ съ еще тремя въ караулъ на почту. Утромъ еще до парада на дворѣ Штаба, намъ былъ прочитанъ капитаномъ Гаттенбергеромъ, ресстръ наказаній. Напримѣръ, за отсутствіе на перекличкѣ — 30 сутокъ ареста, а понвленіе въ нетреввомъ видѣ въ общественномъ мѣстѣ — полевой судъ и за неполненіе приказаній начальства — разстрѣлъ. Это крѣпко! Но что-жъ такъ и надо, а то никогла не навледви въ тотратѣ полядокъ и дисциплину.

10 декабря

Въ 12 часовъ смѣнились. Узналъ къ великому моему неудовольствію, что на завтра назначены строевыя занятія. Это очень непріятно. Получилъ сегодня кормовыя за 10 дней — 60 руб. Итого мое мѣсячное жалованіе выѣстѣ съ кормовыми будеть 430 руб.

11 декабря

Когда мы утромъ сегодня явились въ Штабъ, намъ сообщили, что дия черевъ три насъ всъхъ отпраятъ черевъ Севастополь въ Симферополь, гдѣ будетъ формироваться І-ый офицерскій полкъ. Эта новость меня въ общемъ обрадовала, такъ какъ и уже опять соскучился по походной жизни. Или можетъ быть мнѣ Ялта надоѣла, и я только позабылъ всѣ невзгоды моей прошлой солдатской жизни. Ну не бѣда! Я готовъ бхать хоть къ чорту, причемъ одинъ изъ моихъ знакомыхъ, нѣкто прапорщикъ Н., полякъ, который отсталь въ Ялтѣ отъ легіона и поступилъ въ нашу часть, объщаетъ мнѣ въ севастополѣ дать возможность перейти въ англійскія войска. Но постъдиму я мало вѣрю, такъ какъ это не такъ легко. Въ 1 часъ былъ смотръ нашей роты генераломъ Корвинъ-Круковскимъ. Бодрый генералъ, похвалилъ насъ, назвалъ всѣхъ «любящими смнами ролины Россій» и затѣмъ убхалъ.

12 декабря

Снова попаль въ Дежурную часть. Пришлось съ 4 часовъ дня торчать въ Штабѣ. Въ общемъ эта ночь была очень бурная. Было приведено арестованными: одинъ солдать цытавшійся дезертировать, одинъ солдать за какой-то мелкій проступокъ, и офицеръ, шикарими поручикъ, только что совершившій убійство своего друга московскаго милліонера Титова. Потомъ перепился начальникъ команды мола, и пришлось посылать нѣсколько разъ дозоры, чтобы унять его. Вообще чертовская ночь. Скорѣй бы ѣхать въ Симферополь, а то вся эта ловяя пьяныхъ не особенно пріятная работа. Интересно, сколько человъкъ изъ нашей роты дъйствительно побаутъ. Уже отъ многихъ я слышалъ, что они и не думаютъ покидать Ялту. Ясно одно только, что въ нашей ротѣ пока, несмогря на всѣ застращиванія, слишкомъ мало дисциплины.

13 декабря

Сегодня въ нѣкоторыхъ частяхъ города отчего-то нѣтъ хлѣба. И, конечно, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть, больше квосты. Англичанъ съ тѣхъ поръ, какъ первый разъ приходили, больше не видно. Всѣ начинають уже на нихъ дуться. Почему дескать такъ медленно помогають намъ.

16 декабря

Сегодияшнія газеты принесли нав'ютіе, что въ Одессу вошли Петлюровцы, и тамъ началось опять п'ето вродѣ большевизма. Воть тебѣ и на! На что же союзники? Чтото непоятно миѣ ихъ отношеніе къ русскимъ дѣламъ.

Видно, есть на Руси пока только одна, единственная сила, отъ которой можно ожидать очищения Россіи, и это — Добровольческая Армія. Всё другія военныя организаціи им'юоть бол'ёе или менёе бапдічный видь. Опять караулъ. Чтобъ ихъ! До того они мив надовли, что прямо жду, не дождусь нашего отъбада. Надвюсь, что въ Симферополв будеть лучше. Бъда адъсь съ жалованьемъ. Вотъ ужъ долгое время мы пичего не получаемъ, и многіе, кто безъ средствъ, уже начинають голодать.

Опять сидъль у арестованныхъ въ роди часового. Днемъ ихъ было человъкъ съ 8, а къ полночи компания увеличилась вдиое. Все больше за пьянство и драку. Сегодня распространился слухъ, что Истлюровцы вошли въ контактъ съ Добровольческой Арміей и рілипли вмістів восвать противъ большевиковъ. Пай то Богы

#### 19 декабря

Съ 12 часовъ дии до 4 часовъ былъ занятъ разгрузкой съ одного парохода 100 винтовокъ и 20 000 патроновъ. Работа довольно грязная, такъ какъ приходилось лазить въ трюмъ и тамъ возиться съ грязными ящиками. Но это въ общемъ все пустяни. Около я мотъ наблюдать, какъ работали офицеры какого-то пробъякающаго отряда, нагружка я уголь. Въ пыли и грязи, черные какъ негры, они всетаки были веселы, — какъ истые сыны Добровольческой Арміи. Ночь провель опять въ Штабъ. Но до чего у насъ малосознательна, недисциплинирована публика; (въдъ нельзя забывать, что вся наша рота состоитъ сплошь изъ интеллигенціи, т. е. изъ образованнаго класа!) Въ Дежурную часть было назначено 25 человъкъ, а явилось къ вечеру только 10. Таковъ укъ характеръ русскаго человъка. Хоть молотомъ бей по башкъ, а отъ своихъ старыхъ привычекъ, никакъ отстать не мометъ.

#### 20 декабря

Все то же. Находимся въ какомъ-то ожиданіи. У всей роты только одно на умѣ, — поѣдемъ или иѣтъ? Кто твердить, что нѣтъ, а кто увѣряетъ, что да, дѣло только за транспортомъ. Скорѣй бы хоть пришелъ, а то жить въ ежеминутномъ ожиданіи хуже всего.

Межъ тъмъ жизнь въ ротъ налаживается. Конечно, хромаетъ дисциплина, но что подълаешь? За то прекратилась омерзительная порка арестованныхъ, и Слава Богу. Немпого косо только смотрятъ на насъ «Ливадійць» (такъ названы части Сводно-гвардескаго полка, прибывнаго изъ Новороссійска и размѣщеннаго въ Ливадій). Но это понятно. У нихъ желѣзная, примо старо-режимная дисциплина, а у пасъ наоборотъ. Сида въ Дежурной части, наблюдаешь, какъ каждый вечеръ приводятъ пъвшахъ офицеровъ для «протрезвленія». Картина мало пріятная. Сегодия наконецъ-то выдата за декабрь мѣсяцъ кормовые 188 рублей. Всего такимъ образомъ съ начала моей службы въ Добровольческой Арміи, т. е. съ 20 ноября я получилъ кормовыми 391 рубль. Завтра объщаютъ выдать жалованіе.

### 21 декабря

Все еще паходимся въ Ялтѣ. Какъ нашего транспорта и не ждутъ, а его все иътъ. Сегодви приплось миѣ препровождать въ тюрьму пойманнаго прошлой ночью компесара Совътеской Россіи. На лицо были всъ документы, и ему грозитъ явный расстрълъ. Самъ онъ — старичесъ, отпирался, говорилъ, что не большевикъ, а только лѣвый эс-эръ. По документы, при томъ самые настоящіе? Глада на него, миѣ стало сго право жалко, Онъ казален миѣ такимъ забитымъ, беззащитнымъ, но голосъ мести къ врагу говорилъ, вѣдъ онъ большевикъ. . . Ранъе, еще въ Штабъ, намъ (насъ было трое часовыхъ) соътвовали разстрълять сго по дорогѣ, подъ видомъ — «при попыткъ бъжатъ». Но иѣтъ, я еще не достаточно загрубътъ, чтобъ пойти на такое дъло. И старикъ можетъ быть доволенъ, что намъ досталось его вести, такъ какъ многіе поступили бы не такъ.

Сегодня въ ротъ производился еще одинъ смотръ. На этотъ разъ генераломъ Пархомовымъ, тоже какимъ-то великимъ изъ міра сего. Послѣ окончанія всѣмъ было объявлено, что пришла телеграмма о немедленной нашей отправкѣ съ первымъ пароходомъ въ Севастополь и Симферополь. Наконецъ-то! Слава Богу!

26 декабря

Съ утра всё въ бѣготнѣ. Пришелъ наконецъ-то нашъ пароходъ. Въ 10 часовъ утра всё съ музыкой отправились изъ Штаба на молъ, а въ 12 часовъ при кликахъ «Ура» покинули Ялту. Въ общемъ, какъ я могъ замѣтить, къ отправкѣ явились всѣ, всего человѣкъ 200.

Къ вечеру поназался и самъ Севастополь. Войдя въ гавань мы увидъли соювный флотъ, съ англійскимъ дредноутомъ «Superb» во главъ. Когда окончательно стемиъло, интересно было наблюдать быстрое искровое сигнализироване боевыхъ сдиницъ. Съ «Superb» неслисъ ввуки вальса. Тамъ справляли второй день Рождества, и при свѣтъ загктричества вилив были таниующія пары англійскихъ матросовъ.

Вечеркомъ вырвался на часокъ и прошелся въ городъ. Нахимовскій проспектъ полож публики, причемъ встръчаешь немало моряковъ союзныхъ державъ, и, что насъ особенно поразило, уйму типовъ съ явно большевистскими физіомиями.

27 декабря

Съ утра къ пристани пришли нанятыя нами лодочки, мы погрузили въ нихъ наши вещи и поъхали дальше, въ районъ пристани Россійскаго Общества. Заливъ уже давно проснулся, и я превосходно могъ теперъ любоваться союзной эскадрой, и ныряющими по всъмъ направленіямъ англо-французскими катерами. Недалеко отъ пристани Россійскаго Общества мы выгрузились, заняли уже поданный товарный вагонь, и покатили на вокзалъ, гдъ были прицъплены къ поъзду. Проъзжая вдоль гавани, видъли высадку 2 тысячной французской армін зуавовъ, которые въ своей красно-голубой формъ имъли очень живописный видъ. Самъ вокзалъ охранялся патрулями англійскихъ войскъ, которые гордо расхаживали по платформамъ, разсматривая нашу пеструю компанію. Не за долго до отъъзда нашей ротой быль на вокзалъ пойманъ одинъ большевикъ, еврейчикъ, раздававшій публикь и солдатамь прокламаціи сь призывомь свергнуть былогвардейцевь. Онъ былъ моментально схваченъ, и послъ краткаго разбирательства, при благословения англійскаго полковника м'єстнаго караула, на м'єсть разстр'єлянъ. Потомъ мы у хали, а трупъ такъ и остался лежать, въ видъ примъра темнымъ элементамъ. Дорога въ Симферополь довольно скучна, но къ счастью не болъе 4-хъ часовъ взды. Миновали Альму, Бахчисарай, еще что-то и мы на мъстъ въ Симферополъ. Кромъ командира полка, полковника Мурилова, насъ никто не встрътилъ, и оттого, погрузивъ на подводы нашъ багажъ, отправились одни въ городъ. Насъ размъстили въ Городскомъ Клубъ, въ очень объемистомъ и хорошемъ зданіи, въ самомъ центръ города, что было очень пріятно. Умывшись и побрившись, пошелъ бродить по городу. Отъ нечего дълать посътиль рядъ кафе, и объдалъ въ столовой, 2 блюда за 4 руб. 50 коп.

28 декабря

Весь день шатался по городу. Пока еще ничего не дѣлаемъ. Въ ротѣ же уже начинаютъ постепенно устраиваться, хотя почти ни у кого еще нѣтъ кроватей.

Въ объдъ посътилъ въ компаніи съ однимъ изъ моихъ сослуживцевъ, прапорщикомъ Коноваловымъ, ресторанъ гостиницы «Метрополь», но нарвался туть на ужасныя цѣны, объдъ изъ 3-хъ блюдъ и кофе съ булочками — 20 руб. Для меня это доргог, такъ какъ весь мой капиталъ 400 руб. Отъ нечего дѣлать, вечеромъ наша Ялтинская рота принялась «за работу». Были снаряжены три отряда и отправлены дѣлать облавы, въ преступныхъ районахъ. Къ полночи они вернулись, но съ сравнительно небольшой добычей, два револьвера и штыкъ. Попалъ сегодня первый разъ въ Симферополѣ въ парядъ часовымъ на станцію. Жутко было стоять ночью, въдь знаешь, что въ городѣ до чорта темнаго элемента, сочувствующаго большевикамъ. Прислонившись къ стѣнѣ пакгауза, стоишь и слушаешь, какъ въ ночной тишинѣ по всему городу звонко раздаются отдѣльные выстрѣлы. Можно было себя прямо представить въ большевистской Москвѣ. Ялта по сравненію съ Симферополемъ миѣ казалась теперь прямо «глубокимъ тыломъ». Нужно было зорко присматриваться; и когда вдругъ начали стрѣлять совсѣмъ около, пачками, я пачалъ думать, что обстрѣливають станцію. Но, какъ потомъ оказалось, это полиція дѣлаль облаву на гостинницу «Асторію»; облава дала хорошіе результаты. Къ утру на вокзалъ привезли и арестованныхъ, 8 человѣкъ — оказавшихся ярыми большевисами. Чтобы оны не объжкали, всѣхъ ихъ заперли въ товарный вагонъ и поставили спеціальный караулъ.

30 декабря

Въ 12 часовъ смѣнились и пошли домой. У себя въ ротѣ я уаналъ, что въ городъ стоитъ ропотъ по поводу «безпричинныхъ и самовольныхъ» налетовъ Ялтинской роты. Говорятъ, что въ видѣ протеста ожидается забастовка и демонстрація печатниковъ, такъ какъ за прошлую почь патруль нашей роты произвелъ аресты на какомъ-то засъданіи ихъ Профессіональнаго Союза. Тамъ же былъ арестованъ, а затѣмъ выпоротъ за пайденную у него большевистскую литературу съ прокламаціями и призввами секретарь этого Союза. Вообще въ городѣ тревожно. На улицѣ рабочіе очень косо посматриваютъ на пасъ.

31 декабря

Какъ предполагалось, такъ и вышло. Сегодия забастовка печатниковъ. Газеты не вышли. Съ угра пся рота на готовъ, такъ какъ ожидалось выступление рабочихъ. Къ вечеру опить стали раздвавться отдъльные выстуръи, но дальше этого дъло не пошло. На улицахъ обычное оживление. Масса гуляющей и шатающейся публики, благо погода все еще прекрасивйшая. Вечеромъ пошелъ съ моими компаньонами въ «Чашку Чава Армянскаго Благотворительнаго Общества, и прекрасно, и весело провелъ время. Играла музыка, поисюду веселыя лица, и ничто ие указывало на тревожное время. Но за то рота на готовъ, 6-ая же спитъ въ полномъ боевомъ вооружени. Дъло въ томъ, что всю нашу Ялтинскую роту теперь разбили на диъ, на 5-ую, это въ которой я, и 6-ую. 1-ая же, 2-ая, 3-ая, и 4-ая составляютъ роты Симферопольцевъ.

1 января

Сегодия по новому стилю Новый Годъ 1919! Интересно, что будетъ черезъ годъ. Неужели все еще будемъ запиматься Гражданской войной. Въ городъ опять все спокойно. Вышли снова газеты. Въ свою очередь и мы освободили и въкоторыхъ арестованныхъ и передали ихъ гражданскимъ властямъ. Съ утра угодилъ на работу въ кухню, пришлось чистить картошку и т. п. Не особенно прілтно, но что подълаешь. Людей у насъ крайне мало и приходител работой не гиушаться. На кухић работаютъ также и офицеры. Вчера вечеромъ мы арестовали ибсколько солдать нашей же роты за пьянство и довольно большевистскіе взгляды. Это были жители Перекопа. Дѣло въ томъ, что въ пашу роту вкраплены теперь офицеры и солдаты и изъ другихъ частей Крыма, не одной только Ялты. Вечеромъ смѣнился, такъ какъ окончиль мою кухонную работу. п закатиль ть «Чашку Чал».

3 января

Живемъ все по старому. Несемъ паряды, а больше гуляемъ. Откровенно говоря уже изучилъ всъ Симферопольскіе кафе и «Чашки Чая». Въ городъ все еще не совсёмъ спокойно. Рабочіе предложили новый ультиматумъ: въ 3-хъ диевный срокъ освободить троихъ вполить доказанныхъ большевиковъ, грозя въ противномъ случать общей забастовкой. Но, какъ кажется, Штабъ на это не пойдеть, и правильно, такъ какъ разъ

сдашь позиціи, то діло пропало.

Сегодня получены свъдънія, что началась анархія въ Евпаторійскомъ уъздъ, что тамъ бандами разстръливаются офицеры и т. д. Вся наша 5-ая рота такъ и рвется туда, но нась отчего-то туда не послали, а послали другихъ. Навърное ми эдъсь нужитьс. Къ вечеру пришло другое извъстіе, что анархія подавлена прибывшими въ Евпаторію Добровольцами на французскомъ миноносцъ. Ну и Слава Богу!

4 января

Все all right. Попалъ опять въ караулъ. На этотъ разъ на Гауптвахту въ Крымскія казармы. Пришлось охранять 8 человѣкъ, да еще 2-хъ, приведенныхъ ночью, всего 10 человѣкъ. Большинство, какъ было и въ Ялтѣ, офицеры, сидящіе за пьянство и буйство.

6 января

Сегодня съ 3-хъ часовъ ночи на ногахъ. Встали еще затемно и тутъ только узвали, что идемъ на облаву, отбирать у населенія оружіе. Тихо вскочили всѣ на ноги, вышли на темную улицу, построились, и маршъ въ Крымскія казармы, гдѣ каждой партіи былъ указань свой районъ. Моей партіи достался районъ отъ Свѣчного Завода до казармъ. Пошлив Вскорѣ началась работа. Уже въ первыхъ домахъ мы надѣпали не мало переполоха, такъ какъ большинство было увѣрено, что явились грабители. Заходили въ каждый домъ, шарили, осматривали и при находкѣ оружія сейчасъ-же отбирали. Въ общемъ все обошлось благополучно. Нашли немного, но зато повсюду натыкались на готовые и готовищіеся пироги къ празднику Рождества. Обыскъ продолжался до 2 часовъ, постѣ чего было примазано закончить и инти домой.

10 часовъ вечера

Рождество Христово! Какъ много для каждаго изъ насъ въ этомъ праздникъ. Для меня обыкновенно, — Мосива, морозъ, веселыя лица родителей и братьевъ съ сестрой, старая Місhaelis-Кirche, авнесеняа снътомъ, елка съ горящими свъчами и улицы Вълокаменной съ ярко пылающими кострами сторожей. Совсъм другое сегодня! Теперь тоже вечеръ. Но вийсто родительскаго дома въ Москић, я несу карауль въ Государственномъ Банкъ Симферополя. Уже прозвонили всъ церкви. Въ каждую семейку ужъ пропесли по елочкъ, и теперь идетъ веселье. Я же въ этотъ моментъ спяд въ одинокой залът, съ еще двумя банковскими сторожами, и за столикомъ пищу эти замътки. Выплываютъ разныя думы и начинаещь гадать. Послъдийя ли это годъ гражданской войны? Неужели и слъдующій годъ, и слъдующее Рождество Москва все еще будетъ во власти красныхъ тирановъ? Буду въритъ, что нъть, и надъяться, что при помощи союзвиковъ и Добровольческой Арміи дикія орды красноармейцевъ будутъ разбиты и Россія освобождена.

7 января

Первый день Рождества Христова! Съ угра всѣмъ намъ выдали по ¹/₂ фунта галетъ и 7 яблокъ. День совершенно весенній. Тепло и яркое солнце. Съ ранняго утра уже бѣгаю по городу. Въ храмахъ масса народу. На улицахъ тоже. На главной, на Пушкинской — веселье. На лихачахъ равъѣвжаютъ горожане и любители, въ особенности татары, которые несутся прямо вскачъ.

Вечеромъ зашелъ въ Европейскую Гостинницу, въ Штабъ, а также столовую Крымской Добровольческой Арміи, гдѣ съ еще однимъ другомъ ужиналъ. Было крайне мило и уютно. Залъ былъ прелестно убранъ, на столикахъ же засахаренные фрукты и яблоки. Въ углу горѣла елка, что давало помѣщенію еще больше уюта. Подавали дамы общества въ праздничныхъ туалетахъ. Однимъ словомъ проведенный вечеръ намъ повравился, и мы пошли домой вполит довольными. Интересно туть отмътить дешевизну цънь для членовъ Добровольческой Арміи, въ этой столовой. Обёдь нать 2-хъ блюдь — 2 руб. 50 коп., кофе 75 коп., и полное блюдце варенья лип повидлы — 25 коп.

10 января

Опять съ утра ходили на облаву. Теперь уже въ другомъ районъ, тоже крайне демократическомъ. Заходили въ каждую набушку, въ каждий домъ, шарили и искали, часто натыкаясь на еще спицихъ, въ одибъх рубашкахъ, хозяевъ. Одной изъ нашихъ партій было оказано вооруженное сопротивленіе. По ней стръляли изъ оконъ трехъ домовъ. Нашими быль тогда тоже открыть огонь, и ворвавшись въ дома имъ удалось арестовать друхъ стръляющихъ типовъ. Остальнымъ удалось удрать. Одинь паъ арестовать диухъ стръляющихъ типовъ. Остальнымъ удалось удрать. Одинь паъ арестованныхъ оказался сумасшедшимъ, а другой объяснилъ свою стръльбу тъмъ, что думалъ мы налетчики. Но въ противовъсть этимъ ваявленіямъ въ одномъ изъ домовъ было найдено масса казеннаго имущества, большевитсткой литературы и печатей.

12 января

Съ утра уже работаю на третьей облавъ. Теперь въ районъ толкучки. Меня вакатили на постъ въ Ночлежный переулокъ, гдъ пришлось торчать и ощупывать прохожихъ, вплоть до самаго объда. Въ общемъ не особенно пріятное запятіє, но ничего не подълаешь.

Сегодия прибыть въ Симферополь, вырвавшійся отъ большевиновъ наъ Екатеринослава, Украинскій 8-ой корпусъ. Всего ихъ 1600 человъкъ, и пришлось имъ идти весь даленій путь съ боемъ, пробивая себъ дорогу пулей и шашкой. Въ 2 часа дня были отправлены 10 человъкъ наъ 6-ой роты въ Таганашъ на смѣну какой-то другой части, для несенія караульной службы.

14 япваря

Почти ежедневно любители изъ нашей роты, въ томъ числъ и я, подъ командой фельдфебеля нашего, капитапа Ковалевскаго, отправляемся, чуть стемиветь, въ эксподицю по розыску въ преступныхъ рабонахъ оружія. И воть наконець-то и мић сегодня удалось себъ раздобыть револьверъ. Револьверъ «Смитъ и Вессонъ» небольшого калибра и довольно изящими. Находить этой я, конечно, очень радъ, такъ какъ вът такое врембыть безъ карманнаго оружія крайне опасно, да сосбеннэ если служищь въ бълогвардейской Добровольческой Арміи. По интересно замътить, что наши обыски и облавы уже дають результаты. Той частой ночной перестръчки, которая слышна была при нашемъ прітаздъ, теперь совствъм втух.

15 января

Въ Еппаторіи, какъ оказывается, далеко не все окончено. Разбойники теперь васѣли близь города въ каменоломинуъ, и все еще наводять по всему уѣзду страхъ и терроръ. Вилуу этого, для истребленія этой бащи, туда отправился изъ Симферополя сегодия отрядъ нашего Офицерскаго полка, I-ая рота, 6 пулеметовъ и взводъ артиллеріи шзъ двухъ орудій, всего человъкъ 150. Охотинковъ на это дѣло явилось много и оттого отправили прямо роту по назначенію.

Въ самомъ Симферополъ теперь все спокойно. Рабочіе успокоились, а газетная критика стала менъе ярой.

16 января

Весь день болтался по городу. По шатаніе это теперь мен'ве интересно, такъ какъ въ карман'в какихъ пибудь 40 рублей и ихъ пужно беречь. Обыкновенно въ танихъ случаяхъ сидины у себя въ ротъ и ожидаень печера, когда закатываень за 2 руб. 50 коп. въ кино. Сегодия вечеромъ ходили опить на обыски, но почти безъ всякаго результата. Спачала било залетъти въ одну квартиру на Александро-Невской, думая, что тамъ васъданіе большевиковъ. Но вмъсто этого наткнулись на мирно проживающихъ офицеровъ. Затъм побрели дальше, по пути обыснивая прохожихъ. У одного гимназиста отобрали револьверъ, причемъ самъ гимназистъ до того перепугался, что отдалъ намъ свой брауниягъ безъ единаго слова протеста.

19 января

Сегодия получено подтвержденіе. Въ Евпаторіи правда убито три человѣка. Прапорщикъ, мичманъ и одинъ вольноопредѣляющійся. Всѣ они изъ І-го батальона, но какъ они погибли, еще не извѣстно.

21 января

Наша пища, бывшая сперва столь хорошей, давали даже котлеты, теперь что-то начиваеть сдавать. Дають меньше и уже въ худиемъ качествъ. Ввиду этого въ ротъ ропотъ и злоба на «пьянствующихъ въ Европейской Гостинницъ» штабимъть. Также не клеится дъло и съ обмундировкой. Ее все еще не выдали, также и сапотъ. У мення напримъръ, сегодия окончательно развалились мои знаменитие «Ріссабій! у schoe». Пришлось ихъ дать чинить на свои деньги, что будетъ стоитъ 40 руб., жалованіе же, какъ теперь окончательно установили, будетъ всего, какъ и во всей Русской Добровольческой Арміи, для солдатъ 30 рублей.

22 января

Къ вечеру наконецъ-то были получены точныя свъдънія о дъйствіяхъ 1-го батальмать де Евпаторіп. Бандиты, какъ оказывается, послѣ ряда стычекъ, были выгнаны изъ каменоломенъ и ваяты въ плѣнъ. Причемъ съ послѣдними было поступлено безъ пощады. Всѣхъ 200 человѣкъ-плѣнныхъ выстроили въ рядъ, а затѣмъ разстрѣляли пулеметами. Главарь банды нѣкто Петриченко былъ пойманъ тяжело раненымъ и также разстрѣлянъ. По мосму этотъ родъ дъйствія правиленъ, такъ какъ съ такой публикой иначе нельяя разговаривать.

23 января

Стало чертовски холодно. Въ объдъ заступилъ въ караулъ, и стоя внизу у входа въ наше помъщеніе, здорово промерзъ. Къ вечеру вдругъ приказъ, — послъ 6 часовъ никото никуда не выпускатъ. Причина та, что въ Штабъ Корпуса пришла какая-то курсистка и заявила, что въ городъ стекаются изъ окрестностей большевистскія банды, а также указала нѣсколько мѣстъ, гдъ ими спратано оружіе. Послъ этого была послава для провърки наша контръ-развъдка, которая подтвердила все сказанное курсисткой.

Такимъ образомъ, съ 6 часовъ вечера всѣ торчимъ дома и скучаемъ. Миѣ лично кажется, что сообщеніе курсистки одна только провокація, имѣющая цѣлью держать мѣстный отрядъ Добровольческой Арміи въ страхѣ, дѣйствуя такимъ образомъ на психику нашихъ людей.

25 января

Смънились и пошли домой. Въ ротё встрётили нѣсколько человѣкъ, въ томъ числѣ и прапорщика Я., которые ѣздили вмѣстѣ съ 1-ымъ батальономъ въ Евпаторію въ качетвъ подрывниковъ. Они разсказывали очень много интереснато, между прочимъ, какъ они выстраивали всѣхъ 120 человѣкъ-плѣниыхъ (не 200, какъ я раньше замѣтилъ) и ихъ разстрѣливали. По ихъ словамъ, въ каменноломияхъ еще осталось человѣкъ викуротъ. Поброворыщь завалили камъями. которыхъ при ухотѣ ввиду трту, ноброворыщь завалили заманями.

26 января

Выясияются и ићкоторыя «преступныя» подробности Евпаторійскихъ событій. По приказу командира 1-го батальона, предаются военно-полевому суду трое изъ нашихъ пулеметчиковъ. Ихъ обвиняють въ томъ, что ови во время боя, когда имъ нужно было быть у пулемета, сидёли въ городё, пьянствовали, и накутивъ на 15 000 рублей, пе заплатили, угрожая хозянну ресторана. Кромё того, аанимались среди населенія открытымь грабежомь, чёмь подрывали авторитеть всей Добровольческой Дрмій.

Узнавъ объ этой исторіи, я откровенно говоря, ничуть этому не удивился, такъ какъ отъ двухъ подсудимыхъ всего этого можно было ожидать. Типы они крайне жули-коватые, безъ всякой совъсти, отличавшіеся еще въ Ялтѣ, и не разъ сидъвшіе уже тамъ на Гаунтвахтѣ. Жаль только третьиго, вольноопредъляющагося К., который навърно случайно попалъ въ эту компанію. Капитанъ Орловъ, командиръ 1-го батальона, подаетъ высшему начальству рапортъ о разжалованіи ихъ въ рядовые, и съ этимъ шагомъ вся наша рота вполить согласна.

28 января

Ночью была тревога. Въ 1 часъ ночи вдругъ раздается команда «вставай!» Затъмъ — «одъвайся и бери всъ три подсумки, 180 патроновъ», такъ какъ куда-то ъдемъ по желъзной доротъ. Вотъ тебъ и на. Моментально, конечно, всъ были на ногахъ, одълись и стали ждать. Такъ прождали часъ, когда новое распоряженіе: «Помись спатъ, до распоряженія». Всъ въ недоумъни, но разлеглись. Межъ тъмъ во дворъ въбхали откуда-то взявшіяся двъ подводы, для погрузки пулеметовъ, а къ намъ явился изъ Штаба полка развъдчикъ, посланный для связи.

9 часовъ утра

Встали, напились чаю. Всѣмъ роздали сало, что доказываеть, что поѣздка не отмѣнена, хотя точно ровно ниито ничего не знаеть. Все еще находимся въ ожиданіи. Морозъ на улицѣ такой-же, зато свѣтить солнце.

10 часовъ вечера

Все еще въ Симферополъ. Поъздка наша видно затягивается. Какъ оказывается, насъ требують для поддержанія мобилизаціи въ уъздъ. Увидимы!

30 января

За третій и вчерашній день въ городѣ произошли два загадочныхъ убійства. Убиты домой, изъ-за угла разрывной пулей, а второй во время облавы, когда онъ сотять на часахъ обыскиваемаго дома. По поводу этихъ происшествій среди чиновъ мѣстнаго отряда большое волиеніе, съ требованіемъ къ своему начальству болѣе энергичныхъ дъйствій, дэже разгола надетскаго либеральничающаго Крымскаго Правительства г. Крыма.

31 января

Получены сведднія, что Кієвъ занять большевиками. Но это не бъда. Пускай гамошніе рабочіє и крестьяне узнають, что такое совътская власть. Авось тогда перестануть ругать Добровольческую Армію. Сегодня утромъ ходили на панихиду по убитому третьяго для вольноопредълющемуся. Церковь небольшая, посреди въ цъткахь гробъ съ убитымь, туть-же родственники и сослуживцы. — Добровольцы. Начальная картина, по что подълаени. И глядя на все это, невольно приходить мысль, что для борьбы съ красиными пужно поступать по большевистеки, за одного нашего — десять ихъ. А не такъ, какъ поступать наше Крымское Правительство, разводя Керенцину.

1 февраля

Сегодия раздавали жалованіе. Получили, конечно, всѣ, но прокъ быль отъ этого только офицерамъ, такъ какъ имъ платили по 375 руб. Намъ же вольноперамъ отъ 30 руб. жалованія радости мало. Вдобаюкъ у меня уже долгь въ 40 руб. (это на починку монхъ ботнюкъ), такъ что получать миж пичего не пришлось.

Утромъ сегодия состоялись похороны убитаго на дияхъ вольноопредъляющагося.

4 февраля

На дняхъ была объявлена офицерская мобилизація. Это для той публики, которая при первой мобилизацій не явилась. И сразу она дала себя почувствовать. Въ роту за день прибыло 10 челов'ѣкъ и въ томъ числѣ 4 полковника. Послѣдніе все лысье старички, и я не понимаю, куда ихъ сунуть. Неужели въ строй, какъ рядовыхъ?

6 февраля

12-го состоится призывъ родившихся въ 1897 году, и ввиду этого, какъ говорять, котятъ переселить весь нашъ батальоиъ въ другое, болѣе помѣсительное помѣценіъ Сегодня панихида по поручикѣ А. Послѣдній, тоже старый Ялтинецъ, недѣли 1½ тому пазадъ только уѣхалъ въ Мелитополь въ какой-то партизанскій отрядъ и палъ нѣсколько дней спустя при ввятіи партизанами села Спаское, чтобы принудить тамошнюю молодемъ къ мобилизаціи. Жаль парня! Хотя онъ и былъ порядочный аферистъ, но хорошій товарищъ.

9 февраля

Мы ужъ развъдчики, хотя живемъ пока еще въ старомъ помъщеніи 5-ой роты. Но это не на долго. Скоро переберемся на собственное мъсто.

10 февраля

Морозъ все продолжается. Идете по улицѣ, а подъ ногами хрустить сиѣть. Сегодня прибыль изъ Ялты въ Симферополь кавалерійскій полиъ полковника Гершельмана. Весь онъ идеть подъ Мелитополь. Также отправлень вчера туда одинь только что сдѣланный бронированный поѣздъ. Получены свѣдѣнія, что подъ Пришибомъ идутъ сильные бои съ красныму.

11 февраля

Сиътъ продолжаетъ валитъ. Для Симферополя это ръдкая зима. Завтра начинается мобиливація солдать родившихся въ 1897 году. Увидимъ, какъ она пройдетъ. Многіе сомивъваются въ ея успъхъ.

13 февраля

Съ вчерашняго дня живемъ уже на новомъ мъстъ, въ гостиницъ «Версаль». Довольны всъмъ, за исключеніемъ развъ того, что въ номерахъ крайне холодно.

Сегодня я видёль Пуришкевича. Онъ живеть тоже въ «Версалт» и является въ общій заль къ обёду. Ходить онъ въ полу-генеральской формъ, а объдаеть даже въ турецкой фескъ. Ну прямо похожъ на шута-гороховаго. Всъ имъ восхищаются, но не я, такъ какъ считаю его взгляды довольно вздорными.

14 февраля

Разсказываютъ иѣкоторыя печальныя подробности о прошедшей мобилизаціи-Говорять, что за два дня виѣсто 1700 человѣкъ явилось всего 24 человѣка, да и то воя ввно негодиме. Здорово, нечего сказать! Много въ провалѣ виноваты мѣстиме Профессіональные Союзы. Они постановили не подчиняться мобилизаціи. Ясно, что среди ихъ членовъ не мало чистыхъ большевиковъ. Скорѣй бы ихъ прикрыли и разогнали бы всю эту банду.

17 февраля

Почти весь день сидъть дома. Въ городъ все спокойно, за исключеніемъ одной исторіи, касающейся нашего полка. Въ нашемъ полку произошло итчто вродъ возмущенія. Дъло въ томъ, что видя, какъ ничего не дълаютъ старики-офицеры въ штабахъ, даже преступно попускають явную пропаганду большевизма, 1-ый батальонъ во главъ съ

капитаномъ Орловымъ предъявиль командиру Черноморско-Азовской Армін слѣдующее требованіе: 1. смѣщеніе всѣхъ этихъ стариковъ, изъ-за своей ветхости не способныхъ ни къ чему и только даромъ уничтожающихъ казенный хлѣбъ. 2. Уменьшеніе количества штабныхъ. 3. Смѣщеніе генерала Пархомова, какъ линаго намѣнянка, взяточника. 4. Увеличеніе жалованія вольноперамъ и т. д. Вообще, какъ видно, задумана была реформа необыкновенная. Нашъ батальонъ хотѣлъ сначала тоже къ этому присоединиться, но потомъ отчего-то предпочель выжидательную тактику. Ввиду этой исторін вечеромъ генераломъ Боровскимъ было созвано собраніе всѣхъ офиеромъ, гдѣ оль успокаиваль всѣмъ нервы, но не объщаль исполненія требованія. Генералъ Пархомовъ присутствоваль тутъ-же, но держалоє позади.

20 февраля

Погода весениял. Съ фронта приходять свъдънія, что тамъ дъла не особенно важны. Въ Донской Армін казаки въ составъ 10 полковъ перешли на сторону большевиковъ, а послъдніе благодаря этому прорвали фронтъ. Въ вилу этого нашимъ приходится отступать полнымъ ходомъ, и они идуть уже далеко къ югу отъ Воронежа и Царицына. Ну и казаки! Такихъ намънниковъ мало разстрълить. Теперь и Крымскіе большевики начинають подымать головы. На улицъ то и дъло встръчаещь алобные взглади и шитъніе черни. Получено приказаніе 1-му батальону готовиться завтра къ отправкъ на фронтъ. Это еще въ наказаніе за прошедшее вомущеніе. Но видно и намъ не придестя долго ждать. Да и пора! Какъ разъ время сцъпиться съ красными бандитами.

21 февраля

Сегодия утромъ началась погрузка 1-го батальона. Говорять, что 2-ой батальонъ двинется дней черезъ шесть. Хорошо бы! Снова увидимъ позицію и знакомые виды войны. Въ городъ все по старому, на улицахъ масса народу.

24 февраля

Тянетъ къ морю, къ свободной жизни, къ приключеніямъ. Хорошо бы имъть теперь шхуну и разъъзжать себъ съ ней по морямъ, подрабатывая себъ при перевозкахъ товара капиталецъ на черный день. Я знаю людей, которые сколотили себъ такимъ образомъ цълое состояніе. Въдь шхуны цънятся теперь на въсъ золота.

27 февраля

Жизнь такая постепенно надобдаеть, и тогда ужасно тянсть въ даль. У меня съ Д. уже имъются кос-какіе планы на будущес, и если они удадутся, то мы бросимь исо эту гражданскую пойну и начиемъ собственными силами дълать себе будущесе, виъ предъловъ Россіи. Отъ безденежья и я принялся за «спекуляцію». Купиль сукно за 134 руб. (20 арш.) и намъреваюсь теперь продать его разъ въ 5 дороже. Увидимъ, что изъ этого вийдеть. Сегодия весь день сидъть дома, гакть какъ въ карманъ ни гроша.

2 марта

Окончилъ мою спекуляцію и за все получиль что-то около 300 рублей. Не дурної Вѣдь купиль за 134 рубля. Па дияхь ѣду съ Я.въ Севастополь, въ командирових, а виѣстѣ ст тѣмъ в прогужку. Меня эта поѣздка очень и очень интересуетъ, такъ какъ Севастополя я почти совсѣмъ не знаю. Довольно оригинально проходить наша жизнь теперь въ командѣ. Что ни вечеръ, то пъянство. Всѣ главари во главѣ съ К. напиваются до чертиковъ и устранваютъ затѣмъ подлинный «Bedlam». Я, конечно, съ Д. участія въ этомъ не принимаю и только съ удивленіемъ гадаемъ, откуда у тѣхъ такія деньги. Вѣдь они тратять ежедневно не менѣе 300 рублей на лицо, получаютъ между тѣмъ всего 375 руб. въ мѣсяцъ. Но Ботъ съ ними, это ихъ дѣло!

Что касается фроита, то дѣла тамъ все ухудшаются. Въ особенности на Дону. Большевики идуть. Иногла невольно думаешь, удрать бы заграницу, да и воить изэтой гражданской войны. Но вѣдь, что-то въ тебѣ есть, что не пускаетъ, не разрѣшаетъ тебѣ сдѣлаться измѣнинкомъ. Часто думаешь о Москвѣ. Что теперь съ родными? Иногла даже находить сомиѣніе, — увидишь ли вообще ихъ еще? Но прочь эти мысли. Будемъ бодро смотрѣть впередъ и надѣяться на лучшее.

3 марта

; Сегодня въ газетахъ оригинальное сообщеніе. Крымское Краевое Правительство отмѣнило незадолго до этого выпущенный призывъ родившихся въ 1896 и 1898 гг. Это еще что такое? Могу лено себб представить, что будуть теперь говорить о насть зе-деки. Смѣяться будуть, испугались дескать. Вѣдь нельзя же показывать свою слабость. Нужны болѣе энергическія мѣры, безъ которыхъ никогда не будешь имѣть авторитета у пароднихъ массъ. Большевики раскусили эту истину, и имъ веаеть.

6 марта

Въ сегодияшней газетъ помъщены все крайне непріятныя новости. Большевики въ Берлинті а также и въ Херсонъ. Везеть бестіямъ. Да понятно почему. Ужъ очень наши и союзники долго обсуждають. Наши болтають, а тъ дъйствують. Неумели и Крыму придется испытать второе нашествіе красныхъ? Прямо не върится. Въ городъ же и въ полку жизнь течетъ пока по старому. Уйма публики ежедневно высыпаеть на улицу и спокойно прогуливается, гръясь на солившкъ. Весна наступаеть и она уже чувствуется въ воздухъ.

8 марта

Весь сегодняшній день провели въ ожиданіи отправки на фронтъ. Но ивъть, дъло будеть не такъ скоро, всего только черезъ нёсколько дней. Намъ, повидимому, придетъ къта на Асканію-Нову Фальць-Фейна, ввиду слѣдующих обстоятельствъ. Въ Асканіи-Нова стоялъ эскадронъ кавалеріи полк. Гершельмана (который формировался вмѣстѣ съ нами въ Ялтъ и недавно еще проходилъ черезъ Симферополь). Въ одинъ прекрасный день они, всего б0 человъкъ, легли спать, оставивъ сторожить часовыхъ и дежурный взводъ. Наступила ночь. Все было тихо. Какъ вдругъ часовые скюзъ темень замътили надвигающуюся на нихъ цѣпь непріятеля. Цёль уже была въ 50 шагахъ. Мометально была поднята тревога, которая разбудила спящихъ. Первыми выскочили навстрѣчу врагу дежурная часть во главѣ съ самимъ полковникомъ и еще 20 финеровъ, но быль уже поздно. Красные, пользуясь неожиданностью и перевѣсомъ силъ, перебили частъ Гершельманскихъ кавалеристовъ, другая же успѣта удрать, не имѣя возможности засрать не только свои пожитки, но и убитыхъ, и раненыхъ. При этомъ былъ убитъ и самъ полковникъ Гершельманъ. Черезъ иѣсколько времени врагъ опять отошелъ, и напин имѣли возможность возвратиться на старое мѣсто и забрать убитыхъ и добитыхъ

Да! Очень печально. Но сами виноваты. Быть на фронть и лечь спать раздъвшись. Слъдующій разь будуть осторожитье. Проходя вчера вечеромь мимо часовии на Екатерининской, я видъль внутри три гроба. Это часть привезенных убитыхь. Но такія новости насъ нисколько не смущають. Всё въ полиъйшемъ смыслъ слова рвутся впередь. Я тоже радъ отправкъ, такъ какъ это сидъніе въ Симферополъ ужъ очень надоъло.

10 марта

Нашъ отъвять, межь тъмъ, повидимому, отложень. Всѣ приготовленія и толим ито-то загложли. Передають уже, что вмѣсто 2-го батальона на фронтъ пойдеть 3-йг, который формируется въ Севастополѣ. Этоть слухь всѣхъ только злить, такъ какъ у всѣхъ насъ теперь только одна мечта скорѣй бы подраться съ большевиками. На фронтъ дѣла пока все не улучшаются. Но это ничего. Во всякой войить бывають свои удачи

и пердали. Послѣдыте дни я опять очутплся въ безденежномъ состоянии. Всѣ рессурсы подошли въ коящу и я сизку безъ копъя. А межъ тѣмъ пужно еще сходить въ баню. Но ничего, у кого пибудь займу эту пятерку.

11 марта

Атмосфера сгущается. На фронтѣ видно дѣла крайне плохи, да и въ тылу не лучше. Сегодиня нашъ кашитанъ собрать насъ всѣхъ и объявилъ, что въ Севастопотѣ работе потребовали удаленія Добровольческой Армін наъ Крима и возстановленія Совѣтовъ; затѣмъ, что жетѣзно-дорожники отказываются наотрѣзь неревозить грузы и снаряженіе для Добровольческой Армін. Ввиду этого, а также ввиду наступающей завтра второй годовщины Русской Революціи и возможнюсти выступленія массъ, даны слѣдующія распоряженія: какъ только начнутся волненія, командѣ развѣдчиковъ, т. е. намъ, идти и охранять вокзаль, гдѣ ждать прихода 5-ой роты, 6-ой же ротѣ двинуться въ тюрьму и разстрѣлять вокзаль, гдѣ ждать прихода 5-ой роты, 6-ой же ротѣ двинуться въ тюрьму и разстрѣлять всѣхъ сидищихъ въ ней 400 арестованныхъ, послѣ чего идти на охрану Штаба. Услышавъ это, всѣ мы разбрелись по своимъ комнатамъ, а въ видѣ приготовленія аврядили свою пынтовики. Вечеромъ я еще ходилъ въ городъ. Пока все тихо, когя коегдѣ пострѣливаютъ. Жуткое время, чувствуется, что стоишь передъ грозой. Но инчего, больше только единенія и довѣрія другъ къ другу. Тогда намъ всѣ эти выступленія е страшны.

12 марта.

Прекрасный солиечный день. Сегодня вторая годовщина Русской Революціи. Магазины ввиду этого всь закрыты, хотя баня — нъть. Быль въ городъ. Все тихо. Хотя чувствуется что-то роковое. Видълъ двухъ матросовъ въ формъ, но безъ погонъ, первый предвъстникъ наступающей грозы. Передають, что въ жельзно-дорожномъ депо сегодня митиигъ рабочихъ и, конечно, будутъ говорить большевики. Я удивляюсь только, почему наше командование смотрить на все это такъ сквозь пальцы. На улицъ встрътилъ сегодня одного знакомаго господина, только что прівхавшаго изъ Верхняго Токмака. Говоритъ, что дъла тамъ совсъмъ schwach. Наши отступаютъ, большевики ихъ преследують и взяли уже Пришибъ и Феодоровку. Мелитополь эвакупруется. Беда да п только. Неужели дъло дойдеть до того, что наши не смогуть сдержать напоръ краспыхъ на Крымъ. Что жъ спять союзники? Неужели они бупуть жлать, пока насъ всъхъ здісь переріжнуть? Но ність, — этому не візрится. Они віздь все-таки наши союзники. Сволочи! Но въ городъ пока инчего, хотя кое-гдъ и появляются на заборахъ большевистскія прокламаціи. Настроеніе у всёхъ взвипченное. Держу у себя въ комнатъ внитовку заряженной. Если что случится, намъ придется навърное драться первыми, такъ какъ стоимъ мы въ демократическомъ районъ подлъ желъзной дороги и всего на все насчитываемъ 15 человъкъ.

13 марта

Сегодия и дисвальный. На дворѣ прелестнѣйшая погода. Тепло, солнце, а и должент торчать иъ комнатѣ. Чертовски! Ночь прошла, слава Богу, спокойно. Сейчасъ пришелъ нзъ Штаба, изъ караула Васька-Хорекъ и принесъ извѣстiе, что нашими оставленъ Мелитополь, а также что Добровольческія войска отходитъ къ Бердянску.

14 марта

Сегодия получили предписание готовиться. Завтра выступаемь на фронть, навстръчу краснымъ. Ввиду этого повседу, какъ и у насъ, такъ и въ ротахъ, закишъли приготовления. Жармъ, какъ передаютъ, на Перекопъ.

Съ фронта извъстія какъ будто немного лучшія. Пришибъ будто бы взять опять нашими обратио, и генераль Шкуро, зайдя въ тыль большевикамъ, заняль Спиельниково.

## На фронтъ подъ Перекопомъ Первые бои

15 марта

Наконецъ-то сегодня мы выбхали. Погрузились и при прелестившей погодв, въ 4 часа дня, отбыли воинскимъ вшелономъ на Джанкой. Ужъ заранве многіе на послівдокъ напились, и теперь мчась въ побъдв, на площадкахъ отплясывали разные казачили. Другіе горланили півени, такъ что со стороны картина казалась довольно странною. Въ Джанкой прибыли уже, когда стемибло.

16 марта

Должны были прибыть назначенныя повозки и везти батальонъ дальше къ Перекопу. Мы же развъдчики вмъстъ съ командиромъ полка, полковинкомъ Муриловымът, гронулись въ путъ часомъ раньше. Первую часть дороги везли насъ колописты — нъмцы, причемъ на такихъ прекрасныхъ и холеныхъ лошадяхъ, которыхъ я уже давно не видълъ. Ъхали скоро, н виды мънались безпрерывно. Пошли разныя деревни, затъчъ колопіи Богемка, Абаклы. Въ послъдней былъ сдъланъ привалъ. Хозяева — нъмцы приняли насъ, какъ родныхъ, и угостили, чъмъ могли.

Получивъ отъ командира батальона капитана Гаттенбергера пакетъ съ донесеніемъ командиру полка, мы должны были сейчасъ же ѣхатъ дальше.

17 марта

Вчера думали встать сегодня въ 5 часовъ, но вмѣсто этого встали только въ 8. Попили чайку и сейчасъ-же покатили дальше. Вѣтеръ все тотъ-же, прямо ураганива Нордъ-Остъ, пронизываеть насквозь. Ну и мѣстность тутъ Голая степь да и только. Проѣхавъ нѣсколько верстъ, показались соляныя озера, признакъ, что мы уже въѣзжаемъ на перешеекъ. Но намъ было не до красотъ природы. Холодъ и вѣтеръ насъ окончательно измучилъ.

Еще 4 версты голой, степной взды, и мы въ увздномъ городъ Перекопъ. Ну и городъ же! Видълъ я разные города, но такого какъ Перекопъ ни разу. Въ сравненіи съ шимъ Джанкой прелесть. Въдь этотъ прямо большая деревня, вдобавокъ покинутая населеніемъ и полуразрушенная.

19 марта

Погода все теплъетъ. Сегодня уже гуляю безъ шинели. Съ ранняго утра объ роты, 5-ая и 6-ая, ушли на работу по рытью окоповъ. Вообще оказывается этотъ районъ, какъ это ни странно, до сихъ поръ все еще не укръпленъ, и работы хватитъ надолго. Межъ тъмъ по последнимъ сведеніямъ большевики все ближе и ближе продвигаются, заняли Ново-Алексъевку и прутъ теперь прямо на перешеекъ. Скоро навърное и мы ихъ почувствуемъ. Впереди въ сторону непріятеля, лежитъ одно изъ имъній Фальцъ-Фейна - Преображенское, куда мы развъдчики на дияхъ и переъзжаемъ, а еще дальше, уже на большевистской сторонъ, село Чаплынка. Послъднее съ населениемъ минимумъ въ 10 000 человъкъ, и представляеть изъ себя главный центръ и опорный пунктъ мъстныхъ бунтарскихъ элементовъ. Часто Чаплыновцы дълаютъ на Добровольцевъ набъги, но до сихъ поръ ихъ отбивали успъшно. Наижеланнъйшая мечта всъхъ насъ собраться поскоръе съ силами, окружить все это чортово гивадо, послв чего сжечь до тла, истребивъ все хулиганье. Но пока объ этомъ мы только можемъ мечтать. Наши силы еще черезъ-чуръ слабы, дай Богъ, если наберется человъкъ 200. Вчера, напримъръ, Чаплыновцы выъхали впередъ и забрали у нашихъ, ъхавшихъ въ Преображенку, 19 воловъ съ телъгами. Это только доказываеть, что противникь не дремлеть и приходится следить за нимь зорко.

Послт в всвъх разсказовъ въ Симферополт, попавъ сюда, удивляещься только одному. Въдь этотъ районъ перешейка крайне важенъ для обороны Крыма, почему же эдкъс такъ мало силъ? Почему тылъ не дастъ больше полей? Тамъ въдь штабовъ разныхъ несуществующихъ полковъ до чорта. Собрали бы вею эту компанію и отправили бы сюда на пополненіе въ нашъ 1-ый Симферопольскій Офицерскій полкъ. Увъренъ, что набралось бы сразу нъсколько тысячъ вполнт годимъхъ бойцовъ, что уже дастъ наъ себя хорошую силу. Но нъть, на такую реформу мало надежды Сначала Европейская, а ватъмъ гражданская война еще мало научила русское высшее начальство, и не върится миъ, что бы всъ эти тыломые офицеры покинули бы свои насиженныя мъста. Патріотизма у такихъ людей инкакого, только единственно это свой шкурный вопросъ.

Что касается нашего положенія въ Перекопъ, то мы постепенію оживляемся и приспособляемся. Нашли себъ своего рода Перекопскую «Чашку Чая», чайную десятого разряда съ кривымъ билліардомъ, гдѣ и проводимъ весь день. Кромѣ этого еувеселительнаго» заведенія, Перекопъ еще богать одной чебуречней, которую держить какой-то Крымскій армянинь, гдѣ за 8 руб. можно получить прекрасныхъ, горячихъ чебурекъ. Сегодня въ нашъ полкъ прибыло одно небольшое пополненіе изъ Феодосій, 17 человъть и итсколько человъть были откомандированы въ нашу команду. Затѣмъ, у нашего командира полка начальсь нелады съ начальникомъ мѣстнаго отряда, тоже полковникомъ. Нашъ не хочетъ признать его верховенство, выду своего старшинства въ годахъ и количества людей части, а тотъ его, выилу продолжительности своей службы на фронтъ. Ввиду веего этого, полковникъ Муриловъ, шлетъ теперь прошена за прошеніемъ къ Начальству, съ просьбой прислать сюда хоть какого нибудь генерала, дабы опъ быть какъ бы общимъ начальствомъ. Интересно, чѣмъ это все кончится. Адъютантъ шт.-кап. А. выѣхаль сегодия въ Джанкой, гъб будеть возбуждата этотъ вопуската тотъ сопускать тотъ вопуската тотъ вопуската тотъ вопуската тотъ вопуската тотъ сопуска тъ джанкой, гъб будеть возбуждата тотъ вопуската то

20 марта

Погода опять ухудшается, пошла слякоть. Сегодня наша развъдка съ утра уъхала въ имъніе Преображенку и пріъхала обратно въ восхищеніи. Ввиду этого уже завтра съ утра вся наша команда, а также 5-ая рота перебирается туда. Сегодня передавали, что безслъдно пропади 1 артиллеристь офицерь и вольноопредъляющійся. Они оба вы вхали верхомъ впередъ и навърное попали въ руки большевистскимъ разъвздамъ. Пропаль также и управляющій Преображенки. Но къ вечеру последній вернулся обратно невредимымъ, такъ что возникаетъ подоаръніе, ужъ не играетъ ли онъ «нашимъ и вашимъ». За нимъ установили негласный надзоръ. Сегодняшиля въсти съ фронта не лучше вчерашнихъ. Въ Мелитопольскомъ районъ, всъ наши силы куда-то растаяли, и задерживаетъ наступление генералъ Шиллингъ только съ помощью 1-го батальона нашего полка и пебольшой горсти другихъ войскъ. Особенно плохо показали себя гвардейцы, которые «драпану ии» скоръй всъхъ. Гвардейцы, это 1-ый Сводно-Гвардейскій полкъ съ батальонами, посящими название старыхъ гвардейскихъ — Преображенскаго, Семеновскаго и т. д. полковъ. Люди въ немъ, за исключениемъ иъкоторыхъ офицеровъ, самаго разнообразнаго пошиба никогда не бывшіе гвардейцами, и конечно ввиду этого далеко не первоклассны.

Къ вечеру уже передавали, что наши кониме разъѣзды, въ 7-ми верстахъ отъ Преображении, натинулись на большевиковъ, послѣ чего произошла короткая перестрѣлка. Такъ что держись. Видио, скоро будетъ горячо и у насъ. Вѣдь противкикъ почти совсѣмъ у Сиваша.

21 марта

Съ самаго утра мы сегодня двинулись изъ Перекопа въ имѣніе Преображенку и сразу же попали въ дъло. Въ общемъ началось оно такъ. Посът 7-верстнаго перехода изъ Перекопа по солоччаковымъ полямъ, мы къ часу дня прибыли въ Преображенку. Какъ разъ при нашемъ прибыти сбиралась одна экспедиція на болшевиковъ. Весь дворъ барскаго доча былъ заполненъ всадниками, что необыкновенно напоминало миз про прочитанные романы о конбояхъ, готовищихся къ налету на краснокожихъ. Мы рѣшили присоединиться, наскоро пообърали, зарядили наши Винчестора и ай-да въ путь. Весто насъ было-челотъткъ 18, такъ назывлемато, Сивценнаго отряда, 12 человъткъ насъ развъдчиковъ и 25 каналеристовъ. Размѣстинись въ 6 подводахъ, мы тропулись въ путь и скоро потеряли Преображенку изъ виду. Пужно было пробхать верстъ 8 по голой солончаковой мѣстности, послѣ чего въдани показался небольшой хуторокъ. Этотъ хуторъ Симона

какъ разъ и была наша цъль, въ немъ находились красные. Его нужно было окружить, и, если можно, всъхъ засъвшихъ перестрълять. Какъ было извъстно, командовалъ большевиками нъкто Таранъ, бывшій царскій офицеръ, а теперь «Начальникъ карательной экспедицін противъ білогвардейцевъ», человінь, по словамъ очевидцевъ, отчаянный. Итакъ подъехали къ этому хутору на разстояніи 2-хъ версть, все слезли съ повозокъ и пошли дальше уже пъшкомъ. Справа наша конница, которая спъшилась, въ центръ мы, а слъва такъ называемые священники или крестики, какъ ихъ звали за бълые кресты на рукавахъ. Началась перестрълка. У хутора появились темныя фигуры непріятеля, крывшія по нась быглымь огнемь. Пройдя сь версту, мы залегли и стали отвычать. Открыли огонь также и наши пулеметы. Съ характернымъ свистомъ неслись намъ навстръчу пули противника и врывались вправо и влъво въ землю. Но ничего. Опять мы подиялись и пошли дальше впередъ. Я лично ръдко открывалъ огонь, такъ какъ изъ-за далекаго разстоянія трудно было попасть. Наступило время наш й конницъ садиться на коней и заъзжать справа и слъва, дабы зайти непріятелю въ тыль. Но большевики этого ръшили не выжидать и начали удирать. Стръльба съ ихъ стороны стихла, видно было, какъ они бъжали къ дому, послъ чего за хуторомъ замелькали кони, повозки, — и только мы ихъ и видъли. Не довъряясь сначала всъмъ этимъ фокусамъ и опасаясь засады, мы продолжали идти дальше все тымь же ровнымь шагомь. Межь тымь конница наша успъла обскакать хуторъ; изъ одного окна ей начали махать бълымъ флажкомъ. Они подъткали ближе и увидъли, что это махаютъ жители хутора. Противникъ окончательно удралъ. Въ полъ-верстъ, не доходя до хутора, мы наткнулись на трупъ одного большевика (онъ лежалъ какъ разъ противъ меня, такъ что можетъ быть пуля, сдълавшая ему «дагаиз», была моя). Пуля угодила ему въ затылокъ, во время бъгства, и вышла на лбу навылетъ. Потомъ въ сараъ хутора былъ найденъ еще одинъ убитый. Оказывается, по словамъ хуторянъ, большевиковъ было человъкъ 75. Но они струсили, такъ какъ если бы они упорно держались, могли бы при своемъ количествъ держаться часами и постепенно перестрълять насъ всъхъ. Съ нашей стороны мы понесли тоже одну потерю. У Священниковъ былъ убить одинь вольноопредъляющійся, еще гимназисть, 3 недьли тому назадь записавшійся въ Добровольческую Армію. Отдохнувъ немного, мы выгнали изъ хутора всъхъ находящихся тамъ лошадей, штукъ 100, не менъе, и съвъ на подводы, покатили обратно въ Преображенку, куда верпулись уже въ темнотъ здорово уставшими послъ перваго знакомства съ врагомъ.

# 22 марта

Послъ вчеращней стычки спаль всю ночь плохо. Сонъ съ меня какъ-то шелъ, и я долго еще лежалъ съ открытыми глазами. На утро всталъ въ 8 часовъ и пошелъ бродить по экономіи. Ну и имъніе! Посреди всей этой голой солончаковой степи, оно выдъляєтся прямо, какъ оазисъ. Вдобавокъ образцовое устройство, масса каменныхъ службъ, домовъповсюду проведено электричество. Въ центръ экономіи, подль большого парка съ разнаго рода фонтанами и гротами, возвышаются два шикарныхъ въ германскомъ средневъковомъ стилъ зданія съ башнями, открывающими далекій видъ въ степь. Одинъ изъ нихъ барскій, а другой для гостей съ массой компатъ. Въ послъднемъ зданіи размъстили 5-ую роту, въ первое же пикого, такъ какъ послъ того, какъ и которое время тому навадъ «священники» украли изъ него двъ драгоцънныя картины, входъ постороннимъ воспрещенъ. Мы сами развъдчики размъстились въ конторъ, въ небольшомъ домикъ, и запимаемъ здъсь 2 комнаты. Вдобавокъ и кормятъ же здъсь, — одно объядение! Утромъ въ 8 ч. кофе, холодная закуска изъ баранины, въ 12 объдъ — жирный боршъ и баранина съ голубцами, а въ 7 часовъ вечера ужинъ и опять паъ 2-хъ блюдъ. И все это ровно за 5 рублей. Недурно! Мы очень довольны и даже изъ-за этого думаемъ держаться въ экономіи до послѣдняго.

Сегодня все спокойно. Утромъ ходили всей командой за 6 верстъ впередъ, за съномъ, почти до деревни Каирки, но никакого противника не встрътили. Вчера мы получили въ команду пулеметъ Lewis, прелестную штучку, большую подмогу въ дълъ. Пока отдажаемъ, такъ какъ на ночь навърно миъ придется цити въ заставу.

#### Бой подъ Преображенкой

23 марта. 10 часовъ утра

Вчера вечеромъ было получено свъдъніе, что въ селеніяхъ Коланчакъ, Чаплинкъ и Чакракъ замъчено большое скопление большевистскихъ силъ. Стало всъмъ ясно, что приближается ръшительная для Крыма минута, и вставалъ единственный вопросъ, только бы сдержать п не впустить врага. Ввиду этихъ свъдъній сюда въ Преображенку ръшили двинуть изъ Перекопа полъ 6-ой роты подъ командой самого батальониаго командира капитана Гаттенбергера. Другая же полу-рота должна была быть направлена въ какое-то другое мъсто. Кромъ того передавали, что въ Джанкой ужъ прибылъ нашъ 1-ый батальонъ, а въ Воейку Крымскій копный полкъ. Если дъйствительно все это явится во время, то для насъ это будетъ большой подмогой. Ввиду критическаго положенія, намъ развъдчикамъ врученъ теперь тоже одинъ сторожевой постъ, передъ имъніемъ, у прудка по дорогъ на Чаплинку и Каланчакъ. Постъ очень отвътственный, такъ какъ скорти всего отсюда можно было ожидать появленія красныхъ. Въ эту ночь пришлось и миъ дежурить, вдобавокъ въ паршивое время, съ 1 часу ночи до разсвъта. Со мной находились еще два офицера и пулеметь Lewis. Была ужасивищая темь, и завываль сильный вътеръ, что вмъстъ дълало совсъмъ невозможнымъ что-либо видъть или слышать. Пулеметь мы разставили сбоку на дорогь, а сами прохаживались около, держа Винчестеры на-готовъ. Было жутко, такъ какъ ежеминутно можно было ожидать появление врага. Но не бъда! Зорко мы напрягали наше зръние въ темноту, слъдя за каждымъ шумомъ и подозрительнымъ шелестомъ. Время тянулось крайне медленно, и если бы не бой часовъ на башиъ барскаго дома, было бы прямо чертовски. Этотъ мелодичный бой хоть даваль намъ знать сколько часовъ еще до разсвъта. Но вотъ ночь стала проходить, начало свътать и насъ пришли смънить.

Слава Богу! Караулъ окончился. Уставшіе мы побрели домой, дабы лечь спать и, какъ слѣдуеть, отдохнуть.

12 часовъ ночи

Проспали мы дома недолго, всего до завтрака, до 9 ч. утра. Потомъ напились кофе и събли обычную холодную баранину, послъ чего я ръшилъ воспользоваться случаемъ и взять ваниу. Здъсь такая была, вдобавокъ съ горячей водой. Налилъ себъ воды, взяль все необходимое бълье и только было хотъль начать раздъваться, какъ вдругъ вбъгають въ наше помъщение бабы и взволнованно вопять, что на горизоптъ какіято цъпи, масса людей, не большевики ли это? Бросивъ все, я выскочилъ на крыльцо и правда со стороны Чаплинки, разсыпавшись цъпью далеко вправо и влъво, наступалъ на Преображенку непріятель. Началась сп'єшка. Моментально были над'єты шинели, патронташи, схвачены винтовки и мы вышли, наружу. Кто-то вытащилъ и Lewis. Между тьиъ была предупреждена и 5-ая рота, видно было, что и у нихъ засуетились. Не ожидая ихъ, мы 10 развъдчиковъ (другіе уъхали раньше въ Перекопъ), двинулись впередъ за прудокъ къ ровку, гдъ и засъли. Небо заволокло и полилъ дождь. Отсюда было ясно видно все, что творится впереди насъ. Большевиковъ было до чорта, минимумъ человъкъ 300, вдобавокъ съ нъкоторымъ числомъ конинцы. Позади этой группы видиълись подъъзжающія на тачанкахъ еще новыя силы. Теперь подошла къ намъ и 5-ая рота и заняла иашъ правый флангъ. Ихъ было всего человъкъ 50, что вмъстъ съ нами состаиляло 60. Ожидаемаго подкръпленія въ видъ половины 6-ой роты, какъ и можно было ожидать, такъ и не прислади. Но дъло станопится интереснымъ. Смотрю опять впередъ. Теперь непріятельскія цъпи видиы еще ясите, но все еще на разстояніи 2-хъ верстъ. Прекрасно видио, какъ муравьино-подобно они двигаются и даже перекликаются. Среди нихъ шныряють всащики, навърное красное начальство. У всъхъ у насъ винтовки уже давно на готовъ, но цъль наша подпустить большевиковъ поближе и затъмъ открыть огонь. Вдругъ «бумъ» и «бахъ»! Что это? Непріятель пустиль въ ходъ свою артиллерію. Пустилъ было спаряда два по правому нашему флангу, а затъмъ перешелъ гвоздить по барскому дому. Рашили мы туть пустить въ ходъ нашъ Lewis, но онъ оказался испорченнымъ (мы до сихъ поръ ни разу не пробовали, такъ какъ получили его всего дия 2 тому назадъ).

Къ чорту его! и кто-то потащилъ его въ тылъ. Дождь межъ тъмъ не перестаетъ лить, и мы уже сидимъ въ липкой грязи. Но объ отходъ никто не помышляетъ, дисциплина насъ спаяла, и мы готовы умереть, но не отойти. Но тутъ случилось нѣчто, что сбило насъ совершенно съ толку. Вдругъ 5-ая рота совершенно неожиданно стала подыматься и уходить въ тылъ. Это что такое? Почему они уходять? Можеть быть, показались и въ тылу красные? Ничего не понимаешь! Но Богъ съ ними! Не смотря на это, всъ 10 человъкъ остаемся на мъстъ въ ожидания противника. А большевики уже на разстояніи 1 версты. «Приготовься, огоны» командуеть шт. кап. А., нашъ глава, и мы даемъ залпъ, затъмъ второй, третій . . . Затъмъ прекращаемъ стръльбу. Патроновъ у насъ не особенно много, такъ что приходится ихъ беречь. Большевистская цель, залегшая было, опять поднялась. Туть мы даемь опять залпь. Пепь ихъ опять ложится; видно, какъ одинъ всадникъ ихъ валится съ лошади. Онъ получилъ свое по заслугамъ. Въ этотъ моментъ вся картина боя у насъ какъ на ладони. Грубо считая, видимъ, что на каждаго изъ насъ развъдчиковъ приходится по 30 человъкъ непріятеля. Центръ ихъ цъпи мы задерживаемъ, но фланги? Они заходятъ и имъютъ явное намъреніе насъ окружить. Положеніе аховое. Но что подълаешь? До выясненія исторіи съ 5-ой ротой нужно держаться. Настроеніе мое крайне жуткое. Ясно сознаешь, что если будешь тутъ долго еще сидъть, твоя гибель неминуема. Но дисциплина и солидарность къ коллегамъ не даютъ права покинуть своего поста. Вдобавокъ стыдишься, — какой позоръ уйти, бросивъ своихъ на произволъ судьбы. Въдь въ эту минуту каждый человъкъ дорогъ. Невольно сую руку въ карманъ брюкъ. Тутъ мой Смитъ-Вессонъ. Решаюсь въ случав гибели выстрълить въ непріятеля всь патроны, а послъдній пустить себь въ високъ. Хорошо знаю, что значить попасть этимъ мародерамъ въ руки. Съ живого шкуру сдерутъ. Смотрю на товарищей справа и слъва. У всъхъ лица серьезныя, но ни у кого нътъ мысли удрать. Всь съ довърјемъ смотрять на шт.-кап. А., въ увъренности, что этотъ понапрасну не погубить ихъ жизнь.

Вдругъ позади насъ голосъ. Оборачиваемся. На опушкъ рощи виденъ всадникъ, нашъ, махающій намъ рукой и кричащій, чтобы мы отходили за имѣніе. Нечего дѣлать. Положение этого требуетъ. Забираемъ послъдние патроны, выжидаемъ удобнаго момента и скоръе назадъ къ дому. Но большевики это сразу замътили и начали обстръливать насъ съ трехъ сторонъ. Но выхода другого не было. Нужно было продолжать отходъ. Я лично еле шелъ, и хотя нап. А. и командовалъ «скоръй в «скоръй в , -- не могъ прибавить шагу. На каждой ногъ у меня висъло по пуду липкой грязи, вдобавокъ я взвалилъ на себя еще ящикъ съ патронами . . . Куда тутъ до скоръй! хорошо еще, что вообще двигался. Прошли мимо нашего жилья, хотъли было зайти и забрать вещи, но чорть съ ними, не до нихъ было и, минуя барскій домъ, углубились въ паркъ. По парку бьеть артиллерія, но это не страшно. Туть мы въ отпосительной безопасности, деревья насъ скрывають отъ взоровъ врага. Но впередъ! Садъ наконецъ за нами, и мы опять въ полъ, но ужъ съ другой стороны Преображенки. Тутъ мы опять увидъли 5-ую роту, она продолжала отступать, держа направленіе на Перекопъ. Разсыпались мы цъпью и пошли за ней. На разстояніи версты отъ Преображенки рота остановилась, залегла и принялась окапываться. Мы подошли къ ней и опять залегли на лъвомъ флангъ. Настроеніе уже чертовское. Со злобой смотримъ на «удравшую» роту. Въ чемъ же дъло? Оказалось, что «сдрефилъ» самъ командиръ роты кап. Ал., по его словамъ, «боясь погубить понапрасну столько людей». Но почему же онъ раньше объ этомъ насъ не предупредилъ? Видъ у него совершенно растерянный, сразу было видно, что человъкъ совершенно обалдълъ и не знаетъ, что предпринять. Онъ даже дошелъ до того, что сталъ спрашивать совътовъ у своей роты. И такому даютъ командовать ротой! Но ужъ ничего не подълаешь. Всъ мы залегли и ждемъ, что будетъ дальше. Большевики, повидимому, еще не совсъмъ заняли имъніе, такъ какъ на окрайнъ ихъ еще не видно. Передають, что изъ Перекопа выслано покръпленіе. Видно, хотять взять обратно Преображенку, что куда труднъе, чъмъ держать ее. Но вотъ они, — наши враги. Они выходятъ изъ селенія и двигаются въ нашу сторопу. Даемъ общій залпъ, и они ложатся. Но такъ лежать тоже не дъло, нужно это нибудь предпринять. Тогда мы развъдчики ръшаемся

на слѣдующее. Подымаемся и съ пѣніемъ Добровольческой пѣсни «Маршъ впередъ, друзья, въ походъ . ..» идемъ на противника. Красные моментально открывають по насъ огонь, но счастье съ нами, и пули жужжатъ мимо, никого не задъвал. Замѣтивъ влѣво непріятельскую кавалерію, становимся плотнѣе, одъваемъ на ружья штыки и сами открываемъ огонь. Отъ такой встрѣчи ихъ кавалерія поспѣшно ретируется. Но что это опять такое? Оглянувшись назадъ, видимъ, что 5-ая рота подымается на вмѣсто поддержки насъ, продолжаеть отходъ въ тылъ. Теперь наше предпріятіе взять Преображенку общей атакой безцѣльно. Поворачиваемъ и идемъ не спѣша роть вслѣдъ. Интересно отмѣтить, что отходимъ мы во весь ростъи, какой смѣхъ подымается на того, кто начинаетъ сгибаться или «кланяться» пулямъ.

Теперь мы уже въ 2-хъ верстахъ отъ Преображенки, вдобавокъ въ котловинъ, откуда крайне плохо видеиъ непріятель. Но кап. Ал. отчего-то останавливаетъ тутъ 5-ую роту. Нашъ кап. Ан. идетъ къ нему, но скоро возвращается, не добившись ничего. Отъ нечего дълать ложимся тоже и, повернувшись лицомъ къ солнцу (дождь пересталь), отдыхаемъ. Уже 2 часа дня, и становится прохладно. Наконецъ-то показывается по дорогъ отъ Перекопа наше долгожданное подкръпленіе. Оно движется на подводахъ вправо, видимо намъреваясь заъхать краснымъ справа въ тылъ. Но большевики все это хорошо видять и открывають по нимь артиллерійскій огонь. Вь это время выбхала изъ Перекопа и наша артиллерія (но Боже мой, какъ поздно) и принимается громить большевиковъ. Но лично намъ въ такомъ положении оставаться нельзя. Намъ въдь совершенно не видно, что творится влѣво. Лѣвѣе видны двѣ сопки-кургана. Идемъ къ нимъ. Тутъ мъстность становится выше, и мы для противника появляемся все болъе и болье на виду. Сразу же съ ихъ стороны заработалъ пулеметъ. Но плевать на это! То ложась, то опять подымаясь, мы продолжаемъ нашъ путь. Еще немножко и мы сидимъ за курганами. Ложимся и чувствуемъ себя на седьмомъ небъ, въ полной безопасности. Отсюда хорошо видно, что творится и вправо. Видно, какъ наше подкрѣпленіе подходитъ все ближе и ближе и, наконецъ, вливается на правый флангъ 5-ой роты. Какъ красиво отсюда! Впереди насъ, какъ оазисъ, Преображенка, сзади бѣлая башня Перекопской церкви, вправо далеко Спвашъ, а влъво совсъмъ около, такъ называемый, Приморскій Садъ и Черное море.

Вдругъ наше вниманіе привлекаетъ такая картина. Отъ Сада въ нашу сторону движется группа людей и 2 верблюда. Оказывается, что это наша лѣвая застава, сидѣвшая было въ Приморскомъ Сапу, теперь притациила намъ на помощь пулеметъ. Беремъ его на курганъ и открываемъ бъглый огонь. Трескъ стоитъ ужасный, мы еле разбираемъ свои слова, но верблюды на все это нуль вниманія. Они спокойно стоятъ, что-то жуютъ и, не смотря на свисть пуль, блаженно смотрять черезъ Преображенку въ направленіи своей родной Асканіи-Новы. Начинаеть темп'єть. Передъ почью р'єщаемся еще на послъднее. Подымаемся всъ 15 (къ намъ присоединились изкоторые изъ 5-ой роты) и идемъ влъво въ обходъ Преображенки. Мы увърены, что въ центръ жметъ 5-ая рота и справа вабираетъ наше подкръпление. Но для успокоения совъсти всетаки шлемъ двухъ къ ротамъ узнать, въ чемъ дъло. Вообще нужно сказать, что связь у насъ была поставлена отвратительно. Но ужъ вечеръ, трудно что различать, мы останавливаемся и до возвращенія гонцовъ возвращаємся на курганы, откуда не перестаетъ для поддержки шпарить нашъ пулеметъ. Но вотъ возвращаются посланные для связи и передаютъ, что вся 5-ая рота въ поливишемъ безпорянкъ отхопитъ, даже не забирая раненыхъ. Какой стыдъ и срамъ! Подымаемся и мы и слъдуемъ имъ вслъдъ. Настала ночь. Въ темноть один мы держимъ путь на Переконъ. Изъ за темноты еле видимъ дорогу, поминутно вязнемъ въ грязи и натыкаемся на ямы. Но вотъ мы доползли до цъли. Спо койно мы входимъ въ Перекопъ, никто насъ не окликаетъ (а въдь также на мъстъ насъ могли зайти и красные) и расходимся по халупамъ. Мы злы, по не унываемъ. Бой проигранъ, вещи пропали, но мы надъемся на лучшее и скорый реваншъ.

Фронтовая жизнь въ Перекопъ

24 марта

Всю почь спали, какъ убитые. На утро стали перебираться на новое мѣсто жительства — на почту, гдѣ и размѣстились. Перекопъ теперь, что касается мирнаго населенія,

окончательно вымеръ. Все удрало, включая чебурешию и «Чашку Чая». Ефгство жителей носило такой характеръ, что они даже оставляли куръ и поросять, которыхъ мы аа то теперь ловили и жаряли. Такова ужъ война! Узнали сегодия ифкоторыя подробности о 5-ой ротъ. Въ ней оказались убитыми подполковникъ Севрюковъ (ялтинецъ) и прап. Шапаръ-Головинецъ. Послъдий быль, върибе сказать, раненъ въ руку и ногу и оставленъ на полъ, но что онъ пропаль, это неоспоримо. Жаль очень этихъ подей. Я ихъ хорошо зналъ, а съ подполковникомъ Севрюковымъ не разъ сидълъ за стаканомъ кофе въ Симферопольской «Чашкъ Чая». Онъ былъ человъкъ прекрасной души и ръдкой доброты.

25 марта

Съ угра уже на ногахъ. Приходится много бъгать, исполняя разныя порученія. Послъ объда вытеть съ командиромъ полка въ видъ эскорта ходили впередъ къ курганчику 7,1. Здъсь выстроилась батарея, въ которой служилъ Миша Доброволецъ и вообще все ялтинцы, и ръдкимъ огнемъ стръпяла по району противника. Большевики сегодия не двигались, видно отдыхали после вчеращилъх вапряженій. Идъ обратно, командиръ полка началъ дълиться съ нами своими взглядами на булущее Его цъль предпринять на дияхъ контръ-паступленіе и, окруживъ Преображенку со всъхъ сторонъ, забрать ес со всъмъ красимъм гаривзономъ. Но увидимъ!

Сегодня наконець-то прибыль къ намъ весь 1-ый батальонъ нашего полка подъ командой кап. Орлова. Такимъ образомъ въ Перекопъ собрались теперь 1, 2 3, 4, 5 и 6 роты.

26 марта

Живемъ все по старому. Погода все еще холодная и дуетъ въчно холодный вътеръ. Со стороны большевиковъ пока все тихо.

27 марта

Сегодня къ вечеру должна была начаться операція по взятію обратно Преображенки. Ввиду этого я и еще одинъ, поручикъ Курсинъ, уже съ угра направились по валу на короть, къ самому берегу Чернаго моря, а оттуда 11-, версты впередъ на такъ называемую кашару (овчарню), на нашу лѣвую передовую заставу. Отсюда до Приморскаго Сада, до большевистской правой заставы не болѣе 11-/, версты и все видно, какъ на ладони съ крыши одного път сараевъ мы наблюдали противника. Насмоттръвшись, мы слѣзли и пошли въ избу, гдѣ грѣлась застава. Публика эта (1-ый батальонъ, въ которомъ много мобилизованныхъ солдатъ) все больше спала и какъ будто совершенно пилиферентно смотръва на происходящее кругомъ. Неуютно среди нихъ чувствовали себя навърное офицеры; вѣдь положиться на такую роту было трудио.

Въ 1 часъ дня противникъ вдругъ началъ производить развѣдку, приблизился къ нашей кашарѣ и принялск нее обстрѣливать. Моментально наша застана вытапила пульеты и принялась красимъм отвѣчать. Тѣмъ, видно, ото падоѣло, и о ни поситыно ретпровались. Къ 3 часамъ дня я съ Курсинымъ пошли обратно на кордопъ, гдѣ стали ожидать нашу команду. Въ кордопѣ какъ разъ помѣщалась команда телефонистовъ, богат угостившая насъ саломъ, хлѣбомъ и чаемъ. Сюда же на автомобилѣ явился какой-го французскій офицеръ, заявившій намъ, что черезъ недѣлю намъ пришлютъ подкрѣпленіе въ видѣ зуавовъ. Но миѣ все это что-то не вѣрится; до сихъ поръ реальной помощсовониковъ мы еще не видѣли. Къ 5 часамъ прибыла и наша команда и объявила намъ, что наступленіе на сегодня отмѣнено; мы всѣ двинулись обратно домой на Перекопъ. Въ это время артиллерія припялась производить пристрѣлку и мы всю дорогу обратно любовались озазывами надъ Песебраженкой.

28 марта

Весь день съ самого утра льетъ дождъ. На улицъ непролазная грязь и сырость. Сегодня возвратилась изъ Армянска удравшая было туда чебурешия и открыма свов ваведение съ билліардомъ. Оть скуки, не смотря на дождь, пошель гулять и забрелъ въ билліардиую. Туть унъ сидъли всё наши и съ остервенбијемъ катали шары. Я лично заказалъ себё чебурекъ и принялся ихъ уплетать. Съёлъ бы больше, такъ какъ они чудесные, пастоящіе крымскіе, но мало денегъ, не хватаетъ. Со стороны противника и сегодия тихо, тоже и съ нашей. Но къ намъ сюда все болбе и болбе прибываетъ артиллеріи. Такъ на Переконт теперь ужъ столить 16 орудій. Ничего, придять время и мы покажемъ большевикамъ. Скоръй бы только пришло это время. Въ общемъ настроеніе наше все болбе подмаается. Не мало тому помогають и слуки объ успъкахъ здинрала Колчака. Вёдь взяль уже Уфу и претъ прямо на Самару. Между прочимъ, витерссенъ здъшній валъ. Построенъ онъ, какъ говорять, очень давно, еще татарами и представляеть изъ себя еще теперь поистинъ шикарное сооруженіе. Слува отъ Чернаго моря онъ тянется черезъ городъ Перекопъ на разстояціи 8 верстъ до самого Сиваша. И если бы его удалось только укръпить, онъ быль бы неприступной крѣпостью. Кое-гдѣ на немъ в вырыты оконы, но они стары и часто заваливаются.

30 марта

Сегодия получены крайне интересныя свѣдѣнія. Сообщають, что сюда идуть греки намъ на помощь и что 200 человъкъ ихъ уже прослѣдовали изъ Севастополя на Чангаръ. Слава Богу Только бы помощь не закончилась этими друмя стами грековъ

31 марта

Только въ 6 часовъ утра легли спать изъ за ночной прогулки, какъвдругъчерезъ часъ, т. е. въ 7 часовъ — вставай. Противникъ обстрѣливаетъ изъ аргиллеріи городъ и мѣтитъ въ колокольно. Такъ какъ послѣдняя подлѣ насъ (зданія почты), то снаряды ложатся очень и очень близко. Одѣлись и пошли въ окопы (еще старые, вырытые при наступленіи германцевъ большевиками). Тамъ пересидѣли эту стрѣльбу, а затѣмъ вернулись обратно. Въ общемъ противникъ выпустиль съ полостни снарядовъ по городу и снарядовъ 25 по кордону, повидимому, съ цѣлью пристрѣлки.

Не обощлось и безъ непріятностей. Одинъ снарядь угодиль въ окоть, гдѣ сидѣла 5-ая рота, причемь быль одинъ вольноопредѣляющійся тяжело раненъ въ голову, а трое контумены. Наша артиллерія вскорѣ принялась отвѣчать и заставила красныхъ замолчать. Въ боевомъ отношеніи становится все жарче, и чувствуещь, что подходить страдная пора. Скоро наиѣрное весь нашъ польте пойдеть брать обратно Преображенку, ожидають только прибытія изъ Севастополя 3-яго батальона. А нашей артиллеріи навозится сюда все больше и больше. Теперь за и впереди вала стоить уже орудій 25. Былъ бы только духъ, чего къ крайнему сожалѣнію не у всѣхъ есть. Большинство смотрить на себя, какъ на обреченныхъ, не думая о будущей Россіи въ случать побъды. Есть даже не мало дезертировъ-офицеровъ. Они вдругь уходятъ и только ихъ видѣли. Такъ, напримѣръ, въ нашей командѣ уже 24 часа не видно пран. Ж., нашего артиста. Гдѣ онъ? Скорѣй всего полнымъ ходомъ по дорогѣ въ Джанкой и домой.

1 апрѣля

Все еще въ старомъ положеніи. Съ утра всталъ и шатался по Перекопу. Становится все болѣе и болѣе скучно. Все жду и не дождусь того момента, когда наконецъ-то начнется рѣшительное наступленіе на всѣхъ противобольшевистскихъ фронтахъ. А когда нибудь это будетъ!

Межь тых врагь продолжаеть ежедненно бомбардировать городь, мётнтъ то изпорыму, то из церковь, то по батареми». Но къ свисту такихъ спарядовъ (3-хъ и 4-1/2, дюйма) до того привикаень, что преспокойно сиднив на солимникъ передъ домомъ и съ интересомъ разсматриваень разрымы. Про наше предполагаемое наступленіе опить отчето-то инчего не слышно. Почему такъ тянутъ? Наши телефонисты включено пить проводъ въ старый правительственный, на столбахъ тянущийся плоль шоссе отъ Перекопа на Преображенку и далфе. И такъ какъ красные пользуются послъднимъ, то наши подслушиваютъ ихъ разговоры. Такъ, напримъръ, в чера большевики говорили, что постараются обойти и забрать въ плънъ всю нашу правую заставу на гати у Сиваша и что имъютъ пвердое намъреніе разбить Перекопскую колокольню и тюрьму, гдъ, кака они увърены, у насъ сидятъ артиллерійскіе наблюдатели (послъднее совершенно правильно). Погода теперь опять улучшилась, и весь день сътитъ яркое солице. Но на душть далеко не такъ весело. Все чаще подумываешь о Москвъ, о родномъ домъ и гадаешь о томъ времени, когда опять будешь имъть счастье увидъть всъхъ родныхъ. Только бы дожить по этого момента!

2 апрѣля

Слова бомбардировка Перекопа. Это подъ конецъ прямо дѣйствуетъ на нервы. Обстръдивался опять весь городъ, причемъ попаданія самыя разнообразныя. Изъ за того, что почта стояла уже черезъ-чуръ въ сферт огия, пасъ команду развѣдчиновъ перевели въ новый домикъ на рыпочной площади. Здѣсь все-таки тише, хотя не безопасно. Такъ, напримъръ, одинъ спарядъ упалъ сегодня въ З-хъ саженяхъ отъ нашего дома, выбилъ всѣ стекла, но никого пе задътъ. Ваводъ 1-ой роты опять отведенъ обрачно изъ Приморскаго Сада, и застава продолжаетъ занимать кашару. Вечеромъ пошли опять на развѣдк. у въ Садъ и узанали, что тамъ большевиковъ и теперь нѣтъ. Затѣмъ остались ночевать на кашаръ, такъ какъ завтра съ утра предполагается наше наступленіе.

#### Сраженіе за Перекопъ

апрѣля

Всю ночь сидъли на кашаръ. До 12 часовъ ожидали приказа о выступленіи, но его все нътъ и нътъ. Въ чемъ же дъло? Вдругъ въ 1 часъ ночи по телефону новое распоряжение: въ вилу плохой погоды наступление отмъняется. Что за чортъ! Въдь погода ужъ совсъмъ не такая плохая, правда, накрапываетъ маленькій дождикъ, но это въдь пустяки, незамътнъе будетъ идти. Посидъли на кашаръ еще часа 2 и пошли домой. Снаружи темь отчаянная, ни зги не видно. Идемъ медленно, но чувствуемъ, что здорово крутимъ. По временамъ начинаетъ гремъть большевистская артиллерія. Что-то ей сегодня не спится. Но вотъ начинаетъ свътать. Осматриваемся. Перекопъ уже недалеко. Идемъ быстръе. Но что это? Большевистская артиллерія усиливаетъ свой огонь. Бьетъ прямо по городу. Неужели опи предупреждены о нашемъ готовившемся наступленін и, можеть быть, ръшили дъйствовать сами. Но увидимъ. Идемъ дальше. Вотъ мы и на линіи тюрьмы. Непріятельскіе снаряды со свистомъ несутся черезъ наши головы и съ ревомъ рвутся то около тюрьмы, то въ городъ. Стало ужъ совстмъ свътло. Начинають отвъчать и наши орудія. Медленно, не спъша, мы перепрыгиваемъ окопы и плетемся къ себъ на квартиру. По дорогъ встръчаемъ прап. М., который испугано. вытаращивъ на насъ глаза, кричитъ: «Куда вы? Да у васъ какъ разъ ложатся снаряды!» Но мы его не слушаемъ и скоро дома. Слава Богу! Нашъ домикъ цълъ. Располагаемся и только садимся закусывать, какъ приносять приказание отъ командира полка немедленно идти къ нему на Пулеметную горку. Приходится бросать все и идти. Передъ домомъ выстраиваемся и идемъ. Межъ тъмъ снаряды рвутся по прежнему. Мы шагаемъ поминутио черезъ свъжія воронки, но на счастье насъ ничто не трогаетъ. Выходимъ за городъ и сейчасъ же натыкаемся на Пулеметную горку. Тутъ уже собралось все начальство, полковникъ Мурило, капитанъ Гаттенбергеръ и капитанъ Орловъ. Командиръ полка поздоровался съ нами и началъ разспрашивать насъ о почной экспедиціи. Узнавъ, что мы здорово устали, онъ приказалъ намъ идти опять обратно и отдыхать. Мы пошли. Но вышла прежняя исторія. Не успъли мы еще позавтракать, а я даже отръзать себъ кусокъ хлъба и сала, какъ прибъжалъ солдатъ отъ командира полка съ новымъ распоряжениемъ: «скоръй, скоръй, на Пулеметную горку.» Засунувъ на этотъ разъ себъ завтракъ въ карманы, бросились опять туда. Тутъ мы узнали, что большевики наступають, и получили приказаніе идти и занять высоту 7,1. Пошли. Прошли хуторь, гдъ ловили куръ и поросятъ. Наткнулись здъсь на уйму воронокъ. Видно, здорово

сюда садилъ. Прошли мимо и дальше. Спустились въ ложбину, затъмъ начали подыматься къ колмамъ. Разсыпались цъпью и пошли быстръе. Теперь большевики насъ замътили и пошли стрълять. Мы бросились впередъ бъгомъ и черезъ минуту были на высотахъ 7.1. Послъдніе два небольшихъ курганчика, но очень удобныхъ для отраженія атакъ. На ходинкахъ околчики, въ которые мы и засъди. Въ нихъ справа мы наткиулись на взводъ 3-ей роты съ пулеметомъ. Началась ярая перестрълка. Большевистская цъпь была въ разстоянии 1000 шаговъ и медленно двигалась въ нашу сторону. Мы усилили огонь, тё съ своей стороны тоже. Но намъ было лучше, мы сидъли въ окопахъ, а они шли по чистому полю. Справа кто-то вскрикнулъ. Оказалось, что ранило поручика В. (стараго ялтинда), но легко — на вылетъ, пробивъ только кожу шеи. Но вотъ врагъ не выдержаль нашего огня и принялся ст содить. Заработаль нашь пулеметь, до сихь поръ молчавшій въ ожиданін подхода противника, красные бросились бъжать и скоро скрылись въ ложбинъ. Атака была отбита. Мы съ радостью вздохнули. Съ нашихъ холмиковъ хорошо было видно, какъ большевики отходять и справа отъ нашей 1-ой заставы, отъ гати. Они кучками бъжали черезъ гать, затъмъ по полю на деревию Чакракъ. За все это время наша артиллерія отчего-то молчала, только теперь принялась за работу. Да и то крайне неувъренно, такъ что часть снарядовъ падала и на насъ. Откровенно говоря, большевистская артиллерія стръляла куда болье во время и мътче.

По телефону пришло распоряжение развъдчикамъ оставить высоту 7.1 и идти обратно. Очень пріятно. Встали и пошли. Были въ полной ув'єренности, что на сегодня бой окончился и оттого шли въ побъдно-радостномъ настроении. Прошли опять хуторъ и мимо церкви, все еще стоявшей, прямо домой. Проходя мимо почты, могли лицезръть страши ую картину. Тотъ домикъ, въ которомъ мы еще дней 5 тому назадъ жили, оказался совершению разрушеннымъ. Въ него, какъ разъ въ ту комнату, гдъ мы помъщались, попалъ снарядъ и произвелъ необыкновенныя опустошенія. Были выбиты окна, стъны и разворочена крыша. Можно было себъ представить, что стало бы съ нами, если бы тамъ тогда помъщались. Пошли дальше. Дома оказалось все по старому. Около въ околодкъ наткнулись на трупъ убитаго на кашаръ юнкера и на взятаго въ плънъ раненаго большевика. Обоихъ привезли съ 4-ой заставы, гдъ наши подъ конецъ на разстоянии 10 шаговъ переходили въ контръ-атаку и забрали большевистскій пулеметь. Посмотръли на убитаго, на плънника, котораго перевязывала теперь сестра милосердія, и пошли къ себъ отдыхать. Но отдыхать пришлось и на этотъ разъ не долго, какъ прибъжалъ отъ командира полка поручикъ Г. (нашъ теперешній начальникъ команды), и приказалъ собираться, запрягать лошадей и бхать за валь. Моментально собрались, уложили вещи и пошли. Последнее приказание насъ всехъ немного озадачило, но я лично былъ уверенъ, что мы ъдемъ за валъ изъ-за сильнаго обстръла, такъ какъ въ нашъ домикъ ежеминутно могъ попасть снарядъ. Впереди ъхала наша повозка, имъя въ видъ съдока вольноопредъляющагося Ф., еврейчика - нашего командиаго обознаго и писаря, а мы всь шли строемъ сзади. Минули стрълявшую бъглымъ огнемъ нашу артиллерію, затъмъ валъ и отстановились у послъдняго городского домика. Здъсь расположились и стали пить чай. Но пор. Г. что то знаеть, что оть насъ скрываеть. Ни съ того, ни съ сего, онъ впругъ назначаетъ троихъ въ караулъ для наблюдения, притомъ не впередъ, а вправо въ тылъ къ Сивашу. Невольно я предполагаю, ужъ не зашли ли къ намъ красные въ тыль, по этому «гиилому морю». Отправляются туда трое изъ повоприбывшихъ. Но вдругъ наъ города потянулись разные обозы, промчалась галопомъ пулеметная команда, а затъмъ части артиллеріи. Въ чемъ же дъло? Съ нетерпъціемъ мы обступаемъ повозки и ищемъ разъясненія. Наконецъ, узнаемъ, что д'яла плохи, врагъ забрался въ тылъ по Сивашу, и Переконъ оставляется. Никому это не пърится, въдь еще часъ тому назадъ красные были такъ шикарно отбиты. Но къ сожалънію, все оказалось правдой. Врагъ сиова собрался съ силой (2000 человѣкъ) и, получивъ большое подкръпленіе, прорвалъ наше расположение между 3 и 4 заставами. Наши бы и теперь еще держались, но масса убитыхъ и раненыхъ требовали этого отхода. Вотъ тебъ и на! Никакъ не ожидалъ такого конца. Но здрано разсудивъ, нечему тутъ удивляться, такъ какъ трудно защищаться одному противъ тридцати, да еще свъжихъ войскъ.

Смотрю вдоль вала. Влѣво, къ кордону, уже видно, какъ наши рѣдкія цѣпи перса ходять черезъ валъ и медленно отходятъ къ Армиску. Теперь уже смолкла и вся наштартиллерія и потянулась въ тылъ. Это все ватво. Справа же пока все по старому. Наши еще по ту сторону вала. Наша команда рѣшпла не отходить и ожидать 2-й батальонь. Но у меня горько на душѣ. Сколько погибло людей и въ общемъ понапрасну. Такъ сидимъ минуть 10, когда пор. Г. командуетъ евъ цѣпъ». Мы растягиваемся и примыкаемъ къ лѣвому флангу. Въ это время показывается и 2-ой батальонъ и, переваливъ черезъ валъ, примыкаетъ къ нашему правому крылу. Медленно мы продолжаемъ нашъ отходъ. Еще минутъ пятъ и кое-гдѣ на валу уже появляются большевики. Ихъ позиция теперь великолѣпиа и они сразу принимаются за обстрѣль насъ. Но мы на все это нуль винманія, и идемъ какъ на прогулкѣ во всеь рость. Теперь только высказалась бан ераспорядительность высшаго начальства. Связи не было шикакой, и каждая рота, комаида дѣйствовали по своему. Одна рота еще отстрѣливалась, а другая уже была, чорть знаетъ гъъ

Межъ тъмъ мы продолжали нашъ отходъ. Раза три останавливались, ложились, отстрфливались и затъмъ продолжали путь. Противникъ тоже сошелъ съ вала и пошелъ ва нами вслъдъ. Но вотъ мы подошли къ Армянску. Пошли прямо, по главной улицъ. Все тихо, на улицахъ никого. Кое-гдъ только жмутся за углами и видны въ окнахъ испуганныя фигуры и лица женщинъ, дътей. Кое-кто изъ нихъ, забравъ все необходимое и бросивъ все другое на произволъ судьбы, слъдуетъ за нами. Вдругъ «бумъ» и «трахъ». Это красные принялись за обстръль Армянска. Жители испугались, засуетились, забъгали и захлопали дверьми. Вправо виднълись попаданія. Вмъстъ съ пылью въ воздухъ летъли бревна, куски земли и какіе-то осколки. Показался и дымъ. Видно, гдъ то и загорълось. Но мы шли дальше, все тъмъ же шагомъ, какъ будто все это насъ не Прошли все городишко и вышли въ поле. Отчего то тутъ наши цъпи, какъ справа, такъ и слъва стали смыкаться и пошли дальше по шоссе уже походнымъ порядкомъ. Непріятеля еще не было видно, онъ быль за Армянскомъ. На дорогъ наткиулись на два автомобиля. Въ одномъ изъ нихъ съ биноклемъ у глазъ стоялъ въ бълой папахъ самъ генералъ Корвинъ-Круковскій, глава Крымской арміи, и разсматривалъ расположение противника. Миновали автомобиль и опять углубились въ степь. Теперь стали опять свистъть пули. Это врагъ занялъ Армянскъ и принялся за обстрълъ насъ. Видно было, какъ кое-кого изъ нашихъ ранили, но кажется никого не убили. Постепенно начинало темнъть. Былъ 7-ой часъ. Вскоръ стръльба стихла. Врагъ оставиль нась спокойно отходить. Со стороны Сиваша показался нашъ броневикъ «Орленокъ». Съ кряхтъніемъ и пыхтъніемъ онъ ползъ по полю и чуть выползъ на шоссе, какъ испортился. Съ нимъ осталась, для охраны и починки, какая-то рота, всъ остальные же продолжали свой путь. Цъль наша была деревия Юшунь, до которой отъ Армянска было 15 верстъ. Ноги уже отказывались идти, но идти было нужно и мы шли. Раза два останавливались для отдыха, затъмъ вставали и дальше. Была уже ночь, когда мы наконецъ увидъли Соленое озеро. З-й баталіонъ, который только подъ Армянскомъ прибыль на поле битвы, быль оставлень здъсь для несенія караульной службы. другая же часть полка направлена въ Юшунь на отдыхъ. Прошли еще 6 верстъ (ну и безконечными казались оит мить!) и вотъ тогда только увидтьли спасительные огоньки домовъ. Всъ съ облегчениемъ вздохнули. Тяжелый путь былъ оконченъ. Въ деревиъ насъ встрътиль одинъ развъдчикъ, Васька О., посланный ранъе съ повозкой и писаремъ впередъ, и онъ указалъ намъ нашу халупу. Напившись только воды, мы сейчасъ-же вавалились спать.

#### Бой подъ д. Юшунью и мое раненіе

4 апрѣля

Встали довольно поздпо. Постепенно стали приходить въ себя, попилп чайку и вакусили варениками, которые изготовила намъ здъщняя баба. Затъмъ было разсъпись, чтобы отдыхать дальше, какъ въ халупу врывается кто-то и кричить: «Идите скотръты Греки идутъ) Не можетъ бътъ Въб бъжмиъ наружу. Я впереди всъхъ. Выбътаемъ

на улицу, смотримъ вдоль шоссе, и правда, со стороны Джанкоя столбомъ полымается пыль и видивется безконечный рядь повозокь. Ужь издали слышно, какъ они поють. Они приближаются все ближе и ближе и наконецъ галопомъ вътажаютъ въ деревию. Мы сразу узнаемъ въ нихъ союзниковъ. Неужели наконецъ-то союзники ръщили намъ помочь, стоить у всъхъ на умъ. Оть радости что наконепъ-то пришла существенная помощь, я прямо не знаю что дълать. Первый разъ въ жизни у меня такое восторженное чувство. Я чувствую, что на глазахъ у меня навертываются слезы и не могу ничего подълать. До того кажется миъ этотъ моментъ торжественнымъ. «Ура», кричимъ мы, греки, отвъчая намъ, проъзжають дальше. За ними ъдуть еще 50 человъкъ русскихъ войскъ, это Виленскій полкъ въ полномъ составъ. Настроеніе наше сразу мѣняется. Унынія какъ и не бывало. Всъ увърены въ побъдъ и скоромъ взяти обратно Армянска, Перекопа и т. д. Налюбовавшись на все вдоволь, плетемся обратно въ свою хату. Тутъ насъ встръчаетъ поручикъ Г. и велитъ одъваться. Нужно идти на позиціи и посмотръть, что тамъ творится. Къ нашему обратному приходу трое оставшихся (они натерли себъ поги) объщають намь приготовить сытный объдь. Прекрасно! И мы трогаемся бодро въ путь, въ увъренности, что часа черезъ два будемъ обратно. Идетъ насъ человъкъ 10, не болье. По дорогь видимъ еще, какъ греки принялись готовить себъ объдъ, затьмъ оставляемъ деревню и выходимъ въ поле. Скоро выходимъ на бугоръ и равняемся съ покинутымъ постоялымъ дворомъ. Отсюда до насъ ясно доносится пулеметная трескотня. а пременами долетають и снаряды, съ ревомь рвущеся лъвъе шоссе. Видно, что впереди бой разгорълся опять. Теперь часовъ 12 и солнце свътить какъ разъ надъ нами. Идемъ по шоссе. Насъ обгоняеть кавалерія и скачеть впередь. Минуемь вліво какую-то перевушку или хуторъ, теперь мы уже подъ самой позиціей. Здѣсь до насъ долетаютъ и пули. Вдругъ впереди кто-то кричить: «Большевистская кавалерія скачетъ сюда!» Она прорвала наше расположение. Въ этотъ моментъ среди Виленскаго полка, шедшаго впереди насъ, произощло небольшое замъшательство. Не видя еще врага, они бросились въ сторону и, вмъсто того, чтобы идти дальше впередъ, разсыпались въ цъпь, легли и открыли огонь. По кому? Въдь этимъ они могли только побить своихъ, сражающихся еще впереди. Имъ стали кричать, послъ чего только постепенно ихъ огонь прекратился. Вставать же они не вставали, а продолжали лежать. Нечего дълать, впередъ пошла наша команда одна. Стало ясно, что здъсь разыгрывается серьезное дъло и что къ объду мы во всякомъ случав не верцемся. Межъ твмъ, на крикъ о прорывв непріятельской кавалеріи, наша кавалерія разсыпалась, въ свою очередь, лавой и въ карьеръ поскакала навстръчу большевистской. Красивая была это картина. Видно было, какъ сверкая обнаженными шашками, ураганомъ неслись они впередъ, но не доскакавъ до непріятельскихъ позицій, вдругъ повернули и также понеслись обратно, оставляя позади себя убитыхъ и раненыхъ. Они нарвались на сильную большевистскую цъпь, которая открыда по нимъ убійственный пулеметный и ружейный огонь. Оказалось, что ни о какомъ прорывъ непріятельской кавалерін не было и ръчи. Теперь стала видна и наша отходящая цыпь пыхоты. Идя пыхоты на помощь, мы миновали какую то легкую батарею, бившую ураганнымъ огнемъ картечью по напиравшимъ краснымъ. Вскоръ мы поравнялись съ цъпью нашей пъхоты (вдобавокъ очень ръдкой) и присоединились къ ней. Стрълявшая было наша батарея снялась и отъёхала немного назадъ. Мы же залегли и открыли въ свою очередь по краснымъ огонь. Перестрълка была отчаянная, такъ какъ большевики яспо хотъли нагнать на насъ панику. Мы же на это не сдавались. Въ это время Виленцы, позади насъ, встали, зашли влѣво и примкнули къ нашему лѣвому флангу. Одновременно сзади раздался голосъ: «Ребята держись, греки идутъ на помощь». И правда!

Спачала мы увидъли греческаго офицера на коиъ, а затъмъ и всю греческую ротучеловътк въ 150. Бодро они шли впередъ и, увидъвъ насъ, огласили воздухъ громинмъ: «Vivat Russia», въ отвъть на что мы вет разомъ грянули громопое «ура». Не доходя до насъ, греки постепенно, спачала по взводно, затъмъ по отдълению и т. л., прямо какъ на парадъ разсыпались въ цъпь и стали быстро приближаться къ намъ. Теперъ мы ръшили тропуться писредъ и, оставивъ грековъ во второй линіи, съ громкимъ «ура» бросились на врага. Съ радостью я замѣтиль, что у насъ все идеть гладко, какъ слѣва, такъ и справа, вся наша цѣпь не теряеть связи, нѣкоторые даже черезъ-чуръ отъ рвенія забѣтають вперець.

«Ура, ура» неслось по всей линіи и подгоняло насъ не медлить. Большевиковъ. видно, это озадачило и, поднявшись, они вдругъ стали отходить. Мы за ними. Страха не было никакого, какая-то легкость, радость подгоняла меня. Куда дъвалась вся усталость и боль въ ногахъ, я словно летълъ на крыльяхъ. Такъ мы прошли 2 версты. Теперь мы стали подходить къ холмикамъ у Соленаго озера, нашей ночной позиции. Но въ это время, большевики вдругъ получили большое подкръпленіе и стали обходить нашъ лъвый флангъ. На удлиненіе фронта у насъ не хватало людей, и оттого лъвый флангъ, еще не обстръленные Виленцы, начали отходъ. Тамъ отходили, а мы въ центръ, надъясь на что-то, продолжали шагать впередъ. Греки также слъдовали за нами. Не дойдя до холмика шаговъ за 100-150 и видя, что влъво отходъ все продолжается, мы залегли въ цъпь и открыли ружейный огонь. Большевики же, увидя успъхъ своего праваго фланга, опять сорганизовались, залегли тоже въ цёнь за холмики и принялись отвъчать. За холмами появилось нъсколько типовъ и было видно, какъ одинъ изъ нихъ махаль рукой въ сторону своихъ товарищей, зовя ихъ къ себъ на помощь. Сейчасъ-же къ нему начали стекаться другіе большевики, такъ какъ эти 2 холма представляли изъ себя прекрасную оборонительную позицію. Туть мы открыли огонь по прибывающимъ. Я самъ выбралъ себъ одного здоровяка, не спъща шедшаго отъ шоссе, и когда онъ уже быль около самаго холма, выстрелиль. Было видно, какъ мой большевикъ взмахнулъ руками, уронилъ изъ рукъ винтовку и какъ снопъ свалился на землю. Моя пуля угодила въ цъль. Лежа въ цъпи, я иногда посматривалъ въ сторону грековъ. Они какъ разъ встали, сбросили свои ранцы и бъгомъ бросились впередъ. Забъжавъ справа на линію нашей пъпи, они залегли и тоже открыли огонь. Но что-же это влъво? Тамъ нашъ отходъ продолжается все больше и больше, большевики ужъ обстръливаютъ насъ съ фланга. Какая посада! Но теперь появилось новое несчастье. У многихъ вышли патроны, и такъ какъ подвоза не было никакого, они должны были прекратить стръльбу. Одинъ патронташъ я уже раздалъ моимъ сосъдямъ, другой же мнъ былъ нуженъ самому. Я было уже выпустиль поль-патронташа (кром'ь всёхь патроновь, которыми я набиль себъ карманы шинели) и принялся за вторую половину, какъ вдругъ мой сосъдъ влъво, одинъ подпоручикъ изъ новоприбывшихъ, вскрикнулъ. «Въ чемъ дъло?» окрикнулъ я его. «Я раненъ... въ спипу» бросилъ онъ мнѣ въ отвѣтъ, вскочилъ и побѣжалъ назадъ. Я посмотръль ему вслъдъ и только было хотъль приняться опять за стръльбу, какъ вдругъ почувствовалъ ужасный ударъ по лѣвому плечу и . . . рука моя повисла какъ будто ее не было. Тутъ я замътилъ, что я весь въ крови, заливающей всю мою грудь и сбъгающей по патронташамъ внизъ. «Я раненъ», пропеслось у меня въ головъ, «нужно уходить». Но передъ тъмъ я еще сталъ пробовать пальцы проботой руки, думая о возможности въ будущемъ игры на піанино (какая мысль въ этотъ моменть!), и къ рапости зам'втиль, что пальцы пвигаются. «Хорошо, д'вло поправимо», подумаль я и сталь Поднявшись и не выпуская изъ правой руки мою винтовку (я думалъ что позорно оставлять на пол'в оружіе), я скоро поб'ьжаль назадь, «Дзь, дзь», свист'ьли вокругъ меня пули враговъ, желавшихъ видно добить меня окончательно, но я, припомнивъ тутъ военное искусство, принялся бъжать зигзагами и навърно благодаря этому избъжалъ смерти. По дорогъ я миновалъ мъсто, гдъ греки сбросили свои ранцы, и увидълъ двухъ убитыхъ союзниковъ. Они лежали оба рядомъ, видно убитые лежа въ цъпи. Пробъжавъ шаговъ 300, я дальше уже продолжалъ идти, не было больше силъ. Выйдя на шоссе я продолжаль по немь путь. Оть скорой ходьбы отбитая рука болталась какъ палка и причиняла миъ сильпую боль. Но тутъ я только задался вопросомъ, откуда такая масса крови на груди? И почувствоваль, что у меня что-то неладно съ физіономіей. По подбородку сбъгала кровь, и по уже мокрому и красному патронташу сбъгала внизъ по шинели. Рукой я боялся притронуться, она была грязна и могла загрязнить рану. Пришло на помощь солнце, и я посмотръвъ на свою тънь, увидълъ что правая часть моего подбородка разворочена. Это и была рана. Я зашевелиль ртомъ, — движется,

ну и слава Богу. Вотъ наконецъ я и раненъ, думалъ я, шагая по пыльному шоссе, «Я въдь давно мечталъ объ этомъ. Навърно попаду въ госпиталь, Ялту, буду лечиться и нъкоторое время наслаждаться спокойствіемъ». Продолжая идти, я вскоръ наткнулся на двоихъ офицеровъ, которые, видя мой ужасный видъ, взяли отъ меня Винчестръ и помогли миѣ идти. Идя дальше, я раза два оглядывался, интересно было видѣть финалъ боя. Теперь наши уже повсюду отходили, также и греки, а за ними широкими цъпями большевики. При видъ этого миъ стало грустно на душъ, прямо до боли. Но что подълаешь? Прошелъ нашу легкую батарею, она еще стръляла, но уже готовилась къ отходу. Дальше повстръчалъ всадника. Мои офицеры его остановили и посадили къ нему сзади на съдло. Въ такомъ, крайне неудобномъ положении, держась за шею всадника только правой рукой, я продолжаль свой путь, причемь помню, что кровью ужасио измазалъ на спинъ шинель моего возницы. Я искалъ глазами повозки, но нигдъ таковой не было. Куда то вст исчезли. И только протхавъ верхомъ версты 11/2, уже не доъзжая постоялаго двора, насъ обогнали двъ. Объ были наполнены ранеными, и въ одиу изъ пихъ всупули и меня. Въ ней я совершенно неожиданно наткиулся на поручика Г. Онъ быль тоже раненъ, но въ объ ноги и ужасно страдалъ. Всъ раненые всю дорогу стонали, а въ особенности, когда повозка налетала на камни. Отъ быстрой взды все мое тъло тряслось, а лъвое плечо и рука адски болъли. Проъхали постоялый дворъ и скоро въбхали и въ самую Юшунь. По дорогъ стали разспрашивать, гдъ перевязочпый пункть. Долго намъ никто ничего не могъ пояснить, пока мы наконецъ сами, проъхавъ всю деревню, не наткиулись на это заведение. Онъ помъщался въ небольшой избенкъ. Тутъ насъ встрътило цълое столпотворение. Повсюду, по всему двору лежали или умирающіе, или раненые. Со всъхъ угловъ несутся стоны. Всъ лежать прямо на сырой земль и здорово мерзнуть. Туть же вертится какой-то не то докторь, не то фельдшеръ и сестра. Но на такую массу людей ихъ далеко не хватаетъ. Въ избъ въ это время происходять перевязки. Сгрузивъ съ повозки, туда же унесли и Г. Я ткнулся было тоже, но, увидъвъ цълую толпу народа, сейчасъ-же вышелъ. Снаружи сълъ на скамейку и сталъ ждать. Въ это время мимо меня прошелъ какой-то офицеръ, и я его попросилъ меня перевязать. Онъ началь было отговариваться, заявляя что на пунктъ вышли всъ перевязочныя средства (что впрочемъ впослъдствии оказалось правдой), но я далъ ему мой индивидуальный пакеть, и онь принялся за дело. Въ этотъ моментъ я заметилъ вошедшихъ во дворъ О. и К. Я имъ крикнулъ. Они подошли и стали съ жаромъ помогать. Скоро моя голова была забинтована, но на рану въ рукъ бинтовъ не хватило. Новыхъ не было и чтобы хоть чемъ нибуль помочь, друзья мои наложили мить на объ сторовы раненія ваты, а забинтовали простой тряпкой. Теперь я быль готовъ и они бросились въ поискахъ для меня и Г. повозки. Отъ сильной потери крови, я чувствовалъ необыкновенную сонливость, жажду и холодъ. Вскоръ повозка была найдена, меня и Г. посадили внутрь на съно и мы выъхали со двора. Сами же они откуда-то достали себъ верховыхъ коней и поскакали впередъ. Этимъ двумъ друзьямъ я много обязанъ, такъ какъ не будь ихъ, кто бы позаботился о насъ? Выъхали на шоссе и взяли паправленіе на Симферополь. Сзади слышна была перестрѣлка, — это врагъ уже входилъ въ деревию. Невольно я содрогиулся объ участи оставшихся на перевязочномъ пунктъ раненыхъ. Изъ Юнуни все уважало и заполняло повозками всю дорогу. Тутъ же шли отбившіеся отъ своихъ частей солдаты и офицеры, кто подальше въ тыль, а кто и домой. Стало быстро темивть. Показалось имвије. У одного домика мы остановились, насъ жители угостили молокомъ, дали вдоволь хлъба и мы покатили дальше. Взяли лъкъе шоссе и, отдълившись отъ всъхъ этихъ повозокъ поъхали отдъльно по проселочной дорогъ. Черезъ часа два, когда стояла уже почь, въбхали въ какую-то въмецкую колонію. Съ трудомъ нашли мъстную переиязочную 13 артиллерійской бригады, гдъ насъ приняли, и иъ первый разъ послъ 20 верстъ ъзды, какъ слъдуетъ перевязали. Затъмъ всъ завалились спать. На слъдующій день намъ объщали везти дальше вмѣстѣ съ находящимися здъсь другими ранеными, но уже въ сопровождении врача.

# Содержаніе

| Последніе дни стараго режима — Александра Блока               |    |   |   | 5   |
|---------------------------------------------------------------|----|---|---|-----|
| Моя служба при Временномъ Правительствъ — А. Демьянова.       |    |   |   | 5.5 |
| Защита Зимняго Дворца — Л. Сипегуба                           |    |   |   | 121 |
| Моя жизнь въ совътскомъ раю — баронессы М. Д. Врангель        |    |   |   | 198 |
| Изъ Москвы въ Берлинъ въ 1920 г. — Р. Донского                |    | ٠ | ٠ | 215 |
| Документы и дневники                                          |    |   |   |     |
| Организація власти на югѣ Россіи въ періодъ гражданской войны | Ι. |   |   | 241 |
| Лиевникъ обывателя — А В                                      |    |   |   | 259 |

## ВЪ ТОМЪ ЖЕ ИЗДАТЕЛЬСТВѢ ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

# АРХИВЪ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦІИ

#### томъ і

Задачи Архива. — В. Д. Набоковъ, Временное Правительство. — П. Красновъ, На вгуттеннемъ фронтъ. — Р. Донской, Отъ Москвы до Бердина въ 1920г. — С. Вороновъ, Петроградъ-Вятка въ 1919—20 г. г. — Н. Неклюдовъ, Предсказаніе русской революціи.

#### Документы и письма

К. Крамаржъ, Основы Конституціи Россійскаго Государства. — Докладъ начальнику операціоннаго отдъленія германскаго восточнаго фронта о положеній дъль на Украйнѣ въ мартѣ 1918 г. — Образованіе съверо-западнаго правительства (Докладъ Карташева, Кузьмина-Караваева и Суворова) — Письмо ген. Гофа генералу Юденичу.

#### Изъ частной переписки

Послѣдніе дни Леонида Андреева. — Описаніе польскаго отступленія въ августѣ 1920 г.

#### томъ п

Къ исторіи Манифеста 17 октября (Записки И. И. Вунча и кн. Н. Д. Оболенскаго) — Ген. А. С. Лукомскій, Изъ воспоминаній. — А. Дроздовъ, Интеллигенція па Допу. — Р. Гуль, Кіевская эпопея. — Ф. Штейнманъ, Отступленіе отъ Одессы. — І. Рапопортъ, Полтора года въ совътскомъ Главиъ. — О. Черничъ. Брестъ-Литовскъ.

#### Документы и письма

Журпалъ Засъданія Совъта Министровъ Крымскаго Краевого Правительства 16 апр. 1919 г. — Изъ секретнаго доилядт. — С. В. Милицынъ, Изъ моей тетради. — Бар. Фрейтатъ фонъ-Лорингофенъ, Изъ диевника.

#### томъ пі

С. Добровольскій, Борьба за возрожденіе Россій въ сѣверной области. — М. Смялы в Бенаріо, На совѣтской службі. — А. Ленинсовъ, Поѣздка изв. Петер-бурга въ Спбирь въ январѣ 1920 г. — Л. Л.—ой, Очерки жизни въ Кіевѣ въ 1919—20 г. г. — Г. Игреневъ, Екатеринославскія воспоминанія.

#### Документы

Документы къ «Воспоминаніямъ» геп. Лукомскаго. — Меморандумъ Эстонскаго Правительства.

### ВЪ ТОМЪ ЖЕ ИЗДАТЕЛЬСТВЪ ВЫШЛИ ВЪ СВЪТЪ:

- А. С. ПУШКИНЪ. Полное собраніе сочиненій въ 6 томахъ.
- М. Ю. ЛЕРМОНТОВЪ. Полное собраніе сочиненій въ 4 томахъ.
- И. В. ГОГОЛЬ. Полное собрание сочинений въ 10 томахъ.
- Л. Н. ТОЛСТОЙ. Собраніе сочиненій.
- И. С. ТУРГЕНЕВЪ. Полное собрание сочинений въ 10 томажъ.
- Ф. И. ТЮТЧЕВЪ. Полное собраніе стихотвореній.
- А. И. ГЕРЦЕНЪ. Былое и Думы въ 5 томахъ.

АЛЕКСАН ДРЪ БЛОКЪ. Стихотворенія. З тома.

К. БАЛЬМОНТЪ. Изъ міровой поэзіи. Стихотворенія.

И. А. БУНИНЪ. Крикъ. Разсказы.

БАЙРОНЪ. Мистеріи. Переводъ И. А. Бунина.

О. СОЛОГУБЪ. Заклинательница змъй. Романъ.

И. К. РЕРИХЪ. Цвъты Моріи. Стихотворенія.

АНАТОЛЬ ФРАНСЪ. Петруша. Романъ.

БЕРНГАРДЪ КЕЛЛЕРМАНЪ. 9 ноября. Романъ.

ДЖІОВАННІІ ПАПИНИ. Конченный человъкъ. Романъ.

- А. Н. АФАНАСЬЕВЪ. Русскія дътскія сказки. Иллюстр. изданіе.
- .1. И. ТОЛСТОЙ. Книга для дътей. Съ рисунками.
- В. А. ЖУКОВСКІЙ. Избранныя произведенія для д'втей.
- И. С. ТУРГЕНЕВЪ. Избранныя произведенія для дѣтей.
- Ө. М. ДОСТОЕВСКІЙ. Избранныя произведенія для д'ьтей.
- САЩА ЧЕРНЫЙ. Радуга. Русскіе поэты для дітей.
- САША ЧЕРНЫЙ. Дѣтскій островъ. Стихи для дѣтей съ рисунками Бориса Григорьева. Художественное изданіе.

Напечатано и издано Изд'ательствомъ СЛОВО» Берлинъ

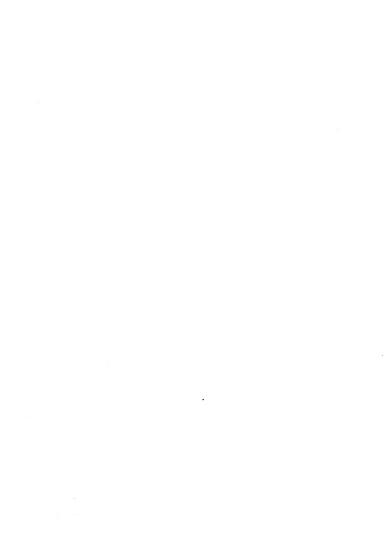



**University of Toronto** Library DO NOT Arkhiv Russkoi Revolyutsii. v. 4 (1922) REMOVE THE CARD FROM 625083 THIS POCKET P HSlav A Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

